Эр1 1218 Ркобий, U.T. Имперагор Имперагор



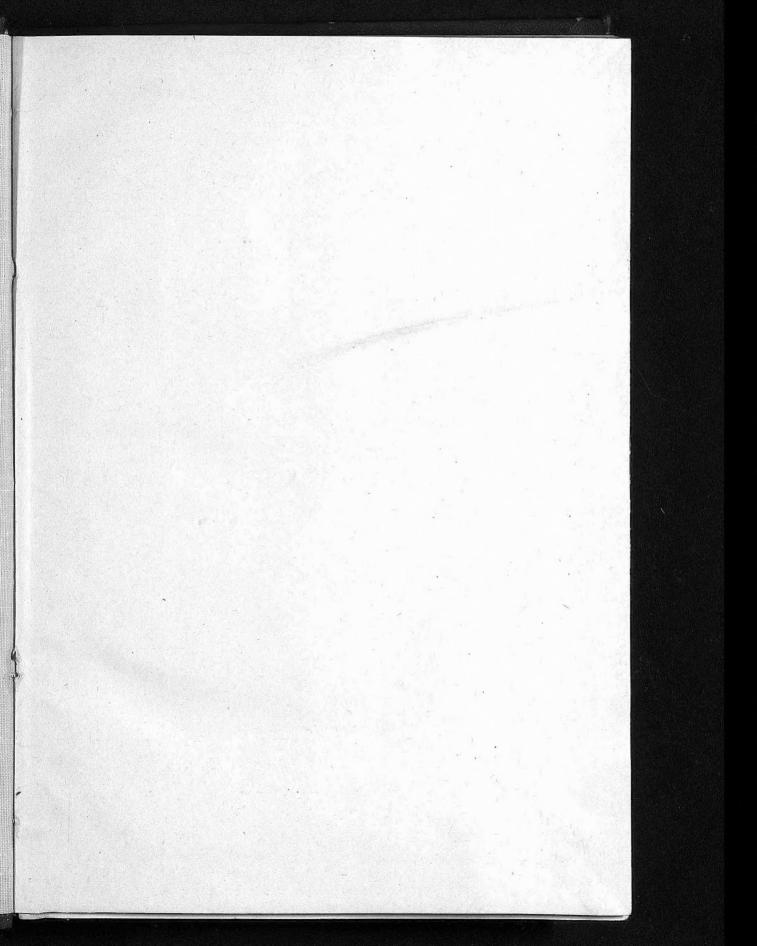



и.п.якобій

## ИМПЕРАТОРЗ НИКОЛАЙ ІІ и РЕВОЛЮЦІЯ

1938



AP1 -12.48

Mr. Mellinin Hills

и.п.якобій

## ИМПЕРАТОРЗ НИКОЛАЙ II

РЕВОЛЮЦІЯ

Apple 1



Священной памяти Великаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ-РАТОРА НИКОЛАЯ II и ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕ-КСАНДРЫ ӨЕОДОРОВНЫ, пріявшихъ вмѣстѣ съ Дѣтьми Своими мученическую кончину за Святую Русь.

Авторъ: Иванъ Якобій.

Издатели:

Николай Котляревскій. Владиміръ Безобразовъ. Эммануилъ Фричеро. Алексъй Чебышевъ.



Munoran.





Mencamba.





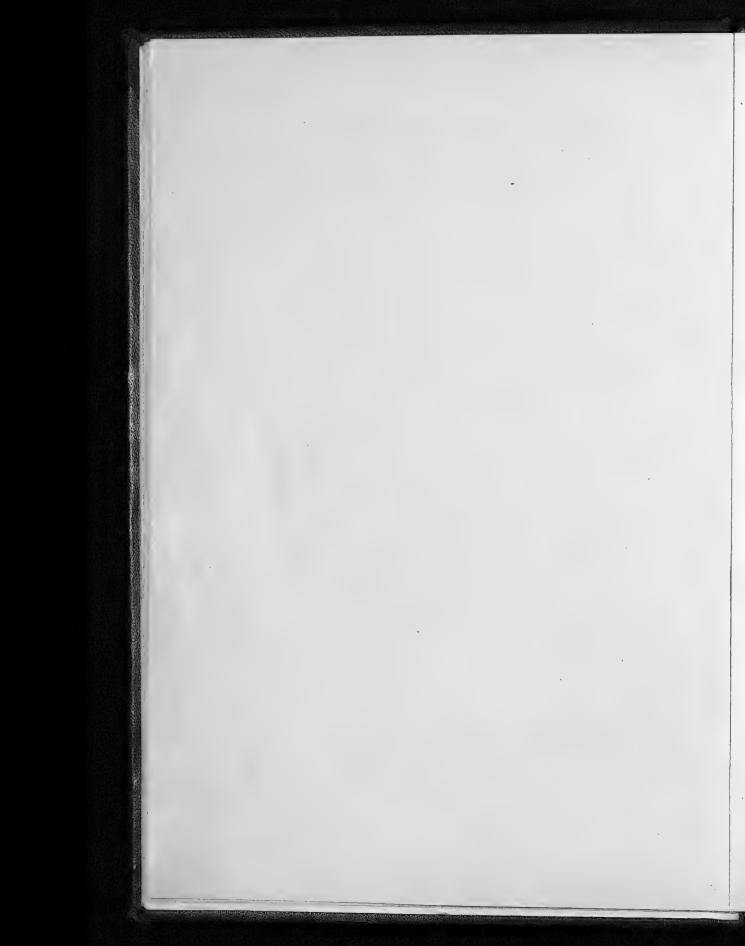

Весь чистый доходъ отъ изданія настоящей книги поступаеть на завершеніе сооруженія въ Брюссель Русскаго Православнаго Храма въ память ЦАРЯ МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ ІІ и всьхъ Русскихъ людей, богоборческой властью въ смуть убіенныхъ.



## ГЛАВА І.

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II И ЕГО ЦАРСТВОВАНІЕ.

Ребенокъ, улыбавшійся въ своей колыбелькъ, казался слишкомъ нѣжнымъ и хрупкимъ для тяжелой шапки Мономаха, для скипетра громадной имперіи, тѣнь которой покрывала одну шестую земной суши.

Младенецъ этотъ, Великій Князь Николай Александровичъ, родившійся 6 мая 1868 года въ Царскомъ Селѣ, былъ сынъ Наслѣдника Цесаревича Александра Александровича и Цесаревны Маріи Өеодоровны.

Какой-то злой рокъ, казалось, отмътилъ, съ самаго рожденія, Царственнаго младенца печатью трагической судьбы. Шла молва, что въ день крестинъ маленькаго Великаго Князя, въ то время, когда шествіе направлялось изъ храма подъ радостный перезвонъ колоколовъ, Андреевская звъзда, жалуемая каждому Члену Императорской Фамиліи при рожденіи, вдругъ сорвалась съ подушки, которую несъ церемоніймейстеръ, и съ грохотомъ упала на полъ. «Тревожное предзнаменованіе», говорили суевърные люди. И та же мысль возвращалась, когда, впослъдстви, приходили въсти о крушеніи Царскаго поъзда въ Боркахъ, о покушеніи на Цесаревича Николая Александровича въ Японіи, о страшной ходынской катастрофъ въ дни священнаго коронованія Императора Николая II. И это же предчувствіе злой судьбы, преслъдующей по пятамъ свою жертву и постоянно готовой нанести ей смертельный ударъ, — это предчувствіе проникло понемногу и въ сознаніе самого Государя.

Однажды, во время всеподданнъйшаго доклада предсъдателя Совъта Министровъ П. А. Столыпина, Государь, казавшійся печальнымъ и озабоченнымъ, замътилъ съ горечью:

«Мнѣ не удается ничего, что бы я ни предпринялъ; у меня нѣтъ удачи. Впрочемъ, воля человѣка такъ безсильна».

Столыпинъ, самъ полный воли и энергіи, сталъ возражать. Тогда Государь задалъ ему вопросъ:

«Читали ли вы Житія Святыхъ?»

«Да, но частью только, такъ какъ сочиненіе это составляетъ, если я не ошибаюсь, не менъе двадцати томовъ».

«А знаете ли вы когда день моего рожденія?»

«Какъ я могъ бы не знать этого, Ваше Величество? Ваше рожденіе празднуется 6 мая».

«А какого Святого поминають въ этоть день?»

«Извините, Ваше Величество, не помню».

«Я вамъ скажу: святого праведнаго Іова многострадальнаго». Столыпинъ, однако, нашелся:

«Слава Богу», сказаль онъ, «значитъ, царствованіе Вашего Величества закончится въ славъ, такъ какъ св. Іовъ, претерпъвъ смиренно самыя тяжкія испытанія, былъ вознагражденъ счастіемъ и Божіимъ благословеніемъ».

Послѣ минутнаго раздумья Государь сказалъ съ глубокой грустью: «Нѣтъ, повѣрьте мнѣ, Петръ Аркадьевичъ, у меня болѣе чѣмъ предчувствіе, что я обреченъ на страшныя испытанія и что я не буду за нихъ вознагражденъ на этомъ свѣтѣ. Сколько разъ я примѣнялъ къ себѣ слова св. Іова: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мнѣ». 1)

А въ другой разъ Государь промолвилъ слъдующія загадочныя слова: «Быть можеть, для спасенія Россіи нужна искупительная жертва. Я буду этой жертвой. Да будетъ воля Божія!» 2)

Пророческія слова, отражающія всю трагическую судьбу Царя, одареннаго самыми высокими качествами, одушевленнаго благороднѣйшими побужденіями, и который, свершивъ для блага Своего народа больше, можетъ быть, чѣмъ какой-либо другой Монархъ, получилъ въ награду лишь униженія, страданія и мученическую смерть.

Какимъ печальнымъ было дътство этого мальчика съ задумчивыми глазами! Бомбы и револьверы террористовъ преслъдуютъ дъда Его, Царя-Освободителя Александра II; въ воздухъ

<sup>1)</sup> M. Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, т. I, стр. 95. (Книга св. Іова, гл. III, ст. 25.)

<sup>2).</sup> Тамъ же, т. II, стр. 62.

чувствуется тяжелое ожиданіе несчастія, катастрофы, смерти. Государь спасень оть пуль Березовскаго и Каракозова, но Онь падеть, истерзанный бомбой Желябова. Этоть день страха и смерти, когда во дворець принесли окровавленное тьло, въ которомъ теплилась еще послъдняя искра жизни и страданія, этоть день 1 марта 1881 года оставиль въ памяти маленькаго Николая Александровича неизгладимое впечатльніе ужаса, которое въ теченіе всей послъдующей жизни наложило на Его чувства какъ бы траурный налеть.

Ребенокъ росъ тихій и задумчивый. Съ раннихъ лѣтъ уже сказываются въ немъ основныя черты Его характера, и — прежде всего — самообладаніе.

«Бывало, во время крупной ссоры съ братьями или товарищами дътскихъ игръ»—разсказываетъ Его воспитатель К. І. Хисъ, (Heath) — «Николай Александровичъ, чтобы удержаться отъ ръзкаго слова или движенія, молча уходилъ въ другую комнату, брался за книгу и, только успокоившись, возвращался къ обидчикамъ и снова принимался за игру, какъ будто ничего не было». 1)

И еще другая черта: чувство долга. Мальчикъ учитъ уроки съ прилежаніемъ; читаетъ Онъ много, въ особенности то, что касается народной жизни. Любовь Своего народа... Вотъ, о чемъ Онъ всегда мечтаетъ. Однажды Онъ читаетъ со Своимъ воспитателемъ Хисомъ одинъ изъ эпизодовъ исторіи Англіи, въ которомъ описывается въъздъ короля Джона, любившаго простонародье, и котораго толпа привътствовала восторженными криками: «Да здравствуетъ король народа!» Глаза у мальчика заблистали, Онъ весь покраснълъ отъ волненія и воскликнулъ: «Ахъ, вотъ я хотълъ бы быть такимъ!» 1)

Умъть сдержаться... молча отойти... исполнить свой долгъ... любить простыхъ людей... въ этихъ чертахъ мальчика сказывается и весь Императоръ Николай Второй.

Но по характеру Своему мальчикъ, а потомъ юноша и молодой человъкъ далекъ отъ сумрачной грусти; въ Немъ горитъ даже огонекъ наивнаго и безпечнаго веселья, которое, впослъдствіи, подъ давленіемъ тяжкаго бремени власти, заботъ и горя, поблекнетъ и изръдка лишь проявитъ себя въ тихомъ юморъ, въ улыбкъ, въ добродушной шуткъ.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) А. Мордвиновъ. Отрывки изъ воспоминаній. Русская Лътопись, кн. V, стр. 155—156.

Въ двадцать два года Наслъдникъ Русскаго Престола еще веселится, какъ молоденькій офицеръ, почти какъ юнкеръ. Онъ кодитъ въ театръ и на танцовальные вечера. «Очень смѣялись и забавлялись», «танцовали съ увлеченіемъ у Воронцовыхъ»..., «уѣхалъ въ 11½ ч. очень веселый», «весело ужинали своей компаніей въ Николаевскомъ залѣ», «на каткѣ было очень весело», «отъ души веселился», «веселились и бѣгали, какъ угорѣлые», — таковы записи, которыми пестритъ дневникъ Цесаревича за 1890 годъ 1). Но не слѣдуетъ, однако, думать, что въ этихъ забавахъ сказывалась вся полнота таившихся въ Немъ возможностей.

Императоръ Александръ III, самъ не предназначавшійся сперва къ занятію Царскаго Престола, не подготовляль также и Своего Наслъдника къ управленію Имперіей. Молодой Цесаревичъ Николай Александровичъ мало пріобщался Державнымъ Отцомъ Своимъ къ государственнымъ дъламъ, развъ лишь для чисто формальнаго и весьма ръдкаго присутствія на засъданіяхъ Государственнаго Совъта и Совъта Министровъ. Вмъстъ съ тъмъ и Самъ Цесаревичъ, обожавшій Своего Отца, не могъ помыслить о томъ, чтобы нарушить Его желаніе болье близкимъ вмъшательствомъ въ интересующія Его дъла государственнаго управленія. Такимъ образомъ, волею судьбы, Онъ оказался вынужденнымъ, вплоть до смерти Александра III, вести жизнь обыкновеннаго свътскаго молодого офицера, со всей беззаботностью, которою эта жизнь отличается.

Искренняя, единственная любовь Его жизни, мечта о семейномъ счастіи, ръзко измънили все поведеніе Наслъдника, а съ восшествіемъ на Престолъ отъ беззаботнаго молодого офицера не осталось и слъда.

Государь остается такимъ, какимъ былъ въ дѣтствѣ, немного застѣнчивымъ и мечтательнымъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Онъ становится болѣе сдержаннымъ и осторожнымъ. Не всѣмъ эти свойства Государя были понятны, отсюда родилась легенда, подхваченная желтой прессой, о слабомъ Монархѣ, съ характеромъ нерѣшительнымъ, съ кругозоромъ ограниченнымъ.

«Это глубокая ошибка», отвъчаетъ на это президентъ Французской Республики Лубэ, человъкъ умный и проницательный, — «Онъ преданъ Своимъ идеямъ, Онъ защищаетъ ихъ съ терпъніемъ и упорствомъ; у Него задолго продуманные планы, которые Онъ постепенно и осуществляетъ... Подъ видимостью робости,

<sup>1)</sup> Дневникъ Императора Николая II, стр. 11—23.

немного женственной, Царь обладаетъ сильной душой и мужественнымъ, непоколебимо върнымъ сердцемъ. Онъ знаетъ, куда идетъ и чего хочетъ».¹)

Эту же черту — высокое пониманіе долга — отмъчаетъ у Государя французскій посоль Палеологъ.

Не далеки отъ этого мнѣнія генералъ Куропаткинъ и даже гр. Витте, оба не любившіе Государя и оба считавшіе себя «обиженными». «Государь хитритъ съ нами (министрами)», пишетъ Куропаткинъ о молодомъ Царѣ, «но Онъ быстро крѣпнетъ опытомъ и разумомъ и, по моему мнѣнію, несмотря на врожденную недовърчивость въ характерѣ, скоро сброситъ съ себя подпорки и будетъ прямо и твердо ставить намъ Свое мнѣніе и Свою волю. Витте сказалъ мнѣ, что онъ вполнѣ присоединяется къ моему діагнозу».²)

И, дъйствительно, въ дни великой катастрофы, среди хаоса, трусости, смятенія, безволія, только одинъ Царь сохранитъ спокойствіе и ръшимость.

Другой недоброжелатель Государя генералъ Ю. Н. Даниловъ пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Императоръ Николай безусловно, хотя и по Своему, любилъ Россію, жаждалъ ея величія и мистически върилъ въ кръпость своей Царской связи съ народомъ. Идея незыблемости самодержавнаго строя въ Россіи пронизывала всю Его натуру насквозь... Впрочемъ», прибавляетъ ген. Даниловъ, «это была очень сложная натура, разгадать и описать которую еще никому не удалось. Къ пониманію характера Императора Николая, мнъ думается, легче подойти путемъ знакомства съ отдъльными фактами и эпизодами, изъ Его жизни, столь трагически закончившейся». И далье, приведя одинъ отвътъ Государя генералу Сухомлинову, Даниловъ замъчаетъ: «Такъ ръшительно Императоръ Николай пресъкалъ доклады Своихъ министровъ, имъвшіе цълью повліять на измъненіе разъ принятаго Имъ ръшенія, и особенно въ тъхъ случаяхъ, когда вопросы выходили за предълы ихъ непосредственнаго въдънія. Императоръ, видимо, усматривалъ въ этомъ вмѣшательствѣ покушеніе на Свою самодержавную власть».3)

<sup>2</sup>) Дневникъ генерала Куропаткина. (Цитировано по поясненіямъ къ «Дневнику Императора Николая II», стр. 124).

<sup>1)</sup> Ch. Maurras. Kiel et Tanger., crp. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ю. Н. Даниловъ. Мои воспоминанія объ Императоръ Николаѣ II и Великомъ Князъ Михаилъ Александровичъ. Арх. Рус. Рев. т. XIX, стр. 213—215.

Англійскій государственный дѣятель Уинстонъ Черчиль, противникъ самодержавнаго строя и, какъ всякій англичанинъ, противникъ Россіи и, конечно, не поклонникъ ея Монарховъ, даетъ, однако, слѣдующую оцѣнку Государя. «На Немъ лежала функція стрѣлки компаса. Война или нѣтъ? Наступленіе или отступленіе? Вправо или влѣво? Демократизировать или отстаивать свое? Таковы были поля сраженія Николая ІІ».

И почему же не признать за Нимъ этой славы? Самоотверженное наступленіе русскихъ армій, которое спасло Парижъ въ 1914 г.; преодольніе бъдствія отхода безъ снарядовъ; постепенное возстановленіе силъ; побъды Брусилова; вступленіе Россіи въ кампанію 1917 года непобъжденной, болъе сильной, чъмъ когда-либо — развъ Онъ не имълъ въ этомъ всемъ Своей доли участія? Несмотря на большія, страшныя ошибки, тотъ строй, который быль въ Немъ воплощенъ, надъ которымъ Онъ господствоваль, которому Его личный характерь даваль жизненную искру, строй этотъ, къ этому моменту, выигралъ войну для Россіи. Вотъ Онъ будетъ свергнутъ. Темная рука безумно мѣняетъ Его судьбу. Царь уходитъ. Его и всъхъ, кого Онъ любилъ, отдаютъ на муки и на смерть. Пусть Его усилія преуменьшають; пусть на Его дъйствія набрасывають тэнь; пусть оскорбляють Его память; но пусть тогда намъ скажуть, кто же другой оказался пригоднымъ? Кто или что могло управлять Россійскимъ государствомъ? Въ людяхъ талантливыхъ и смълыхъ, въ людяхъ честолюбивыхъ и властныхъ, въ умахъ дерзающихъ и повелительныхъ — во всемъ этомъ недостатка не было, но никто не оказался способнымъ отвътить на тъ нъсколько простыхъ вопросовъ, отъ которыхъ зависъла жизнь и слава Россіи. На порогъ побъды она рухнула на землю, заживо пожираемая червями, какъ въ древности Иродъ».1)

Англійскій военный атташе при Ставкъ, генералъ сэръ Джонъ Ханбюри Вильямсъ, часто видъвшій Государя, также отзывается съ презръніемъ и негодованіемъ о тъхъ ложныхъ и недоброжелательныхъ розсказняхъ, которыя распространялись о Государъ въ обществъ и въ нъкоторой печати. «Одинъ изъ такихъ критиковъ, проведя въ Россіи 24 часа», разсказываетъ генералъ Вильямсъ, «далъ мнъ о Немъ такой отзывъ, что я подумалъ, что онъ эти часы провелъ въ помойныхъ ямахъ Петро-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Статья Черчиля въ Times. По переводу, приведенному въ № отъ 17 февраля 1927 г., газеты «Возрожденіе».

града, ибо иначе онъ нигдѣ не могъ собрать свѣдѣній болѣе лживыхъ, несправедливыхъ и столь же ошибочныхъ, какъ и злостныхъ».¹) Честный генералъ ошибался въ одномъ: сплетни, которыя его справедливо возмущали, создавались и повторялись не въ помойныхъ ямахъ, а въ столичныхъ салонахъ и либеральныхъ кругахъ. Не даромъ Императрица Александра Өеодоровна говоритъ въ Своихъ письмахъ къ Государю о «ненависти со стороны прогнившаго высшаго общества».²)

Между тъмъ, Императоръ Николай II, по Своему характеру, по жизни Своей, казался человъкомъ, менъе всего способнымъ вызвать къ себъ чувство недоброжелательства. Ни одинъ Монархъ не могъ быть столь простымъ и привътливымъ въ обращеніи, какъ Государь; Онъ всегда умълъ сказать то именно слово, которое подбодряетъ застънчивыхъ, залъчиваетъ уязвленное честолюбіе, вознаграждаетъ за услугу. «Государь настоящій снагмент (обаятельный человъкъ)», говорили тъ, кто имъли случай съ Нимъ говорить, даже Его враги.

Но, когда это было необходимо, Государь умѣлъ показать себя Монархомъ, сократить самыхъ заносчивыхъ. Скромный въ Своихъ вкусахъ, въ личной Своей жизни, даже въ одѣяніи, донашивая иногда платье до штопки, Онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, становится самымъ широко гостепріимнымъ хозяиномъ, когда Онъ у себя принимаетъ гостей. Онъ тратитъ безъ счета, изъ Своихъ личныхъ средствъ, нерѣдко съ щедростью, остающейся невѣдомой, чтобы помочь въ несчастіяхъ или даже просто нуждающемуся офицеру.

Таковъ Глава Государства, Монархъ. Но въ Государъ есть еще просто человъкъ, мужъ, отецъ семейства. Въ человъкъ чувствуется глубокая и мистическая въра: та спокойная, лучистая, чудесная въра, которая создаетъ миссіонеровъ, проповъдниковъ, отшельниковъ. Мужъ — человъкъ одной любви, одной привязанности, для котораго не существуетъ на свътъ другой женщины, кромъ той, съ которой Онъ вънчанъ предъ аналоемъ. Въ то время какъ другіе монархи въ выборъ супруги руководствуются соображеніями политики, Государь Николай Второй

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Major General sir John Hanbury Williams. Chief of the British Military Mission in Russia 1914—1917. The Emperor Nicolas II, as I knew Him., ctp. 8.

<sup>2)</sup> Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — письмо отъ 11 ноября 1916 г.

находитъ счастье въ той, которую Онъ полюбилъ сразу и будетъ любить до самой смерти.

Въ 1884 году въ С.-Петербургъ торжественно справлялось бракосочетаніе Великаго Князя Сергія Александровича съ красавицей принцессой Елисаветой Гессенъ-Дармштадской. Молоденькая сестра невъсты, Аликсъ, прелестная и застънчивая двънадцатильтняя дъвочка, также присутствовала при празднествахъ, искренно веселясь, какъ только умъютъ веселиться въ этомъ возрастъ: впрочемъ она нашла себъ милаго и любезнаго кавалера, съ которымъ она и танцовала на вечеринкахъ въ Аничковомъ дворцѣ; этотъ шестнадцатилѣтній юноша съ задумчивыми глазами быль Наследникъ Цесаревичь Николай Александровичъ. Нъжный, невысказанный романъ завязался между этими дътьми, которыя едва смъли другъ на друга смотръть. Однажды Цесаревичъ, набравшись смълости, попросилъ Свою маленькую даму сердца принять отъ Него на память дътскую брошку. Этотъ, болъе чъмъ скромный, подарокъ, который съ улыбкой презрѣнія отвергла бы «современная» дѣвушка, быль принять съ волненіемъ и благодарностью. Но потомъ у маленькой Аликсъ наступили тревожныя сомнънія, прилично ли принять подарокъ отъ молодого человѣка? Нѣтъ, рѣшила она и, съ болью въ сердцъ, вернула брошку Цесаревичу. Тяжко было и бъдному юношъ: маленькая трогательная драма первой любви. Много льтъ спустя Императрица въ письмахъ Своихъ къ мужу говорить съ волненіемъ о «дорогой маленькой брошкъ» и уже во время войны, наканунъ событій, которымъ суждено было смыть тронъ Романовыхъ, Она пишетъ Государю: «Тридцать два года назадъ, мое дътское сердце преисполнилось глубокой любовью къ Тебѣ»1).

Дъвочка уъхала въ Дармштадтъ, но черезъ пять лътъ она возвращается на нъсколько недъль въ С.-Петербургъ. Тогда же Наслъдникъ Цесаревичъ принимаетъ окончательное ръшеніе: Онъ женится на Аликсъ Гессенской. Государь Александръ III, съ которымъ Онъ объ этомъ говоритъ, не даетъ Своего согласія. 21 декабря 1891 г. Цесаревичъ пишетъ въ Своемъ дневникъ: «Разсуждали о семейной жизни. Невольно этотъ разговоръ затронулъ самую живую струну моей души, затронулъ ту мечту и ту надежду, которыми я живу изо дня въ день. Уже полтора

Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — письмо отъ 2 января 1916 года.

года прошло съ тѣхъ поръ, какъ я говорилъ объ этомъ съ Папа въ Петербургѣ, а съ тѣхъ поръ ничего не измѣнилось ни въ дурномъ, ни въ хорошемъ смыслѣ. Моя мечта жениться на Аликсъ. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнѣе съ 1889 г., когда она провела шесть недѣль въ Петербургѣ». И дальше эти слова полныя надежды: «Я почти убѣжденъ, что наши чувъства взаимны».

Юношеское увлеченіе, чувства и слова, о которыхъ вспоминаютъ потомъ съ улыбкой... да, у другихъ такъ наполняется молодость проходящими, нетерпъливыми переживаніями. Но сердца Цесаревича и принцессы Аликсъ исключительныя сердца, которыя отдаютъ себя только однажды и на всю жизнь. Неисчислимыя препятствія ихъ раздъляютъ: Аликсъ, по воспитанію, англичанка, но все же по крови нъмка, а Императоръ Александръ III не любитъ нъмцевъ и желаетъ для Своего Сына брака съ принцессой Орлеанской. Затъмъ, вопросъ о въръ: будущая Императрица Всероссійская должна быть православной, но Аликсъ отказывается отречься отъ лютеранства.

Три года проходятъ такимъ образомъ. Принцесса Аликсъ теперь настоящая красавица, къ которой сватаются не мало претендентовъ, но Она всѣмъ отказываетъ; такъ же, какъ и Цесаревичъ отвѣчаетъ спокойнымъ, но твердымъ отказомъ на всѣ попытки Своихъ Родителей устроить иначе Его семейную жизнь.

Наконецъ, въ апрѣлѣ 1894 г., Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ ѣдетъ въ Кобургъ на бракосочетаніе брата Аликсъ, съ твердымъ намѣреніемъ просить Ея руки. «Около 10 часовъ утра пришли къ тетѣ Элла въ комнаты Эрни и Аликсъ», отмѣчаетъ Онъ въ Своемъ дневникѣ, «насъ оставили вдвоемъ, и тогда начался между нами тотъ разговоръ, котораго я давно сильно желалъ и вмѣстѣ очень боялся. Говорили до 12 часовъ, но безуспѣшно; она все противится перемѣнѣ религіи. Она, бѣдная, много плакала» 1). Но, подъ датой 8 апрѣля, мы читаемъ слова восторженной радости: «Чудный, незабвенный день въ моей жизни — мы объяснились между собою. Я цѣлый день ходилъ, какъ въ дурманѣ, не вполнѣ сознавая, что со мной приключилось». 2)

<sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 50.

<sup>1)</sup> Дневникъ Императора Николая II, стр. 48.

Любовь побъдила религіозныя сомнънія: принцесса Аликсъ перейдеть въ православіе и станетъ Императрицей Александрой Өеодоровной.

Наступили свътлые, легкіе, радостные дни, сперва въ Кобургъ, потомъ въ Виндзоръ, въ гостяхъ у королевы Викторіи, прогулки вдвоемъ на лодкъ по Темзъ, долгія бесъды по вечерамъ, чтеніе вслухъ; иногда юная невъста открываетъ дневникъ Своего жениха и записываетъ нъсколько нъжныхъ словъ, отрывокъ стихотворенія или пъсенки. Эти дни, эти слова, эти строки Она никогда не забудетъ; во время войны Она ихъ вспоминаетъ въ Своихъ письмахъ къ Государю.

"I love you, I love you, it is all that I can say..." (Я люблю тебя, я люблю тебя, это все, что я могу сказать). «Помнишь ли ты эту пъсню въ Виндзоръ въ 1894 году, во время этихъ вечеровъ?» пишетъ Императрица 9 января 1916 года 1).

20 октября 1894 года траурный звонъ возвъстилъ о кончинъ Императора Александра III. Въ этотъ же день восшелъ на Престолъ Императоръ Николай Второй, а 14 ноября состоялось бракосочетание Его съ Великой Княжной Александрой Өеодоровной.

Есть чувства, есть счастіе, которыя описать словами нельзя. О томъ счастіи, которое Государь нашелъ въ семейной жизни, мы можемъ догадываться по краткимъ, но насыщеннымъ глубокою любовью, записямъ Его дневника.

«Не могу выразить, какъ я наслаждаюсь такими тихими, спокойными вечерами съ глазу на глазъ съ моей нѣжно любимой женой. Невольно сердце обращается къ Богу съ благодарною молитвою за дарованіе такого полнаго, безграничнаго счастія на землѣ», пишетъ Государь 15 марта 1895 года. А нѣсколько дней спустя, 8 апрѣля, въ дневникѣ значатся слѣдующія радостныя строки: «Годовщина нашей помолвки. Никогда въ жизни, кажется, я не забуду этого дня въ Кобургѣ, какъ я тогда былъ счастливъ! Чудный, незабвенный день!»²) И какъ бы въ отвѣтъ на это, Императрица, какъ и прежде, заноситъ пс временамъ въ дневникъ мужа нѣсколько нѣжныхъ строкъ, иногда мимолетную мысль, иногда стихотвореніе, иногда и болѣе глубокое признаніе.

 $<sup>^{1})</sup>$  Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — письмо отъ 9 января 1916 г.

<sup>2)</sup> Дневникъ Императора Николая II, стр. 108.

«Прозрачный сумракъ, лучъ лампады, Кивотъ и Крестъ, символъ Святой... Все полно мира и отрады Вокругъ тебя и надъ тобой»...¹)

пишетъ Александра Өеодоровна по-русски, но чаще всего надписи попадаются по-англійски, ръдко по-нъмецки, языкъ менъе знакомый Государю; въ нихъ почти всегда отражается религіозная мысль.

"Gott geht mit dir, Seinem Kinde, fürchte dich nicht! Auf jedem Punkte, wo du stehst, ist ein Schutzengel, wo du bist, ist dein Gott, wo dein Gott ist, da ist ein Helfer". (Господь сопутствуеть тебъ, Своему дитяти, не страшись ничего. Гдъ бы ты ни быль, повсюду находится Ангелъ-Хранитель; гдъ ты — тамъ твой Богъ, гдъ твой Богъ — тамъ и помощь) 2) или въ другомъ мъстъ: "All can vanish — only not thy God and thy loving heart". (Все можетъ исчезнуть, но только не твой Богъ и твое любящее сердце). 3)

Даже слова любви въ строкахъ, написанныхъ Императрицей, звучатъ какимъ-то восторженнымъ чувствомъ: «Все больше и больше, глубже и сильнъе растутъ моя любовь, преданность и тоска по тебъ. Я не могу достаточно благодарить Бога за посланное мнъ Имъ сокровище въ лицъ моего безцъннаго, — быть твоею, можетъ ли быть большее счастье? Никогда не забуду я того мъста, которое мнъ уже дорого по воспоминаніямъ ... 89 г., а также нашего теперешняго перваго спокойнаго времени вмъстъ. Да благословитъ Господь тебя, мой любимый, дорогой мужъ. Покрываю поцълуями дорогое твое лицо». 4)

Но сквозь эту пѣснь торжествующей любви слышатся иногда тревожные звуки, слова, полныя загадочныхъ предчувствій, призывы къ терпѣнію передъ надвигающимися испытаніями.

«Неси свое бремя со стойкимъ терпѣніемъ и надеждой», пишетъ Императрица, «Богъ дастъ тебѣ силы нести его»... 5) «Когда ты будешь сгибаться подъ тяжестью креста, возложеннаго на тебя Господомъ Богомъ, подними свои очи къ Нему,

<sup>1)</sup> Дневникъ Императора Николая II, стр. 109.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 89.

<sup>4)</sup> Тамъ же, стр. 97.

<sup>5)</sup> Тамъ же, стр. 89.

мой единственный обожаемый, и Онъ тебя утъшитъ, ибо мы, смертные, слишкомъ слабы, и трудно сказать: «да будетъ воля Твоя», если сердце разрывается отъ большого горя»<sup>1</sup>).

Откуда это чуткое проникновеніе въ страшныя тайны будущаго, откуда эти слова безотрадной мудрости у двадцатильтней молодой женщины, одаренной полнотою счастія, откуда эта черная тънь предстоящаго тяжкаго креста на свътлой радости двухъ любящихъ существъ?

И, наконецъ, строки тайнаго, счастливаго ожиданія: «Еще нѣсколько мѣсяцевъ, и тогда... о, мой ангелъ, какое безконечное счастіе! Нашъ, нашъ собственный... Возможно ли бо́льшее счастіе? Только теперь твоя женушка должна быть какъ можно осторожнѣе и нѣжнѣе, а то маленькое существо можетъ пострадать отъ этого»...

3 ноября 1895 г. у Августъйшихъ Супруговъ родился столь жданный ребенокъ. Государь полонъ невыразимаго счастія.

«Богомъ намъ посланную дочку при молитвѣ мы назвали Ольгой», записываетъ Онъ. Государь нѣжный и внимательный отецъ; каждая мелочь новой маленькой жизни Его трогаетъ. «Сегодня я присутствовалъ при ваннѣ нашей дочки. Она большой ребенокъ, 10 фунтовъ вѣсомъ и 55 сантиметровъ длины»...²) «Была первая проба прикладыванія къ груди, что окончилось тѣмъ, что Аликсъ очень удачно стала кормить сына кормилицы, а послѣдняя давала молоко Ольгѣ. Пресмѣшно!» ³)

Въ эти годы жизнь молодой четы соткана изъ ряда счастливыхъ, тихихъ, безоблачныхъ дней. Послъ Великой Княжны Ольги у Нихъ родятся еще три дочери: Татьяна, Марія и Анастасія. Государь и Императрица страстно желаютъ имъть сына и неустанно молятъ Бога объ этомъ.

30 іюля 1904 года родится Наслѣдникъ Цесаревичъ Алексѣй Николаевичъ, которому суждено сдѣлать и счастіе и горе Своихъ Родителей и погибнуть вмѣстѣ съ Ними мученической смертью.

Нельзя себъ представить семьи болъе дружной, супруговъ болъе преданныхъ другъ другу, дътей болъе любящихъ: молодыя Княжны настоящія русскія дъвушки, простыя и искреннія, въ нихъ нъть и тъни кокетства, жеманства и той мелкой хит-

<sup>1)</sup> Дневникъ Императора Николая II, стр. 92.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 112.

рости, которой учатся въ салонахъ. Смъхъ или слезы — все у нихъ чисто и отъ сердца. Взглядъ ихъ прямой, взглядъ тъхъ, которыя не въдаютъ и не подозръваютъ зла. Набожность, спокойная въра ихъ Матери, но безъ Ея экзальтированнаго мистицизма и, сверхъ всего, любовь къ семъъ, любовь къ домашнему очагу, къ Родинъ. Старшая, Ольга Николаевна, отказывается отъ брака съ принцемъ Каролемъ, теперешнимъ королемъ румынскимъ, и ея Родители нисколько ее въ этомъ не уговариваютъ. Княжнамъ представляется невозможнымъ когда-либо покинутъ Россію, дышать другимъ воздухомъ, чъмъ воздухъ Родины.

Но въ этихъ дѣвушкахъ есть еще нѣчто другое, о чемъ никто и онѣ сами не догадываются: мужество, воля, безропотность — высокія качества, которыя, впослѣдствіи, поддержатъ ихъ въ дни страшныхъ испытаній, дадутъ имъ силу ихъ вынести и встрѣтить спокойно самую смерть.

Великія Княжны живутъ уединенно. Онѣ не видятъ ни баловъ, ни вечеровъ, ни развлеченій съ молодежью ихъ возраста, кромѣ рѣдкихъ посѣщеній дворца другими молодыми Великими Князьями и Княжнами; иногда онѣ ѣдутъ въ театръ, въ Царскую ложу, гдѣ онѣ отдѣлены отъ остального міра стѣной всеподданническаго благоговѣнія. Чѣмъ онѣ заполняютъ свое время? Ученіемъ, чтеніемъ, немного музыкой, рисованіемъ, прогулками, вечеромъ — шитьемъ въ семейномъ кругу, пока Государь читаетъ имъ вслухъ.

Такъ текутъ счастливые, безоблачные дни.

Ольга Николаевна типичная русская дѣвушка и по чертамт лица и по характеру: живая, умная и остроумная, подчасъ немного лѣнивая, чуть-чуть капризная, хорошая музыкантша и большая любительница чтенія. Ея отвѣты мѣтки и забавны. Однажды ея преподаватель французскаго языка Жильяръ пытается объяснить ей употребленіе вспомогательныхъ глаголовъ. «О, я теперь поняла», восклицаетъ вдругъ Ольга Николаевна, «вспомогательные глаголы, это прислуга при другихъ глаголахъ; одинъ только бѣдный глаголъ «имѣть» (avoir) долженъ самъ себя обслуживать». 1)

Татьяна Николаевна тоньше, красивъе и болъе сдержанная и спокойная. Она — правая рука и совътница своей Матери,

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa famille, crp. 58.

почти даже Ея любимица, если бы въ любви Императрицы къ дочерямъ могло существовать различіе.

У Маріи Николаевны прекрасное правильное лицо, чудные глаза и очаровательная улыбка. Она немного наивна, добродушна, всегда готова оказать услугу, и сестры ея этимъ пользуются, иногда дружески ее поддразнивая.

Анастасія Николаевна — слишкомъ быстро развившійся ребенокъ, въ которомъ чувствуется еще какая-то милая младенческая неуклюжесть. Но умомъ она обладаетъ уже острымъ, быстро схватываетъ смъшныя стороны каждаго и изображаетъ ихъ съ неудержимымъ комизмомъ. Она такая веселая, что умъетъ заставить улыбнуться даже самыя суровыя лица.

Наконецъ, Тотъ, который занимаетъ мысли всей Семьи: Наслъдникъ Цесаревичъ, въ руки котораго долженъ перейти скипетръ Россійской Имперіи, если Господь Богъ дастъ Ему дожить. Но Богъ услышитъ ли горячія молитвы, увидитъ ли горькія слезы Матери, въ ежедневной, ежечасной борьбъ Ея за спасеніе Своего ребенка отъ смерти?

Въ томъ возрастъ, когда мальчики бъгаютъ, играютъ, ръзвятся съ товарищами, когда жизнь соткана изъ однъхъ радостей, Наслъдникъ Алексъй Николаевичъ уже извъдалъ и горе и страданія; цълыя недъли лежитъ Онъ неподвижно, прикованный къ кровати страшной бользнью. А между тъмъ, характеръ ребенка отъ этого не мъняется; Онъ добрый, чувствительный, любящій, и всякое несчастіе Его глубоко трогаетъ.

Могла ли такая Семья разлучиться, разстаться, какъ столько другихъ семействъ? «Я всегда думаю о нашихъ дъвочкахъ, за кого онъ выйдутъ замужъ, и не могу представить себъ, какая судьба ихъ ожидаетъ», пишетъ Императрица Государю 1 ноября 1916 г. «Если бы только имъ было дано найти ту глубокую любовь и то счастіе, которое ты мнъ далъ, мой ангелъ, въ теченіе этихъ двадцати двухъ лътъ. Увы, это такъ ръдко въ наши дни!» 1) И въ другомъ письмъ: «Я никогда не сумъю достаточно благодарить Бога за то чудное счастіе, которое Онъ ниспослалъ мнъ въ тебъ и въ нашихъ дътяхъ: мы составляемъ одно, мы всъ тъсно связаны между собой, что такъ ръдко въ настоящее время» 2).

¹) Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — письмо отъ 1 ноября 1916 г.

<sup>2)</sup> Тамъ же — письмо отъ 6 декабря 1916 г.

Со времени принятія Государемъ Верховнаго Командованія, Ему пришлось перевхать въ Ставку; иногда Онъ возвращается на нѣсколько дней въ Царское Село, или Императрица прівзжаетъ тоже на короткій срокъ въ Могилевъ. Каждая такая разлука болѣзненно Ею переживается. «Съ грустью въ сердцѣ разстаюсь я съ тобою снова», пишетъ Императрица 12 октября 1916 года. «О, какъ я ненавижу эти разлуки! Онѣ разрываютъ мое сердце на части». 1)

Въ эту великую любовь Императрицы къ Государю входить еще и чувство почти материнской нѣжности. Иногда даже Ей случается называть Своего мужа и сына «мои два ребенка, большой и маленькій». Она даетъ Ему совѣты, входить въ самыя мелкія подробности, подчасъ настаиваетъ передъ Государемъ, чтобы та или иная мѣра была принята, упрекаетъ Его съ нѣжностью за Его слишкомъ чуткую деликатность, которая заставляетъ Его колебаться передъ нѣкоторыми рѣшеніями. Государя это трогаетъ и немножко забавляетъ. «Нѣжно благодарю тебя за твой строгій выговоръ въ письмѣ», пишетъ Онъ 14 декабря 1916 года, «я прочелъ его съ улыбкой, ты со мной говоришь, какъ съ ребенкомъ»...

Государя обожають Его дѣти; Онь ихъ другъ и воспитатель. Впослѣдствіи, въ заточеніи, Онъ имъ будетъ давать уроки съ такой же добросовѣстностью, съ какой Онъ управлялъ Своей Имперіей. И судьба поражаетъ особенно жестоко какъ разъ Его отцовское сердце. Сынъ Его, маленькій Цесаревичъ, страдаетъ страшнымъ недугомъ, передъ которымъ наука оказывается безпомощной: гемофиліей. Этотъ ребенокъ, съ прекраснымъ иконописнымъ лицомъ, можетъ умереть каждое мгновеніе. Дѣти играютъ, бѣгаютъ въ саду, мальчикъ спотыкается о камушекъ и падаетъ. Всякій другой отдѣлался бы синякомъ, но для Него это начало долгой, мучительной болѣзни.

Въ Спалъ, однажды, Алексъй Николаевичъ оказывается при смерти. Всякая надежда потеряна; доктора, все испытавъ, отказываются отъ борьбы со смертью. И тогда, какъ послъднее отчаянное средство, посылаютъ телеграмму простому мужику. Приходитъ отвътъ: «Болъзнь не опасна, ребенокъ поправится, скажите врачамъ, чтобы они его не мучили». И тотчасъ маль-

<sup>1)</sup> Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — письмо отъ 12 октября 1916 г.

чикъ чувствуетъ себя лучше, страданія прекращаются, Наслъдникъ выздоравливаетъ.

Объ этомъ разсказываютъ безчисленные свидътели. Французскій посолъ Палеологъ отмъчаетъ подъ датой 25 декабря 1915 года: «Въ теченіе послъдней недъли у Цесаревича, сопровождавшаго своего Отца во время путешествія по Галиціи, появлялось сильнъйшее кровотеченіе носомъ... Дважды думали, что онъ кончается. Когда Императрица получила страшную въсть объ этомъ, Она немедленно призвала Распутина. Старецъ тотчасъ же погрузился въ молитву, послъ чего смъло заявилъ: «Благодари Бога, Онъ еще разъ даровалъ мнъ жизнъ твоего сына». На другой день утромъ Государь возвращался въ Царское Село; въ концъ ночи состояніе Цесаревича внезапно улучшилось, жаръ началъ спадать. Какъ могла Императрица не върить Распутину?» заканчиваетъ Палеологъ 1).

Въ другой вечеръ ребенку недомогается; Онъ страдаетъ, мечется, не можетъ заснуть; и на этотъ разъ врачи безсильны. Изъ дворца звонятъ по телефону къ Распутину.

«Что, Алеша не спитъ? Ушко болитъ? — Давайте его кътелефону».

И ребенокъ слышитъ издалека ласковый мужицкій голосъ:

«Ты что, Алешенька, полуношничаешь? Болитъ? Ничего не болитъ. Иди сейчасъ, ложись. Ушко не болитъ. Не болитъ, говорю тебъ. Спи, спи сейчасъ. Спи, говорю тебъ. Слышишь. Спи».

Черезъ четверть часа опять звонятъ. У Наслъдника ухо не болитъ. Онъ спокойно заснулъ <sup>2</sup>).

И каждый разъ, когда ребенокъ страдаетъ, простой мужикъ прикосновеніемъ грубой руки своей, ласковымъ словомъ, шуткой, телеграммой, запиской съ каракулями, успокаиваетъ и больного и Его Родителей... И на этотъ разъ еще смерть отступаетъ.

Нужно ли искать другихъ причинъ довърія, которое этотъ сибирскій крестьянинъ внушалъ Отцу и Матери, дрожащимъ за существованіе Своего ребенка? Быть можетъ, чувство это было и болъе глубокимъ, быть можетъ, благодарность къ спасителю Наслъдника лишь открыла доступъ влеченію Государя и Импе-

M. Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, r. II, crp. 137—138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Е. Ф. Джанумова. Мои встръчи съ Григоріемъ Распутинымъ. Современныя Записки, кн. XIV, стр. 274.

ратрицы къ простому народу, къ людямъ скромнымъ, безъ свътскаго лоска, съ грубой, но искренней ръчью. Распутинъ, въ глазахъ Монарховъ, не только мужикъ, онъ представитель стомилліоннаго крестьянства при Государъ; Распутинъ во дворцъ — это осуществленіе мечты русскихъ Царей, начиная съ Іоанна Грознаго, мечты, которой никогда не было суждено осуществиться: сліяніе Помазанника Божія съ Своимъ народомъ.

И, дъйствительно, мужикъ этотъ пріобрътаетъ значеніе нъкоей эмблемы. Онъ не святой, не отшельникъ, но и не погибшій гръшникъ. Онъ просто человъкъ, Адамъ, сочетаніе праха и Духа Божія, гръха и искупленія.

«Добраго, котораго хочу, не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю. Если же дѣлаю то, чего не хочу, уже не я дѣлаю то, но живущій во мнѣ грѣхъ. Итакъ я нахожу законъ, что, когда хочу дѣлать доброе, прилежитъ мнѣ злое. Ибо по внутреннему человѣку нахожу удовольствіе въ законѣ Божіемъ; но въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ. Несчастный я человѣкъ! Кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти? Благодарю Бога моего Іисусомъ Христомъ, Господомъ нашимъ. Итакъ, тотъ же самый, я умомъ моимъ служу закону Божію, а плотію закону грѣха». (Посланіе Апостола Павла къ Римлянамъ, глава 7-ая, ст. 19—25.)

Сознавалъ ли Распутинъ всъ темныя глубины своей жизни? Но онъ чувствовалъ въ себъ двойное присутствіе зла и Бога. И чувство это его и угнетаетъ, и возвышаетъ. Онъ ступаетъ въ жизни, неся эту двойную тяжесть, часъ падая подъ ея бременемъ, но всегда снова подымаясь, со взоромъ, обращеннымъ на кровавый горизонтъ. Онъ видитъ... Онъ видитъ то, что завъса будущаго скрываетъ отъ взгляда другихъ. Слова странныя, загадочныя и тревожныя, произносять его уста. Передъ самой войной, тяжело раненый Гусевой, пишетъ онъ Государю изъ Покровскаго: «Милый другъ, еще разъ скажу, грозна туча надъ Россіей; бъда, горя много, темно и просвъту нътъ... слезъ то море и мъры нътъ, а крови? что скажу? Словъ нътъ, неописуемый ужасъ. Знаю, все отъ Тебя войны хотять и, върно не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказаніе, когда умъ отниметь, туть начало конца. Ты Царь, отецъ народа, не попусти безумнымъ торжествовать и



погубить себя и народъ... вотъ, Германію побъдятъ, а Россія? подумать, какъ воистину не было отъ въку горшей страдалицы, вся тонетъ въ крови... велика погибель, безъ конца печаль».1)

Это глаголъ пророка... Германію побъдять, но что же Россія? Она тонеть въ крови, гибель ея велика... Какое грозное предостереженіе патріотическимъ восторгамъ первыхъ дней войны! Какая картина ужасной участи несчастной Россіи!

И Царская Семья знаетъ только этотъ ликъ мужика, его духовный образъ, его смълое слово, отражающее многомилліонную крестьянскую мысль, его молитву за больного мальчика, радость, которую онъ приноситъ изстрадавшимся Родителямъ.

Но столичное общество, бездѣльное, злостное, жадное къ сенсаціямъ — этимъ не довольствуется. Его не трогаетъ вѣщее слово русскаго человѣка, его забавляетъ, волнуетъ бородатый мужикъ, введенный въ барскія хоромы. Его окружаютъ блестящая молодежь, титулованныя дамы, его наперебой зовутъ къ себѣ, сажаютъ за столъ, уставленный серебромъ и хрусталемъ, напаиваютъ виномъ, ласково и обѣшающе улыбаются. Онъ пьетъ, приходитъ въ мужицкое веселье, вскакиваетъ изъ-за стола: «а ну-ка, голубушки, трепака». И подъ звуки рояля бородатый мужикъ пляшетъ . . Онъ ужъ не въ Петербургѣ, не въ гостиной, а у себя въ деревнѣ, и окружаютъ его не разряженныя дамы, а бабы въ платочкахъ. Его везутъ въ ресторанъ, зовутъ цыганъ, льется шампанское . . .

И на другой день новая злостная клевета ползетъ по городу, новый потокъ грязи льется изъ салоновъ, брызги котораго летятъ до самаго Царскаго дворца.

Но и въ пьяномъ угарѣ, и среди женскихъ улыбокъ, Распутина охватываетъ подчасъ сознаніе и грѣха и страшной судьбы своей. «Знаешь ли ты», говоритъ онъ вдругъ своей сосѣдкѣ за обѣдомъ, «что скоро я умру въ ужасныхъ страданіяхъ? Но что же, Богъ мнѣ далъ чудное призваніе погибнуть за спасеніе обожаемыхъ нашихъ Монарховъ и Святой Руси»...

Въ этомъ сознаніи, быть можетъ, таится мистическая нить между Царемъ и мужикомъ: пріобщеніе къ общей жертвѣ...

<sup>1)</sup> N. Sokoloff. Enquête judiciaire sur l'assassinat de la Famille Impériale Russe. Fig. 7, crp. 33.

Исторія царствованія Императора Николая ІІ привлечеть вниманіе не одного будущаго историка. Когда страсти, возбужденныя стихійной катастрофой, поразившей Россію, уступять місто тому чувству безпристрастнаго вниманія, для котораго необходима ніжоторая отдаленность изучаемых событій, тогда только потомство отдасть справедливость эпохів, которая была великимь царствованіемь, и Царю, который быль великимь Монархомь.

Конечно, если расцѣнивать царствованія по окончательнымъ ихъ результатамъ, если возлагать на монарховъ всю полноту отвѣтственности за всѣ неудачи и бѣдствія, хотя бы стихійныя, которыя поражаютъ государство, — то пришлось бы произвести историческую переоцѣнку всѣхъ правителей и развѣнчать даже такихъ, какъ Александръ Македонскій, Карлъ Великій, Людовикъ XIV или Наполеонъ, ибо созданныя ими великія государственныя творенія разсыпались послѣ, а иногда даже и при нихъ, и всѣ они, послѣ блестящаго царствованія, оставили своимъ преемникамъ тяжкое наслѣдство.

Но если отдавать каждому монарху славу по его заслугамъ, по результатамъ, достигнутымъ его личнымъ творчествомъ, внѣ зависимости отъ послѣдующихъ разрушительныхъ эфектовъ антигосударственныхъ силъ — то нужно, по справедливости, признать, что исторія Европы насчитываетъ не много государей, которые осуществили столько благодѣтельныхъ реформъ, дали своей странѣ такое громадное развитіе, какъ это сдѣлалъ Императоръ Николай II.

Можно спорить о мнѣніяхъ, объ оцѣнкахъ, но не о фактахъ и о цифрахъ. А тѣ и другія намъ показываютъ, что за двадцать два года царствованія Государя Николая Александровича была начата и отчасти осуществлена величайшая аграрная реформа, которую когда-либо знала исторія, стабилизована національная монета установленіемъ золотой валюты, свершено громадное государственное преобразованіе—установленіе народнаго представительства, а въ области международной — взята иниціатива учрежденія международнаго Гаагскаго суда, дѣйствующаго и понынѣ. Если къ этимъ достиженіямъ прибавить, что за двадцать два года царствованія Императора Николая ІІ эко-

номическое развитіе Россіи до войны шло такимъ быстрымъ темпомъ, который уступалъ лишь Соединеннымъ Штатамъ, то насъ не можетъ не охватить чувство гордости за столь близкое и столь славное прошлое нашей Родины.

Такъ, урожай хлъбовъ поднялся на 116% (пшеница), добыча угля увеличилась на 400%, нефти — на 65%, золота на 43%, мъди — на 375%, марганца — на 364%, производство сахара — на 245%, хлопка (сборъ волокна) — на 388%, чугуна — на 250%, желъза и стали — на 224%, золотой запасъ Государственнаго Банка увеличился съ 648 милліоновъ рублей до 2.257,8 м. р. Вся необъятная страна покрылась сътью желъзныхъ дорогъ, несущихъ оживленіе и культуру въ отдаленнъйшіе предълы Имперіи; сама Сибирь была проръзана до береговъ океана колеею въ восемь тысячъ верстъ длины — самая большая желъзнодорожная линія въ міръ.

Эти цифры особенно интересно сопоставить съ яростными нападками оппозиціи на Царское Правительство, съ обвиненіями въ неумъломъ хозяйничаніи и въ разорительной финансовой политикъ; нужно также помнить, что эти блестящіе результаты достигнуты, несмотря на неудачную японскую войну, обошедщуюся въ 2½ милліарда рублей, на смуту 1905 года, на аграрные безпорядки, на саботажъ Государственной Думы. Государство, представляемое, какъ самое отсталое въ Европъ, съ нищенскимъ населеніемъ, подавленнымъ непосильной тяжестью налоговь, согласно цифровымъ даннымъ, не только было первымъ по быстрому экономическому росту, но и самымъ устойчивымъ въ финансовомъ отношеніи и, вмъстъ съ тъмъ, самымъ счастливымъ именно по налоговому бремени.

Государственные доходы увеличивались темпомъ, не въдомымъ ни одному другому европейскому государству; въ 1867 г. они составляютъ 415 милліоновъ рублей, въ 1897 г. — 1.410 милл. р., въ 1908 г. — 2.418 милл. рублей, и въ 1913 г. — 3.417 милл. рублей. Эти доходы не только покрывали цъликомъ обыкновенные и чрезвычайные расходы, но оставляли значительные излишки, которые, ко времени войны, достигали 512,2 милл. рублей. Что же, это благосостояніе было ли осуществлено цъною непосильныхъ налоговъ? И на этотъ вопросъ статистика даетъ назидательный отвътъ. Цифра налоговъ, на одну душу, составляла въ 1912 г. (въ рубляхъ):

Прямые налоги: Россія — 3,11, Австрія — 10,19, Франція — 12,35, Германія — 12,97, Англія  $\frac{1}{2}$  26,75.

Косвенные налоги: Россія — 5,98, Германія — 9,64, Австрія — 11,28, Англія — 13,86, Франція — 16. Иначе говоря, въ некультурной Россіи, при активномъ государственномъ бюджетъ, при громадномъ золотомъ запасъ, угнетенный обыватель платилъ въ 8½ разъ меньше прямыхъ налоговъ, чъмъ свободный житель либеральной Великобританіи, и въ три съ лишнимъ раза меньше, чъмъ культурный французъ въ республиканской Франціи.

Но, скажутъ бывшіе враги Царскаго режима, — не хлѣбомъ однимъ живъ человѣкъ; Россія могла преуспѣвать экономически, но отставать культурно; образованіе у насъ преслѣдовалось, стремленіе къ знанію подавлялось, народъ погрязалъ въ невѣжествъ.

Обратимся еще разъ къ цифрамъ.

За время царствованія Императора Николая II смѣта Министерства Народнаго Просвѣщенія возросла съ 25,2 милліоновъ до 161,2 милл., т. е. на 628%; общіє правительственные расходы на народное образованіе по всѣмъ вѣдомствамъ, вмѣсто 40 милл., достигли 270 милл., увеличившись, такимъ образомъ, на 570%. Одновременно земскія и городскія самоуправленія увеличили свои расходы на эту потребность на 329%.

Въ связи съ заботами Правительства увеличилось и число учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ: въ начальныхъ — на 159%, въ среднихъ — на 264%, въ высшихъ — на 433%. Выработанный въ 1908 году планъ всеобщаго начальнаго обученія началь осуществляться быстрымъ темпомъ, школы открывались, въ среднемъ, въ количествъ 10.000 въ годъ; къ началу войны ихъ было уже 130.000. По Совътской статистикъ 1920 г., къ этому времени 86% дътей въ возрастъ отъ 12 до 16 лътъ, оказались грамотными; гдъ эти дъти научились читать и писать? Въ начальныхъ школахъ отсталаго Царскаго режима.

Прибавимъ, что нигдъ въ міръ женское образованіе не стояло такъ высоко, какъ въ Императорской Россіи; за двадцать льтъ число учащихся въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ увеличилось на 420%; что же касается высшаго женскаго

образованія, то можно сказать безъ преувеличенія, что оно получило начало и самое широкое развитіе именно въ Россіи 1).

Нужно ли еще говорить о достиженіяхъ русской науки, о міровыхъ именахъ, выдвинутыхъ Россіей во всѣхъ областяхъ знанія и духа? Наконецъ, нужно ли прибавить, что и всѣ передовые, либеральные, культурные творцы русской революціи пили изъ той же чаши знанія, которую подносило имъ Царское Правительство, что всѣмъ, что они знаютъ, что пріобрѣли, чѣмъ гордятся, — они всецѣло обязаны заботамъ Монарховъ о народномъ образованіи, объ ихъ же образованіи?

Революція восторжествовала надъ Императорскимъ режимомъ, и мы видимъ, во что она обратила русскую свободную мысль, русскую науку, русское художественное творчество.

Клеветники изъ лъваго лагеря обычно обвиняли Императора Николая II въ жестокости; «Николай кровавый» — вотъ ходкое прозвище, которое господа эсъ-эры и кадеты давали Государю, когда они подготавливали судъ и расправу надъ Нимъ и старались, впослъдствіи, отвлечь отъ себя справедливое народное негодованіе. Но, когда февральская революціонная заря смънилась суровой большевицкой дъйствительностью, когда людямъ, совершившимъ, способствовавшимъ или допустившимъ великую изм'тну Царю, пришлось расплачиваться за нее собственною шкурою, — тогда обвиненія въ жестокости внезапно смѣнились обвиненіями Государя въ чрезмѣрной мягкости, въ безволін. — «Ахъ, почему Онъ отрекся! почему не повельль перевъшать бунтовщиковъ! Если бы на мъстъ Николая II быль въ это время такой Государь, какъ Николай I, никогда у насъ не произошло бы революціи». Такъ ропщутъ, такъ жалуются, такъ стонутъ бывшіе генералы, помъщики, профессора, земцы, адвокаты, либералы, депутаты, сановники, обобранные большевиками и прозябающіе въ эмиграціи. Справедливъ ли этотъ упрекъ?

14 декабря 1825 года, съ ранняго утра, на Сенатскую площадь въ С.-Петербургъ, начали стекаться бунтовавшія гвардей-

<sup>1)</sup> Статистическія св'яд'янія о царствованіи Императора Николая ІІ заимствованы изъ брошюры «Государь Императоръ Николай ІІ Александровичъ» (по даннымъ Энциклоп. Брокгаузъ и Эфронъ, "The Statesman's Year book", трудовъ общаго Съъзда представителей русской промышленности и торговли въ Парижъ), Берлинъ, 1922, и изъ замъчательной книги А. Гулевича "Tsarisme et Révolution". Изд. Alexis Redier, Paris, 1931.

скія части. Наблюдавшій изъ Зимняго дворца за прохожденіемъ войскъ Императоръ Николай I, какъ Онъ и признаетъ въ своемъ дневникъ, прекрасно понималъ ту опасность, которой грозилъ и Семьъ Его и Россіи этотъ безсмысленный, слъпой и кровавый бунтъ. Онъ зналъ, что заговорщиками ръшено не только истребить въ корнъ весь Царствующій Домъ, но и опрокинуть въковые устои государства, т. е. открыть двери новой пугачевщинъ и анархіи.

У Николая I имъются, однако, върныя войска, имъется артиллерія, которая ждетъ только сигнала, чтобы открыть огонь по бунтовщикамъ. Государя окружаютъ преданные, энергичные военачальники, которые умоляютъ Его дать разръшеніе подавить грозное движеніе. Но Онъ колеблется, Онъ не ръшается, Его мучатъ сомнънія — и часы, драгоцънные часы, проходятъ въ бездъйствіи. Вмъсто картечи, бунтовщикамъ посылаютъ генералъ-адъютанта графа Милорадовича, котораго они съ гикомъ убиваютъ; короткій зимній день уже близится къ вечеру, когда, наконецъ, удается уговорить Царя. Два выстръла изъ орудій — и Сенатская площадь пуста, всъ разлетълись, какъ стая воробьевъ.

Такъ поступилъ смълый, ръшительный и строгій Императоръ Николай I.

25 февраля 1917 года петроградскій главноначальствующій генераль Хабаловь посылаеть Государю Николаю ІІ въ Ставку шифрованную депешу о начавшихся безпорядкахъ. Тотчась же Государь отвъчаеть слъдующей депешей: «Повельваю завтра же прекратить въ столицъ безпорядки, недопустимые въ тяжелое время войны съ Германіей и Австріей». Приказаніе это военными и административными властями не исполняется; въ самой Ставкъ окружающіе Государя генералы убъждають Его уступить революціи. Что же дълаеть Государь? Онъ посылаеть въ Петроградъ отрядъ войскъ для водворенія порядка и Самъ ъдеть туда. Но предательство ждетъ Его по дорогъ; Онъ попадаеть въ Псковскую ловушку, всъ главнокомандующіе фронтами Ему измъняютъ, у Него не остается ни генераловъ, ни Правительства, ни солдатъ.

И въ Своемъ дневникъ 2 марта записываетъ Онъ: «Кругомъ измъна и трусость и обманъ».

Такъ поступилъ слабовольный и мягкій Императоръ Николай II.

Что сдълаль бы другой монархъ на Его мъстъ? Въроятно то, что сдълали столько отрекшихся или покинувшихъ свою страну государей: и Людовикъ XVI, и Карлъ X, и Людовикъ-Филиппъ, и Наполеонъ, и Маноэль Португальскій, и Фердинандъ Болгарскій, и Вильгельмъ II, и Альфонсъ XIII.

И туть можеть быть мѣсто для болѣе справедливаго и, скажу, болѣе глубокаго сужденія объ Императорѣ Николаѣ II. Если вѣрить въ извѣстную логичность, закономѣрность историческихъ событій, то нужно признать, что въ исторіи народовъ бываютъ такіе моменты, когда воля отдѣльнаго, хотя бы и геніальнаго, лица становится безсильной противъ натиска разрушительныхъ силъ, какъ самый талантливый и образованный врачъ безсиленъ остановить развитіе болѣзни, отравившей уже организмъ.

Въ Россіи революціонныя движенія никогда не захватывали народныхъ массъ; пугачевщина, холерные и аграрные безпорядки были просто бунтами, не болѣе, никогда не направленными ни противъ Монарха, ни противъ Царскаго режима. Дѣятели «Земли и Воли» прекрасно понимали эту народную психологію и пытались поднимать мужиковъ противъ помѣщиковъ именемъ Царя.

Политическая же революція родилась въ верхахъ общества; высшее дворянство издавна лелъяло мысль объ ограничении, въ свою пользу, власти самодержавнаго Монарха. Еще въ XVII въкъ князья Голицынъ, Репнинъ и Куракинъ стремились возвести на Престолъ малолътняго Петра Алексъевича, обусловивъ для аристократіи особыя права. Послъ смерти Петра II мысль эта получила опредъленное выражение при обсужденияхъ въ Верховномъ Тайномъ Совътъ вопроса о преемникъ Царя. Долгорукіе, Голицынъ и Головкинъ высказывались за ограниченіе Царской власти. «Воля ваша», заявилъ Голицынъ, «кого изволите, только надобно намъ себъ полегчить». — «Какъ полегчить?» спросиль канцлерь Головкинь. — «Такъ полегчить, чтобы воли себъ прибавить». Пока засъдалъ Верховный Совътъ, въ залъ ожидали высшіе чины государства и тоже шли разговоры. «Теперь время, чтобы самодержавію не быть», говориль Ягужинскій Долгорукому.

Не буквально ли то же самое повторяли, почти двъсти лътъ спустя, князья Трубецкіе и Львовы, Родзянки и прочіе представители знати?

Если проектъ конституціи, съ двухпалатной системой, составленный въ 1730 году Голицынымъ, и «кондиціи», поставленныя Верховнымъ Совътомъ Аннъ Іоанновнъ, и могли быть отвергнуты ею, то только лишь благодаря поддержкъ духовенства, народа и офицерства изъ мелкаго дворянства. Феофанъ Прокоповичъ говорилъ, что «русскій народъ таковъ отъ природы своей, что только самодержавнымъ владътельствомъ хранимъ быть можетъ», а при обсужденіи дворянами проекта новой формы правленія, слышались возгласы офицеровъ: «Смерть крамольникамъ! Да здравствуетъ Самодержавная Государыня!»

Въ 1916 и 1917 годахъ русскіе офицеры, къ сожальнію, уже не кричали ни «смерть крамольникамъ», ни «да здравствуетъ Самодержавный Царь» и жестоко за такое молчаніе поплатились.

Къ этой политической борьбѣ въ XVIII вѣкѣ прибавилось поистинѣ ужасное и развращающее явленіе: цареубійство и дворцовые перевороты. Дидро по возвращеніи во Францію изъ Петербурга, куда онъ ѣздилъ по приглашенію Екатерины II, могъ такъ охарактеризовать форму правленія Россіи:

"C'est une monarchie absolue, temperée par l'assassinat," a Joseph de Maistre, разсказывая о коронованіи Императора Александра I, говориль:

"L'Empereur était précédé par les assassins de son grandpère, entouré des assassins de son père et suivi peut-être par ses propres assassins."

За это стольтіе страшно подешевьла Царская кровь; крамола и цареубійство стали не только безопасными, но и выгодными занятіями. Толстой, заманившій Царевича Алексья на върную смерть, Преображенцы, свергшіе законнаго Государя Іоанна Антоновича, Орловъ, звърски забившій Императора Петра ІІІ, не только не понесли никакого наказанія, но были осыпаны Царскими милостями. И если Александръ Благословенный и не поступиль такъ же съ убійцами своего Отца, то они, во всякомъ случаъ, оставались въ почеть, и съ именами графовъ Зубовыхъ, Паленъ и Беннигсенъ не связана въ общественномъ представленіи мысль о позорь и ужасъ цареубійства.

Бунтарство и злословіе въ отношеніи Монарха охватываетъ высшій классъ каждый разъ, когда курсъ государственнаго корабля направляется не по его указкъ, или даже когда онъ считаетъ свои интересы задътыми.

Даже Александръ Благословенный, освободитель отечества отъ нашествія двадесяти языковъ и избавитель Европы отъ тяжелаго ига Наполеона, даже Александръ I, самый мягкій, самый обаятельный, самый «либеральный» изъ русскихъ Царей, подвергался въ петербургскихъ салонахъ злостнымъ и открытымъ нападкамъ, которыя изумляли своей дерзостью иностранныхъ пипломатовъ:

«Ничто не можетъ сравниться съ непочтительностью, съ которой русская молодежь осмъливается отзываться о своемъ Монархъ», пишетъ французскій посолъ Савари. «Я испытывалъ большую тревогу насчетъ тъхъ послъдствій, которыя подобныя выходки могли имъть въ странъ, гдъ дворцовые перевороты сдълались слишкомъ обычнымъ явленіемъ». И объ этихъ тревогахъ онъ сообщаетъ Государю. Но Александръ I давно освъдомленъ о томъ, что творится и говорится вокругъ Него, и когда Новосильцевъ предостерегаетъ Царя отъ возможной участи Его Отца, Императора Павла, Государь отвъчаетъ: «Боже мой! Я все это знаю, вижу, но что же я могу сдълать противъ рока, который меня къ этому ведетъ?»

Крамольное настроеніе салоновъ высказывается столь открыто, что оно ни для кого не составляетъ уже тайны. Шведскій посланникъ доноситъ своему правительству, что «неудовольствіе противъ Императора все увеличивается, и рѣчи, которыя приходится слышать, поистинъ страшны. Здѣсь идутъ постоянные разговоры о перемънъ царствованія, и даже доходятъ въ забвеніи присяги до того, что говорятъ о необходимости сослать всю мужескую линію династіи и, такъ какъ Императрицамать и Императрица Елисавета не обладаютъ необходимыми качествами для царствованія, нужно возвести на престолъ Великую Княгиню Екатерину».

Любопытно и поучительно сравнить эти разсказы дипломатовъ о настроеніяхъ столичнаго общества въ началѣ прошлаго вѣка съ тѣмъ, что другіе дипломаты, какъ Палеологъ, напримѣръ, писали о томъ же до и во время великой войны. Тѣ же пересуды, та же эгоистическая, близорукая злоба къ Монарху, то же предательство. За сто лѣтъ русское высшее общество не измѣнилось.

И таково сужденіе не только иностранцевъ, быть можетъ недостаточно освъдомленныхъ. Императрица Елисавета Алексъевна пишетъ своей матери совершенно то же объ обществен-

номъ мнѣніи, которое «кричитъ такъ, что становится страшно». Елисавета Алексѣевна осуждаетъ также родственниковъ Государя: «Съ своей стороны Императрица (вдовствующая) вслѣдствіе того безграничнаго честолюбія, которое заставляетъ ее льстить при всѣхъ случаяхъ общественному мнѣнію, чтобы увеличить свою популярность, первая дала примѣръ неудовольствія и стала громко осуждать политическое поведеніе своего сына... Не могу Вамъ выразить, какъ это меня возмущаетъ!» Потомъ, говоря о фрондерствѣ Великаго Князя Константина Павловича, Елисавета Алексѣевна прибавляетъ: «Увѣряю Васъ, по временамъ мнѣ кажется, что нашъ милый Государь, который лучше всѣхъ своихъ родственниковъ, проданъ и преданъ своей собственной семьей».

Таково настроеніе въ 1809 году. Какъ отнеслось общество къ Государю Александру Павловичу, когда разразилась гроза двѣнадцатаго года?

Москва занята французами, народная армія напрягаетъ героическія усилія, чтобы спасти отечество. А Великая Княгиня Екатерина Павловна пишетъ Государю: «Неудовольствіе достигло высшей мъры, и Васъ лично далеко не щадятъ. Если даже это доходитъ до меня, то судите сами объ остальномъ. Васъ открыто обвиняють въ несчастіи Вашей Имперіи, въ разореніи всъхъ и каждаго, наконецъ въ томъ, что Вы пожертвовали честью страны и Вашей собственной... Не опасайтесь катастрофы въ родъ революціи, нътъ! Но подумайте сами, каково можетъ быть положение вещей въ странъ, главу которой презирають; нътъ ничего того, что люди не сдълали бы для возстановленія своей чести, но, несмотря на страстное желаніе всъмъ пожертвовать ради Родины, говорять: къ чему это поведетъ, когда все гибнетъ, уничтожается вслъдствіе бездарности начальниковъ? Мысль о миръ, къ счастію, не у всъхъ на умъ; напротивъ даже — чувство стыда отъ потери Москвы вызываетъ желаніе мести. Но Васъ осуждають, и безъ стъсненія; я считаю своимъ долгомъ Вамъ объ этомъ сказать, мой другъ, такъ какъ это слишкомъ важно».

Письмо это отъ 12 сентября 1812 года. Черезъ мѣсяцъ Наполеонъ бѣжалъ изъ Москвы, черезъ три — русскія войска переходили границу, черезъ восемнадцать «потерявшій честь» Александръ I торжественно въѣзжалъ въ Парижъ и прославлялся

всей Европой, какъ ея спаситель; а «бездарные» русскіе начальники становились историческими національными героями.

Вотъ судьба, которая готовилась Царю Николаю II и Россіи послѣ Великой Войны, если бы прогнившее русское общество не

открыло дороги революціи.

Это общество могло потомъ курить оиміамъ побъдителю Наполеона, какъ оно разстилалось бы послъ побъды и передъ Государемъ Николаемъ II, но чувство презрънія къ малодушнымъ и крамольнымъ столичнымъ салонамъ неизгладимо осталось въ сердцахъ обоихъ Монарховъ.

«Быть несправедливымъ къ тому, кого постигло несчастіе, обвинять его, нападать на него — все это вещь обычная», отвъчаеть Императоръ Александръ I на ръзкое письмо сестры. «Никогда не льстилъ я себя никакими иллюзіями на этотъ счетъ; я быль увъренъ, что со мною это случится, какъ только судьба мнъ станетъ враждебной».

И столь же горькія слова вырываются изъ устъ Государя Николая Александровича, когда, обращаясь къ Палеологу, онъ съ возмущеніемъ говоритъ объ «отравленной атмосферѣ Петрограда»:

«И этотъ смрадъ идетъ не изъ народныхъ кварталовъ, а изъ салоновъ. Какой стыдъ! Какое ничтожество! Можно ли быть до такой степени лишеннымъ совъсти, патріотизма и въры!» $^1$ ).

Таковъ былъ «высшій классъ» при Императоръ Але-

ксандръ I, таковымъ онъ оставался до революціи.

Изъ класса, воспитаннаго на этихъ примърахъ, вышли декабристы. Удивительно ли, что ихъ движеніе отражаетъ именно тъ же самыя побужденія, которыя зръли и осуществлялись ихъ предшественниками: ограниченіе Монарха и цареубійство? Вызвало ли движеніе декабристовъ негодованіе въ такъ называемомъ «обществъ»? Нътъ, ихъ чествовали, ихъ прославляли поэты, ими гордились, и отцы приводили ихъ въ примъръ своимъ сыновьямъ.

Разложеніе высшихъ классовъ не можетъ остаться безъ вліянія на другіе слои общества. Отъ дворянства революціонное броженіе перешло къ новому классу — интеллигенціи, появился организованный терроръ. Русскихъ Царей убійцы преслѣдовали

M. Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre,
 II, ctp. 88—89.

по пятамъ. Императоръ Александръ II погибъ отъ бомбъ народовольцевъ, Его преемникъ былъ спасенъ чудомъ, а Внукъ, Императоръ Николай II, нашелъ, со всѣмъ Своимъ Семействомъ, мученическую смерть отъ руки прямыхъ наслѣдниковъ декабристовъ — большевиковъ.

Кровавая цъпь преступленій тянется въ теченіе почти двухсотъ льтъ; въ нее постепенно втягиваются всь слои правящаго класса, отъ аристократіи до купечества. Одни убивають, а другіе, болъе робкіе, имъ помогають, или просто сочувствують. Върныхъ Царскихъ слугъ начинаютъ систематически истреблять. Подъ выстрълами и бомбами революціонеровъ падаютъ: Великій Князь Сергъй Александровичь; министры Плеве, Сипягинъ, Богольповъ, Столыпинъ, генераль-губернаторы и губернаторы графъ Игнатьевъ, Старынкевичъ, Хвостовъ, Александровскій, Слъпцовъ, петербургскій градоначальникъ фонъ-деръ-Лауницъ, главный военный прокуроръ Павловъ, генералы и адмиралы Чухнинъ, Сахаровъ, Минъ, Карангозовъ, Алихановъ и сотни другихъ. Но не только сановниковъ Имперіи поражаютъ революціонеры, они охотятся, съ револьверомъ въ рукахъ, и за «мелкой сошкой». Изданная въ 1907 году «Книга Русской Скорби», въ четырнадцати томахъ, содержитъ синодикъ этихъ жертвъ краснаго террора. Въ немъ мы находимъ и священниковъ, и урядниковъ, и городовыхъ, и артельщиковъ, и преподавателей. Эти убійства, совершенныя, главнымъ образомъ, эсъэрами, партіей Керенскаго, поражають своей жестокостью. 8 мая 1906 г. революціонеры убивають пристава Орлова, вырывають изъ тъла сердце и печень, ръжутъ ихъ на куски и бросаютъ въ ръку; въ Курскъ, на вокзалъ, они запирають офицера въ вагонъ и сжигаютъ его живымъ. За шесть недъль только, отъ 1 іюля до 15 августа 1906 г., террористы совершаютъ 613 покушеній и убиваютъ 244 человъка.

K

И

Ъ

e

Что это, борьба за свободу? Нѣтъ, разрушеніе Россійскаго государства путемъ систематическаго террора, которымъ дирижируетъ центральный комитетъ эсъ-эровъ, почти сплошь состоящій изъ евреевъ или еврейскихъ наймитовъ: Азефъ, Гоцъ, Швейцеръ, Лейба Сикорскій, Дора Брилліантъ, Борисъ Савинковъ, Каляевъ и пр.

Что же дълаетъ дворянство, интеллигенція, купечество? Когда, во время собранія «профессорской» партіи кадетъ, кто-то съ эстрады сообщаетъ полученное только что извъстіе объ

убійствъ адмирала Чухнина, залъ разражается громомъ рукоплесканій. Самъ лидеръ кадетъ, профессоръ Милюковъ, ъдетъ въ Лондонъ уговаривать Ленина продолжать политическія убійства, которыя будущій диктаторъ считаеть уже безполезными, а именитый купецъ и милліонеръ Савва Морозовъ посылаетъ большевикамъ деньги и страхуетъ свою жизнь въ ихъ пользу. Въ этой же пляскъ смерти передъ гибелью Россіи мелькаютъ и извъстныя дворянскія имена: князья Львовъ, Долгоруковы, Трубецкіе, Шаховской; Родзянко, Самаринъ, генералы, члены Государственнаго Совъта, депутаты, — цвътъ русскаго общества, о которомъ французскій журналисть Густавъ Эрвэ высказаль слѣдующее строгое, но справедливое сужденіе: «Мы всъмъ сердцемъ жалъемъ русскую аристократію и буржуазію, которыя перенесли съ 1917 года извъстныя всъмъ страшныя испытанія; но приходится признать, что, подобно и нашей аристократіи стараго режима, онъ проявили въ критическій часъ легкомысліе, безразсудность и отсутствіе политической устойчивости, поистинъ изумительныя. Просто невъроятно, что, зная исторію бывшихъ революцій, часть русской элиты, своимъ разлагающимъ и мелко фрондирующимъ настроеніемъ, своимъ сочувствіемъ самымъ разрушительнымъ идеямъ, своими интригами во время войны могла подготовить ужасную катастрофу».

Да, невъроятно ... и въ томъ вся трагедія Россіи. Въ Россіи не было почвы для революціи, русскій народъ не бунтовалъ, а работалъ и сражался на фронтъ, но государство разлагалось благодаря разложенію правящаго класса. Императору Николаю ІІ пришлось нести бремя правленія въ годы, когда верхніе слои населенія изъ творческихъ обратились въ разрушительные элементы. Передъ революціей Россія представляла трагическую картину: Царь и Народъ — здоровыя начала государства, разъединенныя прогнившей общественной прослойкой — правящимъ классомъ.

Позволено, однако, задаться вопросомъ о томъ, являлась ли дъятельность русскихъ либераловъ и революціонеровъ свободной отъ посторонняго вліянія? Не было ли у русскаго государства врага, неизмъримо болье опаснаго, чъмъ разношерстный отечественный революціонный сбродъ?

Еще очень недавно, говорить о масонствъ считалось какъ-то неприлично, признакомъ крайней политической отсталости;

обвиненія въ «масонствѣ» у людей культурныхъ вызывали такую же улыбку, какую вызывало бы обвиненіе въ колдовствѣ.

Теперь многое въ этомъ взглядѣ измѣнилось. И наша «интеллигенція», среда всегда слишкомъ чутко прислушивающаяся къ европейскому общественному мнѣнію, убѣдилась, что именно въ Европѣ началась усиленная кампанія разоблаченія разрушительной дѣятельности масонства, что въ самыхъ демократическихъ государствахъ появились весьма серьезныя лиги, объединенія, журналы, сборники, посвященные борьбѣ съ масонствомъ.

Такимъ образомъ русскіе анти-масоны неожиданно оказались идущими въ самыхъ передовыхъ отрядахъ европейской «правой» общественности. Къ ихъ рядамъ примкнули и такія лица, которыхъ, по ихъ политической фигурѣ, никакъ нельзя было считать «черносотенцами», какъ напр., С. Мельгуновъ, посвятившій вопросу о роли масонства въ русской революціи, цѣлую главу своей интересной книги «На путяхъ къ дворцовому перевороту».

Въ дальнъйшемъ изложеніи будутъ приведены нѣкоторыя свѣдѣнія о масонскомъ руководствѣ въ подготовкѣ февральскаго переворота. Отмѣтимъ пока только, что послѣ долгаго перерыва масонство возродилось снова въ Россіи въ 1908 г., и что первымъ лицомъ, возведеннымъ пріѣхавшими изъ-за границы высокими братьями, въ соотвѣтствующую степень былъ еврей, присяжный повѣренный Маргуліесъ.

Еврейство — вторая и безмърно болъе могущественная международная организація, способствовавшая разрушенію Россіи.

Надлежитъ, прежде всего, вспомнить, что на гибельную, разрушительную дъятельность еврейства указывалось многими свъдущими и проницательными людьми задолго до революціи; еще Достоевскій писалъ, что евреи погубятъ Россію. И, дъйствительно, Россія оставалась еще единственной страной въ міръ, гдъ Правительство пыталось защищать народъ отъ еврейскаго засилія; отсюда — ненависть международнаго еврейства къ Царскому режиму и та систематическая подрывная работа, которую оно производило для разрушенія Россійской государственности.

Нужно замѣтить, что въ этомъ отношеніи международное еврейство дѣйствовало довольно открыто и не скрывало своихъ конечныхъ цѣлей. Такъ, въ августѣ 1905 г., во время пребыва-

нія С. Ю. Витте (впослъдствіи графа) въ Америкъ, къ нему явилась депутація отъ еврейскаго комитета, во главъ съ Яковомъ Шифомъ и Штраусомъ, чтобы добиться отъ него объщанія предоставленія евреямъ равноправія въ Россіи. Витте ихъ принялъ любезно, погоревалъ съ ними объ участи еврейства, но не посулилъ имъ большихъ надеждъ. Тогда Шифъ ядовито и злобно заявиль: «Если Царь не хочеть дать своему народу (разумъй евреямъ) желанной свободы, тогда революція установитъ республику, благодаря которой эти права будутъ достигнуты». — «Совершенно върно», отвътилъ Витте, «это можетъ случиться, но не ранъе, чъмъ черезъ сотни лътъ, въ теченіе которыхъ царствовать будутъ Романовы». — «А между тъмъ», прибавляетъ еврейская газета, цитирующая этотъ фактъ, «едва прошло съ тъхъ поръ пятнадцать лътъ и Царя больше нътъ среди живыхъ. Его Супруга и Наслъдникъ также убиты, въ то время, какъ остальные Члены Семьи Романовыхъ находятся въ изгнаніи или въ рукахъ пролетаріата»1).

Нельзя болѣе откровенно и нагло признаться въ участіи еврейства не только въ подготовкѣ революціи, но и въ звѣрскомъ убійствѣ Царской Семьи, совершенномъ, по приказанію еврея Свердлова, евреями Голощекинымъ и Юровскимъ.

«Пусть кровь Его падетъ на насъ и на дътей нашихъ», кричали евреи тысячу девятьсотъ лътъ тому назадъ. Не тотъ ли самый изступленный крикъ ненависти слышится и теперь въ отношени замученнаго ими Русскаго Царя?

На ближайшее, руководящее участіе еврейства въ русской революціи указывали не только русскіе «черносотенцы», но и «просвъщенные» иностранцы. Говоря о роли евреевъ въ образованіи большевизма и о жалкомъ состояніи, въ которомъ находится Россія, Уинстонъ Черчиль прибавляетъ: «Вліяніе это, въроятно, даже превышаетъ всъ остальныя, исключая вліянія Ленина, т. к. большинство руководителей — евреи. Я скажу даже больше: главное вдохновеніе и направляющая сила идутъ отъ еврейскихъ руководителей» 2). Укажемъ также на интересныя и документированныя работы Уильтона, французскаго прелата Жуэнъ и т. д. 3)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. Netchvolodov, L'Empereur Nicolas II et les Juifs, crp. 5, 52, 74.

A. Netchvolodov. Тамъ же, стр. 56.
 Robert Wilton. Les derniers jours des Romanof. Monseigneur Jouin. Le Péril Judéo-Maçonnique.

Насколько открытымъ и наглымъ былъ натискъ еврейства на русскую государственность, видно хотя бы изъ того факта, что 15 февраля 1911 года депутація евреевъ, состоящая изъ того же Шифа, Фурта, Маршала, Крауса и судьи Гольдфольджа, осмѣлилась потребовать отъ президента Соединенныхъ Штатовъ Тафта отмѣны почти вѣкового торговаго договора съ Россіей. И когда Тафтъ отказалъ въ этомъ дерзкомъ требованіи, то Шифъ, дрожа отъ бѣшенства, заявилъ: «Въ такомъ случаѣ, это война между нами». И, дѣйствительно, началась невѣроятная газетная и банковская кампанія, въ результатѣ которой Тафту пришлось уступить и договоръ съ Россіей былъ отмѣненъ 1).

Но давленіе еврейства на Россію не могло бы, конечно, оказать вліянія на ея внутреннюю политику, внести разложеніе въ ея соціальный строй, если бы у международнаго еврейства не оказалось въ русскомъ станъ своихъ наймитовъ и предателей, а также, къ сожальнію, и безсознательныхъ пособниковъ, завороженныхъ громкими фразами о несправедливости къ избранному племени, о его мнимыхъ страданіяхъ, о необходимости дать ему равноправіе.

Среди видныхъ «общественныхъ дъятелей», находящихся на побъгушкахъ и на содержаніи у евреевъ, нельзя, прежде всего, не указать на профессора Милюкова, редактора «Ръчи» — въ С.-Петербургъ, и «Послъднихъ Новостей» — въ Парижъ, газетъ, биткомъ набитыхъ еврейскими журналистами и всегда преслъдующихъ еврейскіе интересы.

Какъ ни ясна была роль Милюкова и въ прежніе годы, она еще ярче выявилась въ дни еврейскаго тріумфа, послѣ февральской революціи.

Дъйствительно, едва только образовалось революціонное Временное Правительство, какъ глава анти-русскаго еврейства, все тотъ же Яковъ Шифъ, посылаетъ, въ качествъ «непримиримаго врага тираническаго самодержавія, безжалостно преслъдовавшаго нашихъ сородичей», — 6/19 марта, поздравительную телеграмму Милюкову, который отвъчаетъ ему крайне почтительной благодарственной депешей, начинающейся со слъдующихъ знаменательныхъ словъ: «Мы объединены съ вами въ нашей общей ненависти къ старому режиму, нынъ свергну-

<sup>1)</sup> Jewish activities in the United States. Vol. II. of the "International Jew" april 1921, см. А. Нечволодовъ "L'Empereur Nicolas II et les Juifs". стр. 81.

тому»... И этотъ обмънъ телеграммами между господиномъ и слугой приведенъ въ газетъ "New-York Times" отъ 10 апръля (28 марта) подъ откровеннымъ заглавіемъ: «Благодарность Якову Шифу» 1).

Въ дальнъйшемъ Милюковъ продолжаетъ върою и правдою служить евреямъ противъ Россіи; такъ, по его настоянію, Англія вынуждена пропустить въ Россію Бронштейна-Троцкаго, и, при его содъйствіи, Временное Правительство устраиваетъ прітадъ въ Россію Ленина и его банды. Тотъ же Милюковъ, по соглашенію съ своимъ сообщникомъ Бьюкененомъ, скрываетъ отъ Государя телеграмму англійскаго короля, срываетъ встани мърами перетадъ Царской Семьи въ Англію и подготовляетъ, такимъ образомъ, осуществленіе кровавой расправы евреевъ съ Екатеринбургскими жертвами.

Но у еврейства постепенно заводятся пособники, вольные или невольные, и среди самого Правительства.

Въ самый тяжелый моментъ войны, представители еврейства предъявляютъ Правительству дерзкій ультиматумъ: или будетъ отмѣнена черта осѣдлости для евреевъ, или Россіи будетъ закрытъ во всемъ мірѣ кредитъ на продолженіе войны. Что дѣлаютъ Царскіе министры? они склоняютъ выю передъ международнымъ еврействомъ и немедленно выполняютъ его требованіе ²).

Что могъ сдълать Государь одинъ противъ натиска международныхъ силъ, безъ поддержки въ разложившемся, развращенномъ, потерявшемъ чувство долга, чести и патріотизма правящемъ классъ? Будемъ справедливы — при такихъ условіяхъ, какъ это и отмъчаетъ умный и проницательный Черчиль, всякій монархъ, даже самый геніальный, оказался бы безсильнымъ.

Для спасенія Россіи Государю пришлось бы совершенно у смести весь верхній слой русскаго общества, соединить Царя съ народомъ безъ всякихъ посредниковъ, воспитать новыхъ людей, создать другіе устои, — а произвести такую свою револю-

<sup>1)</sup> Эти телеграммы были помъщены въ "New-York Times" отъ 10 апръля 1917 г. Приведены у ген. А. Нечволодова "L'Empereur Nicolas II et les Juifs", стр. 72. О роли еврейства и масонства также въ Приложеніи (стр. 367).

<sup>2)</sup> Объ этомъ случав подробнве въ следующей главв.

цію во время войны, Государь, если бы и хотълъ, очевидно не могъ.

Но если гибель Россіи не могла быть тогда предотвращена ни волею, ни жертвенностью Монарха, мы можемъ спросить себя, не выполнилъ ли Государь другой, болѣе высокой, миссіи: спасти отъ позора и крушенія самую идею Монархіи и честь Родины? Не были ли Его слова глубоко пророческими: «Если для спасенія Россіи нужна искупительная жертва, я буду этой жертвой.»

И, дъйствительно, не жертвъ ли нашего Царя Россія обязана спасеніемъ хотя бы своей чести, не эта ли жертва возвысила на небывалую доселъ высоту славу Царскаго Имени, не она ли вызвала въ русскомъ народъ трогательныя легенды о чудесномъ спасеніи Царя, легенды, въ которыхъ отражается смутное, но глубокое народное чаяніе: снова увидъть въ освобожденной Россіи вънценоснаго Помазанника?

Близоруки тѣ, кто въ исторіи видятъ только факты; въ ней, какъ и во всемъ мірѣ, надъ матеріей царитъ духъ.

И жизнь Государя Императора Николая Александровича есть примъръ торжества духа.



## ГЛАВА ІІ.

## подготовка революци.

## 1. Война и оппозиція.

«Считаю своимъ гражданскимъ и служебнымъ долгомъ заявить Совъту Министровъ, что отечество въ опасности».

Такъ, въ засъданіи Совъта Министровъ 16 іюля 1915 года, военный министръ генералъ Поливановъ началъ свой докладъ о положеніи на фронтъ.

Воцарилось томительное, полное тревоги, молчаніе. А между тѣмъ ни для кого изъ сановниковъ, собравшихся вокругъ этого стола, не была тайной та тяжелая обстановка, въ которой оказалась наша армія подъ давленіемъ нѣмцевъ. Но все же выступленіе Поливанова, съ обычной для него театральностью, съ драматическимъ дрожаніемъ въ голосѣ, произвело на министровъ потрясающее впечатлѣніе.

Послышались тревожныя восклицанія, вопросы, гулъ голосовъ; когда прошла эта первая минута волненія, предсѣдатель Совѣта Министровъ И. Л. Горемыкинъ спокойно обратился къ генералу Поливанову съ просьбой объяснить, на чемъ онъ строитъ свои столь мрачныя заявленія.

Военный министръ, все въ томъ же тонѣ трагическаго пафоса, набросалъ въ темныхъ краскахъ безотрадную картину положенія на фронтѣ. Съ особой силой зазвучалъ голосъ генерала, когда онъ заговорилъ о Ставкѣ. «Въ Ставкѣ Верховнаго Главнокомандующаго», сказалъ онъ, «наблюдается все растущая растерянность. Она теперь охватывается убійственной психологіей отступленія и готовится къ отходу вглубь страны, на новое мѣсто. Назадъ, назадъ и назадъ — только и слышно оттуда». Затѣмъ Поливановъ съ негодованіемъ обрушился на

генерала Янушкевича, который «царитъ надъ всѣмъ и всѣми», заговорилъ объ «угрожающемъ наростаніи раздраженія въ странѣ», о «признакахъ революціонныхъ вѣяній не только въ тылу, но и на фронтѣ» и, наконецъ, воскликнулъ: «Печальнѣй всего, что правда не доходитъ до Его Величества... На рубежѣ величайшихъ событій въ русской исторіи, необходимо, чтобы Русскій Царь выслушалъ мнѣніе всѣхъ отвѣтственныхъ военачальниковъ и всего Совѣта Министровъ, которые должны откровенно сказать Ему о томъ, что приближается, быть можетъ, послѣдній часъ и что необходимы героическія рѣшенія... Мы должны настойчиво просить Государя созвать военный совѣтъ при участіи Правительства въ ближайшіе дни. Иначе можетъ быть поздно».

Министры слушали рѣчь генерала Поливанова съ напряженнымъ вниманіемъ, съ едва скрываемымъ волненіемъ. Оставался спокойнымъ одинъ предсѣдатель Совѣта, поглаживая, привычнымъ жестомъ, свои длинныя сѣдыя баки, которыя онъ носилъ по модѣ эпохи Александра II.

Иванъ Логгиновичъ Горемыкинъ, старый сановникъ, искушенный въ теченіе полувѣка въ государственныхъ дѣлахъ, находился въ томъ возрастѣ, въ которомъ исчезаютъ иллюзіи, утихаютъ страсти и даже послѣдняя изъ нихъ: честолюбіе — уступаетъ мѣсто тому спокойному равнодушію, которое предшествуетъ небытію.

Въ 1812 году, наканунъ оставленія Москвы, Кутузовъ дремаль на военномъ совъть, пока генералы спорили между собой; долгій опыть научиль его тому, что не слова и люди управляють событіями, и что, какъ бы ни быль великъ геній Наполеона, сила вещей заставить его скоро покинуть Москву и бъжать изъ Россіи.

Горемыкинъ также обладалъ такимъ старческимъ опытомъ. Онъ върилъ въ Россію. И во время горячей ръчи генерала онъ оглядывалъ усталымъ взоромъ своихъ коллегъ по либеральному министерству, назначенному Государемъ для удовлетворенія Государственной Думы. Изъ «бюрократовъ», прошедшихъ полную служебную карьеру, здъсь были только министры: путей сообщенія Рухловъ, юстиціи — Хвостовъ, земледълія — Кривошеинъ и Государственный Контролеръ Харитоновъ. Министръ же народнаго просвъщенія графъ Игнатьевъ, торговли — князь Шаховской, внутреннихъ дълъ — князь Щербатовъ, такъ же

какъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода Самаринъ — представляли ту либеральную и фрондирующую аристократію. которая, со временъ декабристовъ, подготавливала пути къ торжеству «грядущаго Хама». Министръ финансовъ Баркъ, бывшій директоръ банка, былъ представителемъ крупныхъ банковскихъ круговъ. Наконецъ, министръ иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ составлялъ какъ бы связь между этими разношерстными элементами. Дипломатъ по карьерѣ, онъ былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, по природѣ своей парламентскимъ и политическимъ дѣятелемъ. Его ловкость и гибкость, а также и честолюбіе позволили ему лавировать между всякими теченіями, съ неизмѣнной чуткостью выбирая то изъ нихъ, которое вынесетъ его еще дальше впередъ.

Необходимо прибавить, что въ этотъ періодъ своей діятельности Сазоновъ, связанный съ масонствомъ 1), выполнялъ опредъленныя заданія, сводящіяся къ постепенному разрушенію русской государственности. Такъ, 10 іюня 1915 г. революціонеръ П.Б. Струве пишетъ Сазонову о необходимости замънить военнаго министра ген. Сухомлинова ген. Поливановымъ; любопытно отмътить, что черезъ три дня Поливановъ дъйствительно назначается на этотъ постъ 2). Надо ли напоминать ту роковую роль, которую сыграль этоть генераль-предатель, перешедшій впослъдствіи къ большевикамъ. Но кто былъ самъ Струве, дававшій инструкціи Сазонову? П.Б.Струве, одинъ изъ основателей русской соціалъ-демократической партіи, старый врагъ Монархіи, являлся также авторомъ той знаменитой деклараціи названной партіи, въ которой, между прочимъ, заключается слѣдующій призывъ: «Политическую свободу русскій пролетаріатъ можетъ завоевать себѣ только самъ, и онъ свергнетъ самодержавіе, чтобы затъмъ уже съ большей энергіей продолжать борьбу съ капитализмомъ и буржуазіей до полной побѣды соціализма»3).

Объ этомъ фактъ необходимо помнить, чтобы понять все послъдующее невъроятное поведение гофмейстера Сазонова.

Кромъ Рухлова и Хвостова, Совътъ Министровъ являлся въ эти дни собраніемъ людей, быть можетъ и одушевленныхъ луч-

<sup>1)</sup> A. Netchvolodov. L'Empereur Nicolas II et les Juifs, стр. 42 (по даннымъ, приведеннымъ въ журналъ "La Franc-Maçonnerie" démasquée отъ 10 и 25 дек. 1919 г.).

<sup>2)</sup> Красный Архивъ, кн. 58.

<sup>3)</sup> Ген. А. И. Спиридовичъ. Исторія большевиковъ, стр. 32.

шими намъреніями, но слабыхъ, безвольныхъ, робкихъ, неспособныхъ ни подняться до высоты событій, ни удержать власть.

при первой попыткъ вырвать ее изъ ихъ рукъ.

Поливановъ все продолжалъ говорить, и сквозь яркіе образы его ръчи старый предсъдатель съ безпощадной ясностью различалъ грубую ея ткань. И. Л. Горемыкинъ слушалъ молча, но его молчаніе было прекрасно осв'ядомленное. Онъ не питалъ никакого довърія къ этому политиканствующему генералу, навязанному Правительству лѣвыми представителями Государственной

Думы. Едва военный министръ умолкъ, какъ поднялся невообразимый шумъ. Всъхъ охватило какое-то возбужденіе; шли не пренія въ Совъть Министровъ, а безпорядочный перекрестный разговоръ взволнованныхъ людей. Неужели Поливановъ правъ? Неужели все пропало? Но, понемногу, среди этихъ безотрадныхъ восклицаній, послышались болъе спокойные, болъе трезвые голоса нъкоторыхъ министровъ. «Если въ тылу и в штабахъ замъчается нъкоторая растерянность», говорили они, «то на фронтъ, напротивъ, офицерство настроено бодро и не теряетъ въры въ конечную побъду и въ переходъ въ наступленіе. Отходъ объясняется, какъ кутузовскій маневръ заманиванія непріятеля вглубь страны, подальше отъ коммуникаціонныхъ линій. Когда же нъмцы достаточно зарвутся и отойдутъ отъ своей основной базы, имъ будетъ нанесенъ сокрушительный ударъ и ихъ погонятъ за Вислу».

Была ли въ этомъ мнъніи нъкоторая доля оптимизма или нътъ, оно, несомнънно, разсъивало ту атмосферу паники, которую пытался создать Поливановъ для намъченныхъ его партіей цълей. Видя эту опасность, онъ, не скрывая озлобленія,

воскликнулъ:

«Вопросъ о въръ въ конечную побъду, всъ розсказни доморощенныхъ стратеговъ и писателей военныхъ обзоровъ глубоко меня раздражаютъ. Надо думать не о побъдахъ, а о томъ, какъ бы спасти жизненные центры Россіи отъ захвата врагомъ. Повторяю, господа, отечество въ опасности».

Разговоръ вернулся къ вопросу о Ставкъ, которая, по мнънію министровъ, захватывала права гражданскихъ властей и

даже самого Совъта Министровъ.

А. В. Кривошеннъ замътилъ, по этому поводу, что всъ эти затрудненія и недоразум'тнія возникаютъ вслідствіе двоевластія и разрѣшаются просто Положеніемъ о полевомъ управленіи, по которому Верховнымъ Главнокомандующимъ является самъ Государь Императоръ. Тогда вся полнота власти сосредоточена въ однѣхъ рукахъ. Но предсѣдатель прервалъ здѣсь пренія.

«Господа», сказаль онь, «обращаю ваше вниманіе на необходимость съ особой осторожностью касаться вопроса о Ставкъ. Въ Царскомъ Селѣ накипаетъ раздраженіе и неудовольствіе противъ Великаго Князя. Императрица Александра Өеодоровна, какъ вамъ извѣстно, никогда не была расположена къ Великому Князю Николаю Николаевичу и въ первые дни войны протестовала противъ призванія его на постъ Главнокомандующаго. Сейчасъ же Она считаетъ его единственнымъ виновникомъ переживаемыхъ на фронтѣ несчастій. Огонь разгорается. Опасно подливать въ него масло. Я бы считалъ необходимымъ отложить разрѣшеніе возбужденныхъ вопросовъ и хорошенько еще разъ ихъ обдумать».

Горемыкинъ зналъ, что говорилъ, предлагая отложить обращеніе къ Государю. Ему, въ эту минуту, уже было извѣстно, что Государь рѣшилъ вступить въ командованіе Своими войсками и что Великій Князь Николай Николаевичъ долженъ былъ получить назначеніе на Кавказскій фронтъ. Горемыкинъ не могъ, конечно, разгласить раньше времени это довърительное сообщеніе Монарха, но онъ считалъ излишнимъ подвергать обсужденію въ Совѣтѣ вопросъ уже рѣшеный, а тѣмъ болѣе обращаться къ Монарху по этому поводу 1).

Это засѣданіе 16 іюля 1915 года является весьма важнымъ моментомъ въ исторіи Великой Войны. Его можно назвать первымъ этапомъ надвигающейся революціи. Здѣсь, впервые, военный министръ одной изъ союзныхъ державъ имѣлъ печальное мужество заявить, что онъ не вѣритъ въ побѣду. Конечно, ни Горемыкинъ, ни другіе члены Совѣта Министровъ не могли предвидѣть, что Поливановъ измѣнитъ послѣдовательно и Царю и Временному Правительству, чтобы, наконецъ, перейти къ большевикамъ. Но все же остается удивительнымъ, что поражен-

<sup>1)</sup> Указаніе на всѣ подробности засѣданій Совѣта Министровъ въ 1915 г. заимствованы изъ очерка «Тяжелые дни» (секретныя засѣданія Совѣта Министровъ 16 іюля — 2 сентября 1915 года). А. Н. Яхонтова, б. помощника управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ. Архивъ Русской революціи, томъ XVIII.

ческія заявленія военнаго министра не вызвали негодованія его коллегъ; въ этомъ фактъ отражался уже тотъ упадокъ духа, къ которому привела Правительство систематическая травля его со стороны Государственной Думы.

Дъйствительно, ни для кого не было тайной, что Поливановъ — креатура Гучкова. Заявленія военнаго министра пріобрътали, такимъ образомъ, характеръ зловъщаго политическаго выступленія.

Въ то время между Государемъ и оппозиціей разыгрыва лась рѣшительная политическая борьба, въ которой главнымъ козыремъ у Монарха была побѣда, а у оппозиціи — пораженіе.

Сейчасъ, когда страшныя событія послѣднихъ лѣтъ смѣшали всѣ старыя карты, можетъ показаться невѣроятнымъ, что часть русскаго правящаго класса дѣлала свою ставку на военное несчастіе Родины. Но не слѣдуетъ забывать, что пораженческій духъ всегда былъ близокъ революціоннымъ и даже либеральнымъ кругамъ Россіи, для которыхъ было очевиднымъ, что только неудачи, нищета и лишенія могутъ создать въ странѣ то неудовольствіе, которое, при ловкой пропагандѣ, могло вызвать паденіе режима.

Разсчитывать на экономическія затрудненія оппозиція уже не могла. Съ царствованіемъ Императора Николая II Россія, какъ было сказано выше, вошла въ полосу быстраго матеріальнаго и духовнаго развитія. Главная надежда оппозиціи — возстаніе ста двадцати милліоннаго крестьянства, которое старались бросить противъ помъщиковъ пропагандой о раздълъ земель, — рухнула, благодаря умълой аграрной политикъ русскихъ Монарховъ. Въ теченіе полувѣка, рядомъ мѣръ, принятыхъ государствомъ, свершался безболъзненный переходъ земель къ тъмъ, кто ихъ въ дъйствительности обрабатывалъ; такимъ образомъ, крестьяне, владъвшіе, ко времени освобожденія отъ кръпостной зависимости, приблизительно 120 милліонами десятинъ, пріобръли до войны, при посредствъ государственныхъ земельныхъ банковъ, еще 100 милліоновъ десятинъ, въ то время какъ площадь частновладъльческихъ земель уменьшилась со 100 до 56 милліоновъ десятинъ. При продолженіи этой политики, лізтъ черезъ пятьдесятъ, почти весь запасъ обрабатываемыхъ земель несомнънно перешелъ бы къ крестьянамъ, и съ этимъ исчезла бы всякая возможность аграрныхъ смутъ. Для революціи оставалась такимъ образомъ одна только надежда: неудачная война. И дъйствительно, во время японской войны, русскіе либеральные круги возлагали свои чаянія на побъду Японіи. Извъстно, что лъвыя партіи использовали военныя затрудненія этой кампаніи для поднятія повсюду революціонныхъ броженій, что и вынудило Правительство заключить преждевременный миръ. Кадетская партія, руководимая Милюковымъ, вела въ Парижъ активную пропаганду противъ русскихъ займовъ; впослъдствіи члены первой Думы обратились изъ Выборга съ воззваніемъ къ населенію, увъщевая его не давать ни одного солдата въ армію и ни одной копъйки въ казну.

Вся эта анти-русская кампанія «интеллигенціи» велась, къ тому же, не всегда безкорыстно. Такъ, напримъръ, тотъ же Милюковъ, неосторожно возбудившій противъ газеты «Земщина» дѣло о диффамаціи, оказался изобличеннымъ на судѣ въ полученіи крупной суммы отъ Финляндіи за поддержку въ печати финляндскихъ интересовъ противъ русскихъ.

Что февральская революція 1917 года была сділана при денежной помощи Германіи, при участіи нізмецких и, какъ ни странно, также англійских агентовъ — не оставляет въ настоящее время никакого сомнізнія. Въ своих мемуарах Жильяръ приводить слідующую фразу изъ «Воспоминаній о войніз» генерала Людендорфа: «Я часто мечталь о совершеніи той русской революціи, которая должна была облегчить тяжесть нашего военнаго положенія. Візчная химера. Ныніз она произошла внезапно. Я чувствоваль, что съ меня свалилась огромная тяжесть».

«То, о чемъ Людендорфъ понятно умалчиваетъ», прибавляетъ съ горечью Жильяръ, «это тѣ настойчивыя усилія, которыя Германія примѣнила, чтобы произошла «внезапно» русская революція»<sup>1</sup>).

Впрочемъ, и лидеръ кадетъ, самъ профессоръ Милюковъ не отказывался признавать роль Германіи въ революціи. Недѣли двѣ послѣ февральскаго бунта, во время засѣданія новоявленнаго Совѣта Министровъ, Милюковъ, занимавшій постъ министра иностранныхъ дѣлъ, замѣтилъ въ разговорѣ, что ни для кого не тайна, что германскія деньги сыграли свою роль въ числѣ

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa famille, crp. 157.

факторовъ, содъйствовавшихъ перевороту. Въ ту минуту, когда Милюковъ произнесъ приведенныя слова, Керенскій находился въ далекомъ углу комнаты. Онъ вдругъ остановился и оттуда закричалъ: «Какъ? Что вы сказали? Повторите!» и быстрыми шагами приблизился къ своему мъсту у стола. Милюковъ спокойно и, такъ сказать, увъсисто, повторилъ свою фразу. Керенскій словно осатанълъ. Онъ кинулся вонъ, за нимъ побъжали уговаривать и успокаивать другіе министры. «Но, по существу», замъчаетъ В. Набоковъ, разсказавшій этотъ эпизодъ, «никто изъ оставшихся министровъ не высказаль ни одного слова по поводу фразы, вызвавшей негодованіе Керенскаго»<sup>1</sup>).

Эти «государственные дъятели», такъ хорошо освъдомленные о содъйствіи нъмецкаго золота въ захватъ ими власти, были тъ самые кн. Львовъ, Коноваловъ, Гучковъ, Терещенко и всъ вожди русской оппозиціи, столь ръзко обвинявшей Царское Правительство въ недостаточномъ патріотизмъ, въ измънъ и бросавшей этотъ упрекъ даже самой Императрицъ.

О дъйствіяхъ же Англіи и ея посла будетъ подробнъе сказано дальше.

Прибавимъ, что, оказавшись у власти, февральскіе «патріоты» весьма активно взялись за выполненіе той работы, для которой русская революція именно и была нужна Германіи: разложеніе арміи и разрушеніе фронта; и чего-же они добились? прівзда въ Россію Ленина и его шайки, везшихъ ярко пораженческую программу.

Война, поднявшая во всей странъ волну патріотическаго чувства, была встръчена оппозиціей враждебно. Милюковъ разразился въ «Ръчи» столь неприличной статьей противъ Сербіи, что газета эта была тотчасъ же закрыта по приказанію Великаго Князя Николая Николаевича. Любопытно отмътить, что уже въ эти дни существовала въ Государственной Думъ полная согласованность дъйствій между элементами революціонной оппозиціи и тъми, которые постоянно заявляли о своей върности режиму. Дъйствительно, запрещеніе газеты «Ръчь» было отмънено по ходатайству предсъдателя Государственной Думы Родзянко, которому, такимъ образомъ, удалось сохранить для оппозиціи это отравленное оружіе противъ національной Россіи.

<sup>1)</sup> В. Набоковъ. Временное Правительство. Арх. Русск. Рев. т. I, стр. 23.

Родзянко разсказываетъ слъдующимъ образомъ этотъ не лестный ни для него, ни для Милюкова эпизодъ. Дъло происходило 26 іюля въ Зимнемъ Дворцъ послъ пріема Государемъ, по случаю объявленія войны, членовъ Гос. Совъта и Гос. Думы. «Подъемъ былъ необычайный. Великій Князь Николай Николаевичъ подошелъ ко мнъ, обнялъ меня и сказалъ: «Ну, Родзянко, теперь я тебъ другъ по гробъ. Все для Думы сдълаю. Скажи, что надо». Я воспользовался этимъ и попросилъ возобновить газету «Ръчь», которую Великій Князь распорядился закрыть за антипатріотическія статьи противъ Сербіи. «Милюковъ наглупилъ», сказалъ я, «и самъ не радъ. Возьмите съ него слово, и онъ измѣнитъ направленіе. А газеты теперь намъ такъ будутъ нужны». На другой день «Ръчь» была открыта...¹)

Одна французская газета какъ-то назвала Милюкова «королемъ безтактности» — le roi des gaffeurs. Нътъ сомнънія, что этотъ профессоръ интернаціоналистической складки, чуждый Россіи и ея интересамъ, обуреваемый мелкимъ и неудовлетвореннымъ честолюбіемъ, не разъ попадалъ въ жесточайшій просакъ, не понимая смысла надвигающихся событій, грубо ошибаясь въ общественныхъ настроеніяхъ. Въ началѣ войны незадачливый профессоръ объявилъ себя болгарофиломъ — и Болгарія повернула свое оружіе противъ Россіи; въ началъ бълаго движенія Милюковъ выбралъ германскую оріентацію и велъ переговоры съ нѣмецкими оккупаціонными войсками, заявляя что «Германцы хозяева положенія». Вскоръ посль того произошла капитуляція Германіи. Эта «ошибка» въ своихъ предсказаніяхъ не помѣшала профессору Милюкову явиться въ 1918 году во Францію, откуда онъ былъ, впрочемъ, вынужденъ немедленно тогда же уъхать по требованію французскаго правительства 2).

Антинаціональная работа Милюкова и его кадеть осуществлялась также, но въ болье рызкой формы, крайними лывыми партіями; въ своихъ газетахъ «Соціаль-демократь», «Коммунисть», «Голось», «Правда», вожди соціализма всыхъ оттынковъ развивали идею активнаго пораженчества, включавшаго также и призывъ къ сверженію Царскаго режима. Въ сентябры 1914 года «тезисы» Ленина были приняты на Циммервальдскомъ соціалистическомъ съызды и получили ныкоторое распростране-

М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Рус. Рев. т. XVII, стр. 81.
 В. І. Гурко. «Изъ Петрограда черезъ Москву, Парижъ и Лондонъ Одессу.» Арх. Русск. Рев. т. XV, стр. 5—84.

ніе и въ Россіи; въ Государственной Думѣ представителями пораженчества оказались депутаты Керенскій и нѣсколько другихъ, четверо изъ которыхъ: Бадаевъ, Мурановъ, Петровскій и Самойловъ были арестованы, судимы за организацію пропагандныхъ ячеекъ въ войскахъ и приговорены къ разнымъ наказаніямъ, отъ восьми мѣсяцевъ тюрьмы до ссылки въ Сибирь 1).

Между революціонными группами и кадетами существовала всегда самая интимная связь; върнъе, кадеты шли на поводу у лъвыхъ, которые ихъ презирали и не стъснялись это высказывать. Если кадеты сами не производили террористическихъ дъйствій, то лишь изъ осторожности, т. к. большинство изъ нихъ принадлежало къ «буржуазіи», имъло доходныя положенія, или даже состояло на государственной службъ. Но, не подвергаясь лично риску, они весьма поощряли убійства и грабежи эсъ-эровъ и большевиковъ.

Въ день убійства адмирала Чухнина, когда въсть объ этомъ злодъяніи была сообщена въ Петербургъ во время открытаго собранія кадетъ, — залъ разразился апплодисментами. Подъ давленіемъ тъхъ же кадетъ первая Государственная Дума отказалась выразить осужденіе политическимъ убійствамъ. Да какъ могли бы они осудить то, что, по ихъ мнѣнію, способствовало ихъ успѣху? Въ 1902 году, послъ убійства министра внутреннихъ дѣлъ Сипягина, когда Ленинъ и его группа высказались противъ индивидуальнаго террора, Милюковъ ѣздилъ въ Лондонъ уговаривать Ленина вступить на путь политическихъ убійствъ «Вы дѣлаете роковую ошибку, противясь террору», убѣждалъ кадетскій лидеръ, «подумайте только, что еще пары убійствъ было бы достаточно, чтобы заставить Правительство дать конституцію»²).

Но не одни соціалисты и Милюковскіе интеллигенты мечтали о революціи во время войны. Сколь это намъ ни представляется теперь загадочнымъ, о томъ же чаяли и представители крупной торговли и промышленности. Чтобы понять эту историческую загадку, нужно вспомнить, что Россія не прошла черезъ политическій кризисъ 1789 года, который во Франціи далъ власть третьему сословію — буржуазіи. Россійская Имперія управля-

<sup>1)</sup> О пораженческой дъятельности Керенскаго см. у ген. А. И. Спиридовича «Исторія большевизма въ Россіи», стр. 299.

<sup>2)</sup> Н. Алексъевъ. В. И. Ленинъ въ Лондонъ. О Ленинъ, воспоминанія, кн. IV, Гос. Изд. Москва 1925, стр. 70. J. Jacoby. Lénine. Flammarion, стр. 40

лась не финансистами, не коммерсантами, не адвокатами, не фармацевтами, какъ мы это видимъ въ «демократическихъ» странахъ. Россія управлялась, по выраженію Императора Николая I, «сорока тысячью столоначальниковъ», профессіональной бюрократіей. Чтобы пріобръсти крупное положеніе въ государствъ, чтобы стать министромъ, сенаторомъ, директоромъ департамента, нужно было пройти извъстную карьеру, подняться постепенно по іерархической лѣстницѣ, пріобрѣтая на службѣ необходимые знанія и опытъ, и никакіе милліоны не могли освободить отъ этой обязанности. Русская крупная буржуазія считала себя обиженной этимъ положеніемъ. Она стремилась играть въ Россіи ту же доминирующую роль, которую западная буржуазія играла въ Европъ. Представитель купечества Гучковъ, сахарозаводчикъ Терещенко, фабрикантъ Коноваловъ считали себя болъе достойными министерскихъ портфелей, нежели выслужившіеся чиновники. Непреодолимымъ препятствіемъ къ осуществленію этихъ мечтаній являлся Царскій режимъ и потому они считали, что время наступило для перекройки россійской государственности по мфркф ихъ личныхъ и сословныхъ интересовъ.

Въ своей политической близорукости представители русской буржуазіи не понимали, однако, что ихъ планы отстали болѣе чѣмъ на сто лѣтъ, что буржуазная революція могла удасться въ 1789 году только потому, что у Tiers-Etat тогда не было соперниковъ слъва; что, сваливъ монархическій дворянскій строй, французская буржуазія оказалась одна у власти; русскіе «дѣятели» проглядѣли и то, что за послѣдній вѣкъ накопились новыя соціальныя силы, которыя всюду вели наступленіе отживающую буржуазію, и что русскій скій строй самъ демократизировался уже настолько, что давно пересталъ быть сословно-дворянскимъ. Такимъ образомъ, «буржуазный» переворотъ терялъ въ Россіи всякій смыслъ, онъ не могъ вызвать народнаго сочувствія и, наконецъ, ему пришлось бы сразу подвергнуться напору неизмъримо болъе активныхъ революціонныхъ силъ, совершенно открытая цъль которыхъ была именно смести безъ остатка всю буржуазію и связанный съ нею строй. Все это было предвидъно въ программахъ русскихъ революціонныхъ партій и все это въ точности и случилось.

Наиболѣе замѣтнымъ лицомъ среди революціоннаго русскаго купечества былъ, безъ всякаго сомнѣнія, А. И. Гучковъ. Этотъ черный, хмурый, бородатый человѣкъ, таилъ, подъ грубой своей оболочкой, ненасытное и бользненное честолюбіе. Александръ Ивановичъ Гучковъ искренне считалъ себя предназначеннымъ къ самой блестящей политической будущности. Поъздка въ Трансвааль, гдъ онъ вмъстъ съ бурами дрался противъ англичанъ, убъдила его въ необыкновенныхъ его военныхъ талантахъ; въ ръчахъ, произнесенныхъ имъ въ Государственной Думъ, проглядывалъ будущій военный министръ Временнаго Правительства, допустившій и способствовавшій разложенію русской арміи. Государь съ той проницательностью, которую Онъ всегда проявлялъ, когда воля Его была свободна, сразу разгадалъ этого человъка и ръшительно отказывался привлечь его въ составъ Правительства, отчего сердце заносчиваго Гучкова наполнилось упорной ненавистью къ Монарху, не желающему оцънить по достоинству его «государственныя дарованія».

Эти два политическихъ дъятеля, Милюковъ и Гучковъ, господствовали надъ Государственной Думой, въ которой ихъ партіи обладали абсолютнымъ большинствомъ. Лъвый же секторъ Думы поддерживалъ революціонную дъятельность большинства. Для защиты государственнаго порядка оставались только правые, къ сожальнію малочисленные и плохо организованные.

Нельзя говорить о Государственной Думъ, не упомянувъ о трагикомической фигуръ ея предсъдателя, М. В. Родзянко, огромнаго и толстаго Фальстафа съ громоподобнымъ голосомъ. Крупное состояніе, камергерскій мундиръ, родовитыя связи и безбрежное тщеславіе — дълали изъ него самое удобное, подходящее и декоративное подставное лицо для готовящейся революціи. Бъдный Родзянко далъ себя завлечь въ заговоръ, соблазнившись объщаніями поста премьеръ-министра и, быть можетъ, кто знаетъ, и будущаго главы государства. Иллюзіи эти, которыя тщательно разжигались въ его воображеніи въ теченіе всей войны, разсъялись, какъ дымъ, при первыхъ же раскатахъ революціонной грозы. Государь еще не отрекся, какъ Родзянко оказался уже выброшеннымъ за бортъ своими сообщниками, вмъстъ съ другой ненужной бутафоріей, и вскоръ всъми забытый, этотъ жалкій политическій паяцъ влачилъ до самой смерти томительные дни безрадостныхъ воспоминаній.

Въ серединъ лъта 1915 года обстоятельства, по мнънію главарей движенія, какъ нельзя лучше складывались для общаго

наступательнаго дъйствія противъ режима. Неудачи, послъдовавшія за блестящими галиційскими операціями, не могли не вызвать въ тылу чувства нъкоторой подавленности и разочарованія, которыя и было возможно использовать для пропа-

Нужно замътить, что въ ожиданіи возможныхъ политическихъ перемънъ оппозиція выковала себъ могучее оружіе: знаменитый «Земгоръ». Учрежденіе это, объединяющее земскія и городскія самоуправленія, возникло въ августъ 1914 года, въ самомъ началъ войны, съ признаваемой цълью оказывать помощь жертвамъ войны. Но постепенно, незамътнымъ захватомъ, союзъ расширилъ свою дъятельность, распространилъ ее не только на устройство лазаретовъ, но и на организацію продовольствія и даже на военное снабженіе армін.

Странная особенность Земгора заключалась въ томъ, что, осуществляя свою дъятельность цъликомъ на счетъ казны, онъ вм вств съ твмъ, какъ организація общественная, ускользаль отъ всякаго контроля. Куда и какъ тратились громадныя суммы, отпускаемыя Земгору государствомъ, было неизвъстно, и «общественныя организаціи» тщательно скрывали свою отчетность, если таковая вообще существовала, отъ правительственнаго ока.

Черезъ два года послѣ образованія Земгора «Русское Слово» въ номеръ отъ 30 іюля 1916 года, дало, подъ видомъ бесъды съ «компетентнымъ лицомъ», слъдующую картину дъятельности этой организаціи. «Союзъ получилъ отъ государства субсидіи, составляющія въ итогъ около полумилліарда рублей», говорило «компетентное лицо». «Между тъмъ, до сихъ поръ, то есть въ теченіе двухъ лѣтъ, оказалось невозможнымъ, несмотря на всъ требованія, добиться отъ Союза оправдательныхъ документовъ, хотя бы приблизительныхъ расходованій этихъ суммъ»... Чѣмъ объяснялось это упорство Земгора, предпочитающаго, вопреки всѣмъ «общественнымъ традиціямъ», скорѣе оставить на себѣ нѣкоторую тѣнь подозрѣнія въ нечестности, нежели раскрыть свои книги контролю? «Освѣдомленное лицо» и на этотъ вопросъ отвъчало, указавъ, «къ великому своему сожалънію», что, согласно совершенно безспорныхъ свѣдѣній, которыми располагало Правительство, значительныя суммы, заимствованныя изъ того же полумилліарда, отпущеннаго государствомъ на дъло помощи раненымъ и больнымъ воинамъ, въ дъйствительности расходовались на пропаганду и на подготовку пере-

ворота 1).

Конечно, статья «Русскаго Слова» вызвала въ еврейсколиберальной прессъ бурю негодованія, но дъятели Земгора скоро поспъшили снять маску. Въ книгъ, напечатанной въ Парижъ въ 1916 году, но выпущенной уже въ первые дни революціи, авторы, корреспонденты «Русскихъ Въдомостей», А. Белевскій и В. Вороновъ, клеймятъ обвиненія «освъдомленнаго лица» словомъ «диффамація» и завъряютъ французскаго читателя въ лояльности и върноподданствъ земгорцевъ. Но пока книга печаталась, произошель февральскій переворотъ. И вотъ авторы, не измънивъ редакціи своей работы, прибавляютъ къ ней только предисловіе, въ которомъ кричатъ о своей радости и наивно признаются, что «предвидъли, ждали и звали революцію, но не смъли надъяться, что она такъ скоро и такъ кстати наступитъ на благо Россіи и ея союзниковъ»2).

Сущность земгорской дъятельности была явно революціонной; Земгоръ почти открыто ставилъ свою кандидатуру на будущее Правительство и на это также указываетъ совершенно ясно «освъдомленное лицо» въ статьъ «Русскаго Слова». Постепенно Союзъ сталъ гнъздомъ крайнихъ элементовъ; правда, и «маменькины сынки» находили тамъ гостепріимный пріютъ, освобожденіе отъ фронта, недурное жалованье и фантастическую форму печальной извъстности «земгусаръ», но реальную политическую работу въ лазаретахъ, на фронтъ, всюду, куда проникали эмиссары Земгора, дълали заматерълые революціонеры, эсъ-деки и эсъ-эры, преимущественно изъ евреевъ, которые съ наслажденіемъ разрушали на правительственныя же деньги и подъ покровительствомъ русскихъ «общественныхъ дъятелей» ненавистную имъ русскую государственность.

Съ хозяйственной стороны работа союзовъ создала невообразимую анархію и систему злоупотребленій, вносившую разстройство въ экономическую жизнь страны. Населеніе это видъло, скорбъло, но бороться съ этимъ зломъ не могло, не на

ходя поддержки въ Правительствъ.

Въ всеподданнъйшей запискъ, поданной въ январъ 1917 года Государю «русскими кругами» Кіева, указывалось, между

<sup>1)</sup> A. Belevsky et B. Voronoff. Les organisations publiques russes et lew rôle pendant la guerre. Paris. 1917, crp. 292.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. IX.

прочимъ, что «такъ называемыя общественныя организаціи, подъ которыми разумъются общеземскіе и общегородскіе союзы, стяжали себъ въ народъ и даже въ интеллигентныхъ національныхъ кругахъ самую дурную славу. Народъ видитъ, что и въ эти организаціи вошло все, что убоялось службы на фронть и не мыслить добра Россіи. Люди, отличавшіеся на мъстахъ полнымъ національнымъ индифферентизмомъ, вдругъ облачились въ полувоенные мундиры защитнаго цвъта и стали почти хозяевами края». Далъе авторы записки указываютъ на искусственное вздутіе рыночныхъ цѣнъ агентами Земгора, которые «не жалѣя казенныхъ денегъ», платили вдвое и втрое за всъ продукты, за подвозъ матеріаловъ и за поденныя работы. Но «агенты» не забываютъ и себя; «вслъдствіе полнаго отсутствія правительственнаго контроля, въ прошломъ, когда зарождались общественныя организаціи, послъднія установили для своихъ учрежденій безконечные штаты, кошмарныя смѣты и безумно разорительные для страны оклады содержанія, подъемныя, суточныя и разъъздныя. Агенты общественныхъ организацій сами удивляются баснословнымъ размърамъ своего жалованья и всякихъ добавочныхъ, щедро отпускаемыхъ начальствомъ». Авторы записки прекрасно понимали, что эта картина грабежа, спекуляціи и шкурничества таила въ себъ и болье глубокій и опасный смыслъ. «На мъстахъ зарегистрировано огромное количество фактовъ», писали они, «дающихъ основаніе допустить существованіе сознательныхъ тенденцій у «общественныхъ организацій» вносить разстройство въ жизнь тыла и создавать атмосферу всеобщаго недовольства»1).

a

Ь

И

) -

И

Ĭ.

y -10

10

**6**-

ie

ь.

ту

M-

Ы,

13-

ıь.

ďЪ

30-

a3-

3И-

Ha.

917

CAY

lew

Судьба этой замѣчательной записки, въ которой высказывалось еще много другихъ здравыхъ государственныхъ мыслей, оказалась весьма печальной. Несмотря на личную резолюцію Государя, начертанную на поляхъ: «записка достойная вниманія», несмотря на Высочайшія отмѣтки, свидѣтельствовавшія о дѣйствительномъ вниманіи, съ которымъ документъ этотъ былъ прочитанъ Его Величествомъ, несмотря, наконецъ, на чрезвы чайно спѣшный характеръ предлагаемыхъ въ ней мѣропріятій — голосъ «русскихъ круговъ Кіева» заглохъ въ петербургскихъ канцеляріяхъ. Предсѣдатель Совѣта Министровъ кн. Голицынъ похоронилъ ее въ слѣдующихъ всеподданнѣйшихъ

<sup>1) «</sup>Монархія передъ крушеніемъ». Гос. издательство. 1927, стр. 285 и слъд.

выраженіяхъ: «Вашему Императорскому Величеству благоугодно было всемилостивъйше препроводить ко мнъ представленную Вашему Величеству предсъдателемъ Государственнаго Совъта 1) записку съ изложеніемъ взглядовъ представителей русскихъ общественныхъ круговъ г. Кіева по поводу современныхъ запросовъ политической жизни. На означенной запискъ Вашимъ Величествомъ собственноручно начертано: «записка достойная вниманія». Вслъдствіе сего обязываюсь всеподданнъйше доложить Вашему Императорскому Величеству, что упомянутая записка несомнънно заслуживаетъ соображенія и, во исполненіе Высочайшаго предуказанія, затронутые въ ней вопросы будутъ подвергнуты подробному обсужденію въ одномъ изъ ближайшихъ засъданій Совъта Министровъ».

Этимъ благопожеланіемъ и закончилось все дѣло. Были ли, въ дѣйствительности, «подвергнуты подробному обсужденю» или нѣтъ срочныя мѣры, на которыхъ настаивали авторы записки — неизвѣстно. Но ни одна изъ этихъ мѣръ не получила и тѣни осуществленія; а черезъ полтора мѣсяца послѣ отписки князя Голицына сбылись предсказанія «русскихъ людей»: съ помощью «Земгора» и еврейско-либеральной печати, крамольной Государственной Думѣ и всякимъ «общественнымъ организаціямъ» удалось подточить устои россійской государственности, и она рухнула, погребая подъ своими развалинами тѣхъ самыхъ безумцевъ, которые свершили это предательское злодѣяніе.

Авторы «записки» оказались дальновидными также и тогда, когда они предупреждали о продовольственныхъ затрудненіяхъ, умышленно создаваемыхъ общественными организаціями.

Именно этотъ способъ и пытались примънить «вредители» въ февралъ 1917 года, чтобы вызвать въ Петроградъ безпорядки на почвъ затрудненій въ подвозъ продовольствія.

Но фронтъ нуждался не только въ лазаретахъ и питаніи онъ поглощалъ громадное количество снарядовъ, и «общественность» отлично понимала, что до тѣхъ поръ, пока контроль военной промышленности остается въ рукахъ Правительства, оно можетъ оказаться достаточно сильнымъ, чтобы продержаться до побѣды. Поэтому еще въ іюлъ 1915 года оппозиція рѣшила вырвать этотъ козырь у Правительства, создавъ свои собственныя организаціи: военно-промышленные комитеты, управляемые

<sup>1)</sup> И. Г. Щегловитовымъ.

центральнымъ комитетомъ, во главъ котораго былъ избранъ все тотъ же злой геній Россіи А. И. Гучковъ.

Едва лишь сформировавшись, военно-промышленный комитетъ открылъ огонь со своихъ батарей. Гучковъ обратился къ предсъдателю Совъта Министровъ съ письмомъ столь дерзкаго тона и заключающимъ въ себъ столь неслыханныя политическія требованія, что оно вызвало чувство возмущенія даже у самыхъ умфренныхъ изъ министровъ. С. В. Рухловъ выразилъ удивленіе, что Гучковъ осмъливается превращать свой комитетъ въ какое-то правительство, и что на глазахъ у законнаго Правительства выростаетъ чисто революціонный органъ, который не считаетъ даже нужнымъ скрывать свои цъли. Министръ юстиціи, говоря о Гучковъ, замътилъ, что эта личность поддерживается всъми лъвыми элементами, и что его считають способнымъ воспользоваться событіями, чтобы пойти на Царское Село во главъ взбунтовавшейся воинской части. «Весьма жаль», прибавиль министръ, «что личность эта снова всплываетъ на поверхность въ качествъ предсъдателя военно-промышленнаго комитета, который можетъ сдълаться весьма опаснымъ оружіемъ въ его политической игръ»1).

Таково было политическое положеніе Россіи въ тотъ моментъ, съ котораго начинается наше изложеніе. И тутъ произошло событіе, логически вытекавшее изъ обстоятельствъ, и которое могло бы спасти побъду, Династію и Россію, если бы усилія Верховной Власти не оказались заранъе парализованными измъной общественныхъ верховъ и преступной слабостью Правительства.

## 2. Царь и война.

[»

И

И. Н-

H-

ДΟ

ла

ые ые Отличительной чертой Императора Николая II, по единодушному свидътельству всъхъ, кто Его зналъ, было почти мистическое пониманіе Своего долга. Тамъ, гдъ Онъ видълъ выполненіе обязанности Монарха, Государь, обычно столь уступчивый, становился непобъдимо упорнымъ.

Такимъ долгомъ Царскаго служенія во время войны Государь считалъ пребываніе Свое среди войскъ и раздѣленіе съ ними опасности, радости и горя. Не разъ Государь говорилъ Горе-

<sup>1)</sup> Яхонтовъ. «Тяжелые дни». Архивъ Русской Революціи, томъ XVIII, стр. 59.

мыкину о томъ, что никогда Онъ не проститъ себъ, что во время японской войны Онъ не сталъ во главъ дъйствующей арміи.

Тогда же у Императора Николая II сложилось непоколебимое ръшеніе въ случать новой войны не разставаться съ арміей и взять на себя бремя Верховнаго Командованія, какъ это, впрочемъ, и предусматривалось самимъ закономъ.

Мысль эта не могла быть осуществлена тотчасъ же послѣ объявленія войны, и Великій Князь Николай Николаевичъ былъ назначенъ Верховнымъ Главнокомандующимъ, но лишь временно, при чемъ въ самомъ Высочайшемъ указѣ было оговорено, что Государь Самъ станетъ во главѣ Своихъ войскъ, какъ только обстоятельства это позволятъ.

Неудачи, испытанныя всёми союзниками съ самаго начала военныхъ дъйствій, несчастная кампанія 1915 года, громадныя потери, понесенныя русскими арміями, вслёдствіе ошибочныхъ и хаотическихъ дъйствій Ставки, неотложная необходимость въ принятіи немедленныхъ мѣръ для сосредоточенія всёхъ усилій и объединенія Верховнаго Командованія, — побудили Государя вернуться къ первоначальному Своему намѣренію. Объ этомъ Онъ сообщилъ предсёдателю Совѣта Министровъ, И. Л. Горемыкину, который попытался разубѣдить Его, опасаясь, главнымъ образомъ, страшной отвѣтственности, которую, безъ сомнѣнія, постараются возложить на Монарха въ случаѣ дальнѣйшихъ неудачъ на фронтѣ. Но Горемыкинъ былъ принужденъ склониться передъ благородствомъ мотивовъ Государя. «Священная обязанность русскаго Царя», сказалъ Онъ, «быть среди войскъ и съ ними либо побѣдить, либо погибнуть».

Старый министръ сохранилъ въ тайнъ оказанное ему Государемъ довъріе. Но ген. Поливановъ оказался менъе щепетильнымъ. Едва Государь сообщилъ ему о Своемъ намъреніи, прося о немъ пока умолчать, какъ военный министръ тотчасъ же кинулся въ Совътъ Министровъ, гдъ онъ поднялъ настоящее смятеніе, представивъ готовящуюся перемъну, какъ національную катастрофу. Въ дъйствительности перемъна Верховнаго Командованія, являясь актомъ вполнъ законнымъ и естественнымъ, наносила сокрушительный ударъ честолюбивымъ планамъ Гучкова и его группы. Та кампанія, которую оппозиція вела противъ Великаго Князя Николая Николаевича, съ цълью добиться замъны его къмъ-либо изъ гучковскихъ креатуръ, привела къ неожиданному результату: къ громадному

усиленію авторитета Царя, который отнынѣ сосредоточивалъ въ Своихъ рукахъ власть Самодержавнаго Монарха и Верховнаго Начальника арміи.

Досада и озлобленіе оппозиціи увеличивались еще тъмъ, что всв ея возраженія противъ Царскаго решенія разбивались объ ея же доводы, приводимые ранъе противъ Великаго Князя Николая Николаевича. Не она ли говорила о гибельности двоевластія, о военной и административной неспособности Великаго Князя Николая Николаевича и его окруженія, о необходимости объединенія д'айствій военныхъ и гражданскихъ властей? Наконецъ, не члены ли военно-морской комиссіи Гос. Думы, подъ предсъдательствомъ революціонера Шингарева, докладывали Государю въ августъ 1915, т. е. какъ разъ въ моментъ, когда ръшение Его было уже принято, но еще не объявлено, что «только непререкаемой Царской властью можно установить согласіе между Ставкой Великаго Князя Верховнаго Главнокомандующаго и Правительствомъ. Царь можетъ повелъть своимъ военачальникамъ и правителямъ составить разсчетъ будущихъ дъйствій на продолжительное время... Царь можетъ расширить рамки разсчетовъ и соображеній... Царь можетъ побудить..., только Царь можетъ повелѣть... и т. д.»1).

И теперь всв эти положенія осуществлялись, но негаданнымъ способомъ: Великаго Князя Николая Николаевича замънялъ не красный генералъ, опирающійся на Царскій авторитетъ, а самъ Монархъ. Совътъ Министровъ, обуреваемый въ своемъ большинствъ страхомъ передъ «прогрессивнымъ» обществомъ, пришелъ въ ужасъ отъ удара, который наносился оппозиціи. На Горемыкина посыпались обвиненія, почему онъ скрыль отъ своихъ коллегъ Царское рѣшеніе? Горемыкинъ отвѣтилъ спокойно, что онъ не считаль себя въ правъ разглашать то, что Государь повелъль ему хранить въ тайнъ. «Если я сейчасъ говорю объ этомъ», не безъ нѣкотораго ехидства прибавилъ предсѣдатель Совѣта, «то лишь потому, что военный министръ нашелъ возможнымъ нарушить эту тайну и предать ее огласкъ безъ соизволенія Его Величества». Ни на какой протестъ, ни на какое коллективное выступленіе министровъ противъ решенія Государя, Горемыкина склонить не удалось. «Я человъкъ старой школы», отвъчалъ онъ, «для меня Высочайшее повельніе — законъ. Я противъ

)-

Ъ

) **-**

Ъ

<sup>1) «</sup>Монархія передъ крушеніемъ». 1914—1917. Гос. изд. 1927, стр. 270—275.

коллективнаго выступленія. Оно не только не принесеть никакой пользы, но, напротивь, повредить. Вы знаете характерь
Государя, и какое впечатльніе на Него производять подобныя
демонстраціи. Къ тому же, повторяю, рышеніе Его непоколебимо, никакія вліянія туть не при чемь. Всь толки объ этомъ
— вздорь, съ которымь Правительству нечего считаться. Я
призываю вась, господа, въ сознаніи назрывающихъ событій
большой важности, преклониться передъ волею Его Императорскаго Величества, сплотиться вокругь Него въ тяжелыя минуты,
посвятить всь силы Нашему Монарху».

«Призывъ И. Л. Горемыкина не произвелъ особаго впечатльнія, пройдя мало замѣченнымъ», прибавляетъ Яхонтовъ, составитель журнала Совѣта. Да и могло ли быть иначе, когда самое понятіе о вѣрноподданническомъ долгѣ по отношенію къ Монарху не только отсутствовало у большинства здѣсь сидящихъ сановниковъ «общественной» формаціи, но было имъ просто чуждымъ и даже смѣшнымъ?

Либеральные министры правильно учли возмущение оппозиціи. Предсъдатель Государственной Думы Родзянко уже разсказывалъ повсюду о томъ, что ему будетъ поручено составить лъвый кабинетъ; разочарованіе оказалось столь горькимъ, что взбъсившійся Родзянко кинулся въ Совътъ Министровъ и вельлъ доложить о себъ Кривошеину.

«Вы, въроятно, пріъхали, чтобы предсъдательствовать надъ нами?» спросиль съ насмъшливой улыбкой министръ земледълія.

Но у Родзянко были въ запасъ «свои» министры.

«Нътъ», отвътилъ онъ заносчиво, «надъ вами я никогда не буду предсъдательствовать». Затъмъ предсъдатель Думы разразился потокомъ упрековъ и жалобъ; онъ даже потребовалъ отъ Совъта Министровъ ръшительныхъ дъйствій противъ Государя, вплоть до угрозы коллективной отставки, если Царь не уступитъ.

Призванный къ порядку и приличію вышедшимъ къ нему также Горемыкинымъ, Родзянко, потерявъ послъдніе проблески самообладанія, бросился, не прощаясь, къ выходу, заоравъ по пути на швейцара, который протягивалъ ему забытую имъ трость:

«Къ чорту палку!»

Этотъ трагикомическій «выходъ» личности, которая, по словамъ одного изъ министровъ, страдала острымъ приступомъ

маніи величія, оказался, однако, пророческимъ. Нелѣпыя требованія Родзянко заставили предсѣдателя Совѣта пожать плечами. Но недѣлю спустя эти же требованія неожиданно оказались ему предъявленными его же коллегами по кабинету.

Что же произошло за это время?

Произошло то, что оппозиція спохватилась. Государь во главѣ арміи — это новое движеніе на фронтѣ, возрождающаяся надежда, неясная пока заря побѣды. Необходимо было ускорить событія, иначе побѣда могла опередить революцію.

Въ августъ мъсяцъ у А. И. Коновалова, въ Москвъ, состоялось совъщаніе главарей оппозиціи. Было ръшено сдълать немедленно ръшительное усиліе для захвата власти. Для этой цъли необходимо было прежде всего заставить Правительство подать въ отставку и добиться отъ Государя назначенія новаго министерства подъ предсъдательствомъ Родзянко или князя Львова, съ предоставленіемъ портфеля иностранныхъ дълъ Милюкову, военнаго — Гучкову, торговли и промышленности — Коновалову, юстиціи — Маклакову. Вмѣстѣ съ тѣмъ, надлежало бороться всъми средствами противъ ръшенія Государя взять на себя Верховное Командованіе и, если Монархъ останется непоколебимъ въ своемъ ръшени, - то нужно было, въ цъляхъ пропаганды, представить въ глазахъ общественнаго мнънія эту мъру какъ немилость и неблагодарность къ Великому Князю Николаю Николаевичу и обратить его въ національнаго героя, который и будеть постоянно противопоставлень Царю. Странный повороть въ этой ярой кампаніи, которую оппозиція вела до этого момента противъ Великаго Князя!

Какъ только быль установлень этоть планъ дѣйствія, московское городское самоуправленіе открыло огонь, вынеся резолюцію, въ которой предъявлялось требованіе о перемѣнѣ Правительства, выражалось довѣріе Великому Князю Николаю Николаевичу и испрашивался Высочайшій пріемъ для московскаго городского головы Челнокова.

Ъ

e

Į

И

[0

ъ

10

ТЪ

Это дерзкое выступленіе Москвы поразило Правительство. Въ Совътъ Министровъ произошли сумбурныя пренія, въ теченіе которыхъ только предсъдатель Совъта и министръ юстиціи высказались ръшительно противъ требованій московской думы, представитель оппозиціи А. Д. Самаринъ, напротивъ, настаивалъ на почти полной капитуляціи Правительства, а остальные ми-

нистры, въ паникъ и сомнъніи, казались склонными поддержать своего коллегу.

20 августа, въ Царскомъ Селъ, состоялось засъданіе Совъта подъ предсъдательствомъ Государя. Горемыкинъ, въ частномъ разговоръ, такъ резюмировалъ результаты этого засъданія: «Вчера ясно обнаружилось, что Государь Императоръ остается правымъ, а въ Совътъ Министровъ происходитъ быстрый сдвигъ влъво, внизъ по теченію».

И тутъ, подъ вліяніемъ коноваловской группы, либеральные министры, къ которымъ присоединился Сазоновъ, ухватились за мысль, брошенную Родзянко: принудить Царя уступить подъ угрозой коллективной отставки министерства. «То есть, говоря просто, вы хотите предъявить своему Царю ультиматумъ», замътилъ Горемыкинъ на горячую ръчь Сазонова.

Идя дальше, престарълый предсъдатель Совъта съ безпощадной ироніей раскрылъ тъ темныя побужденія, которыми руководствовались новоявленные защитники Великаго Князя Николая Николаевича:

«Сейчасъ о принятомъ Его Величествомъ рѣшеніи знаютъ всѣ; знаютъ и то, что это рѣшеніе безповоротно. Слѣдовательно, та агитація, которая идетъ вокругъ этого вопроса и связывается съ требованіемъ министерства общественнаго довѣрія, т.е. съ ограниченіемъ Царской власти, является ничѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ лѣвыхъ круговъ использовать имя Великаго Князя для дискредитированія Государя Императора... По моему, чрезмѣрная вѣра въ Великаго Князя и весь этотъ шумъ вокругъ его имени есть не что иное, какъ политическій выпадъ противъ Царя: Великій Князь служитъ средствомъ»1).

«Нельзя же въ такихъ побужденіяхъ винить всю Россію», воскликнулъ министръ внутреннихъ дѣлъ, кн. Щербатовъ. «Я говорю не про всю Россію, которая не кричитъ, а дѣлаетъ свое дѣло», отвѣтилъ съ насмѣшкой Горемыкинъ; «я говорю про лѣвыхъ политиковъ, которые хотятъ создать затрудненія Монархіи и пользуются для этого переживаемымъ Россіей несчастьемъ».

Этотъ прямой ударъ взбъсилъ Сазонова, который бросилъ заявленіе о невозможности большинства Совъта работать со своимъ предсъдателемъ.

<sup>1)</sup> Яхонтовъ. «Тяжелые дни». Арх Русск. Рев., т. XVIII, стр. 92-93.

Но угроза эта оставила Горемыкина невозмутимымъ. «Усердно прошу васъ всѣхъ доложить Государю Императору о моей непригодности и о необходимости замѣны меня болѣе подходящимъ къ требованіямъ современности человѣкомъ», спокойно замѣтилъ онъ, «буду до глубины души благодаренъ за такую услугу». А затѣмъ, отвѣчая на едва скрываемое желаніе министровъ-оппозиціонеровъ заставить его самого подать въ отставку, Горемыкинъ преподалъ имъ заслуженный урокъ вѣрноподданства и патріотизма.

«Въ моей совъсти Государь Императоръ — Помазанникъ Божій, преемственный носитель Верховной власти; Онъ олицетворяетъ собою Россію. Ему 47 лътъ, Онъ царствуетъ и распоряжается судьбами русскаго народа не со вчерашняго дня. Когда воля таково человъка проявилась и путь дъйствій безповоротно принятъ, върноподданные должны подчиниться, какія бы ни были послъдствія. А тамъ дальше — воля Божія... Полвъка я такъ привыкъ понимать свой долгъ служенія Монарху и отъ этого правила не отступлю до конца. Въ переживаемое нами время требованіе отставки и неподчиненіе волъ Царя считаю актомъ непатріотичнымъ. Онъ будетъ на пользу не Россіи, а противникамъ Престола»...

«Мы должны служить не только Царю, но и Россіи», воскликнулъ патетически Харитоновъ, на что Горемыкинъ ръзко отчеканилъ: «въ моемъ представленіи эти понятія нераздълимы. Здъсь корень нашего разномыслія».

Ь

3 -

0

Ъ

R:

oe.

00 p-

».

ЛЪ

CO

Надежды Сазонова и министровъ оппозиціи представить Государю «ультиматумъ» отъ лица Совѣта разбились о рѣшительное заявленіе Горемыкина, что «пока онъ предсѣдатель, онъ не можетъ допустить представленія Его Императорскому Величеству отъ имени Совѣта Министровъ журнала съ содержаніемъ такого рода».

«Тогда», заявилъ Сазоновъ, «мы, т.е. большинство Совъта Министровъ, оставляемъ за собою свободу дъйствій въ доведеніи нашего мнънія до свъдънія Государя Императора», на что получилъ ироническій отвътъ: «въ ваши частныя выступленія я не считаю возможнымъ вмъшиваться».

Къ мнънію предсъдателя присоединился и молчавшій во время этихъ горячихъ преній министръ юстиціи А. А. Хвостовъ.

«Для меня этотъ вопросъ разръшенъ съ момента присяги. Предъявление Царю требований объ отставкъ я считаю для себя

абсолютно недопустимымъ. Поэтому ни журнала, ни доклада, ни иной деклараціи не подпишу. По моему, политика уступокъ вообще неправильна, а въ военное время недопустима. Предъявляются требованія объ измѣненіи государственнаго строя не потому, что это измъненіе необходимо для организаціи побъды, а потому, что военныя неудачи ослабили положение власти и на нее можно дъйствовать натискомъ, съ ножомъ къ горлу. Сегодня будуть удовлетворены одни требованія, завтра заявять новыя, еще дальше идущія. Политика уступокъ нигдъ въ міръ не приводила къ хорошему, а всегда влекла страну по наклонной плоскости. Призывы, исходящіе отъ Гучкова, лівыхъ партій Государственной Думы, отъ коноваловскаго съъзда и отъ руководимыхъ участниками этого съъзда общественныхъ организацій, явно разсчитаны на государственный переворотъ. Въ условіяхъ войны такой переворотъ неизбъжно повлечетъ за собою полное разстройство государственнаго управленія и гибель отечества, поэтому я буду бороться противъ нихъ до послъдняго издыханія».

Но спокойныя, полныя патріотизма и государственной мудрости, слова министра юстиціи не могли оказать вліянія на попавшихъ подъ масонскія вліянія членовъ Правительства, утратившихъ уже самое представленіе о присягъ и върности Монарху. На другой же день, за подписью восьми министровъ, было послано Государю слъдующее коллективное письмо:

«Всемилостивъйшій Государь.

Не поставьте намъ въ вину наше смѣлое и откровенное обращеніе къ Вамъ. Поступить такъ насъ обязываетъ вѣрноподданническій долгъ, любовь къ Вамъ и Родинѣ и тревожное сознаніе грознаго значенія совершающихся нынѣ событій. Вчера въ засѣданіи Совѣта Министровъ, подъ Вашимъ личнымъ предсѣдательствомъ, мы повергли передъ Вами единодушную просьбу о томъ, чтобы Великій Князь Николай Николаевичъ не быль отстраненъ отъ участія въ Верховномъ Командованіи арміей. Но мы опасаемся, что Вашему Императорскому Величеству не угодно было склониться на мольбу нашу и, смѣемъ думать, всей вѣрной Вамъ Россіи.

Государь, еще разъ осмъливаемся Вамъ высказать, что принятіе Вами такого ръшенія грозить, по нашему крайнему разумьнію, Россіи, Вамъ и Династіи Вашей тяжелыми послъдствіями.

На томъ же засъданіи воочію сказалось коренное разномысліе между предсъдателемъ Совъта Министровъ и нами въ оцънкъ происходящихъ внутри страны событій и въ установленіи образа дъйствій Правительства. Такое положеніе, во всякое время недопустимое, въ настоящіе дни гибельно. Находясь въ такихъ условіяхъ, мы теряемъ въру въ возможность съ сознаніемъ пользы служить Вамъ и Родинъ».

Эта капитуляція членовъ русскаго Императорскаго Правительства передъ образующейся за кулисами новой революціонной властью была подписана Харитоновымъ, Кривошеинымъ, Сазоновымъ, Баркомъ, кн. Щербатовымъ, Самаринымъ, гр. Игнатьевымъ и кн. Шаховскимъ. Военный и морской министры, не имъющіе, какъ военные, права подписываться подъ коллективнымъ выступленіемъ, все же довели до свъдънія Государя о своей солидарности со своими коллегами.

Государь, при всей Своей мягкости, быль возмущень дерзкимь выступленіемь министровь. Занятый на фронть, Онь оставиль пока этоть вопрось неразрышеннымь, но, впослыдствіи, 16 сентября, вызвавь въ Ставку Совыть Министровь, сдылаль ему рызкій выговорь и, говорять, разорваль ихъ письмо въ клочки, сказавь: «Это мальчишество. Я не принимаю вашей отставки, а Ивану Логгиновичу я вырю»<sup>1</sup>).

По возвращении въ Петроградъ Горемыкинъ передалъ Яхонтову: «всѣ получили нахлобучку отъ Государя за августовское письмо и за поведение во время августовскаго кризиса»²).

0

)e

0-

e

oa

Д-

бy

ТЪ

ĽЙ.

не

ей

и. 13.

ли.

Но не только передъ отечественными бунтарями отступало въ паникъ министерство; оно готово было сдаться безъ боя и внъшнимъ, международнымъ врагамъ россійской государственности.

4 августа министръ внутреннихъ дѣлъ, кн. Щербатовъ, въ весьма витіеватой и осторожной формѣ сообщаетъ Совѣту Министровъ, что «руководители русскаго еврейства», въ «пылу бесѣды» съ нимъ, прямо заявили ему, что «среди еврейской массы неудержимо растетъ революціонное движеніе» и что «заграницей тоже начинаютъ терять терпѣніе, и можетъ получиться такая обстановка, въ которой Россія не найдетъ ни копѣйки кредита»... Иными словами, пожеланія принимаютъ почти ультимативный тонъ; дойдя до этого признанія, министръ уже съ

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Русск. Рев., т. XVIII, стр. 105.

большей развязностью перешель къ сущности своего предложенія: отмѣнить для евреевъ черту осѣдлости.

При обсужденіи этого предложенія Кривошеинъ снялъ тотъ флеръ, подъ которымъ кн. Щербатовъ скрывалъ имена «руководителей русскаго еврейства»: Каменка, Гинцбургъ и Варшавскій; эти господа явились также къ министру финансовъ Барку и вполнъ открыто поставили условія дальнъйшаго финансированія войны на русскомъ и иностранномъ финансовомъ рынкъ. Къ стыду русскихъ Царскихъ министровъ, предложение кн. Щербатова было принято Совътомъ. Особенно бурную радость проявилъ по этому поводу министръ иностранныхъ дълъ Сазоновъ, который на обычный вопросъ предсъдателя: «больше возраженій нътъ?» восторженно воскликнулъ: «Не только нътъ, но я, въ качествъ министра иностранныхъ дълъ, привътствую принятое ръшеніе»... и уже совершенно неосторожно добавилъ: «Я знаю изъ върнаго источника, что всемогущій Леопольдъ Ротшильдъ и не идетъ дальше городовъ». Этому примфру откровенности послъдовалъ и министръ финансовъ Баркъ.

Нашелся, однако, среди министровъ человъкъ съ простой русской душой, человъкъ ни къ «обществу», ни къ «правящему классу» не принадлежащій, который подняль свой голось возмущеннаго протеста противъ постановленія своихъ коллегъ. Это быль министръ путей сообщенія С.В.Рухловъ. «Вся Россія страдаетъ отъ тяжестей войны, но первыми получаютъ облегченіе евреи», воскликнуль онъ, «мое чувство не можеть этого переварить. Подтверждается поговорка, что за деньги все покупается, и такимъ подтвержденіемъ является правительственный актъ. Несомнънно всъ узнаютъ его происхожденіе и мотивы; какое впечатлъніе это произведетъ не на еврейскихъ банкировъ, а на армію и на весь русскій народъ, который далеко не благодушно смотритъ на роль евреевъ въ переживаемыхъ событіяхъ. Допущение евреевъ къ свободному жительству хотя бы только въ городахъ, за чертою осъдлости, является кореннымъ и безповоротнымъ измъненіемъ исторически сложившагося законодательства, имъющаго цълью оградить русское достояніе отъ еврейскихъ захватовъ, а русскій народъ — отъ разлагающаго вліянія еврейскаго сосъдства. И все это производится подъ давленіемъ еврейской мошны. Не Правительство считаетъ это нужнымъ, а его заставляютъ, пользуясь критическими обстоятельствами, переживаемыми Родиной. Русскіе мрутъ въ окопахъ,

а евреи будутъ устраиваться въ сердцѣ Россіи, извлекать выгоды изъ народнаго бъдствія и всеобщаго разоренія. Русскіе люди несутъ невъроятныя лишенія и страданія и на фронтъ и въ тылу, а еврейскіе банкиры покупають своимь сородичамь право использовать бъду Россіи для дальнъйшей эксплоатаціи обезкровленнаго русскаго народа... Говорилось и о финансовыхъ, и объ экономическихъ, и о военныхъ, и объ общеполитическихъ соображеніяхъ въ пользу жеста по еврейскому вопросу, но не упоминалось объ опасности съ точки зрѣнія разсѣянія по всей Россіи источника революціонной заразы, каковымъ являются евреи; достаточно припомнить роль этого племени въ событіяхъ 1905 года, а въ отношеніи нашего времени министру внутреннихъ дълъ въроятно извъстно, какой процентъ іудеевъ приходится на лицъ, ведущихъ революціонную пропаганду и участвующихъ въ различныхъ подпольныхъ организаціяхъ... У меня рука не подымается поставить свою подпись подъ этимъ журналомъ. Я категорически отказываюсь дать свою подпись, но ръшенію Совъта Министровъ подчиняюсь и разногласія не заявляю».

Ъ.

У

й

y

6.

c-

r-

0

)-

ſЙ

J;

ъ,

0.

(0

0-

ГЪ

0

ĮЪ

TO

Я-

ъ,

Честное и правдивое заявленіе Рухлова вызвало нѣкоторое смущеніе у министровъ. «Конечно, С. В. Рухловъ глубоко правъ въ своихъ указаніяхъ на разрушительное вліяніе еврейства», замѣтилъ кн. Щербатовъ, «но что же намъ остается дѣлать, когда ножъ приставленъ къ горлу? Если неоспорима зловредность еврейства, то неоспорима и необходимость денегъ для веденія войны. А деньги въ еврейскихъ рукахъ». А А. В. Кривошеинъ съ какой-то безнадежностью прибавилъ: «Я тоже привыкъ отождествлять русскую революцію съ евреями, но тѣмъ не менѣе журналъ о льготахъ этимъ самымъ евреямъ подписалъ, ибо сознаю неизбѣжность такого акта. Какъ я уже говорилъ въ Совѣтѣ Министровъ, нельзя одновременно вести войны и съ германцами, и съ евреями. Это непосильно даже для такой могучей страны, какъ Россія».

Итакъ, въ эти памятные іюльскіе и августовскіе дни 1915 года русское Императорское Правительство капитулировало передъ организованнымъ еврействомъ, капитулировало безъ боя, безъ сопротивленія, съ какой-то трусливой поспъшностью. И въ результатъ это самое еврейство черезъ полтора года смело Царскій режимъ и устроило въ Россіи кровавую баню, которая продолжается и до сихъ поръ.

А тымъ временемъ натискъ на власть продолжалъ систематически производиться. Въ серединъ августа среди членовъ Государственной Думы и Государственнаго Совъта образовалась группа подъ названіемъ «прогрессивнаго блока», съ обще-либеральной программой, включающей и «министерство общественнаго довърія», и амнистію всъмъ политическимъ преступникамъ, и, конечно, еврейское равноправіе. Но настоящая сущность этого новаго хода была какъ нельзя лучше формулирована Горемыкинымъ: «Я считаю самый блокъ, какъ организацію между двумя палатами, непріемлемымъ», сказалъ онъ. «Его плохо скрытая цъль — ограниченіе Царской власти. Противъ этого я буду бороться до послъднихъ силъ».

Но по тъмъ же самымъ соображеніямъ, которыя вызывали отрицательное отношеніе престарълаго предсъдателя къновому оружію революціи, блокъ получилъ активную поддержку «лъвой» части министерства, главнымъ образомъ, Поливанова и Сазонова.

Эти представители революціонной буржуазіи использовали для атаки на Горемыкина вопросъ о роспускъ Государственной Думы на осенній перерывъ. Такой роспускъ былъ не только законенъ и обыченъ, но, по обстоятельствамъ времени, представлялся почти необходимымъ. Дъйствительно, Дума, совершенно отбившаяся отъ всякой законодательной работы, обратилась въ сплошной и крикливый митингъ, тормозящій и разстраивающій ходъ государственнаго механизма. Даже лъвые депутаты признавались Кривошеину, что Дума начинаетъ безудержно катиться по наклонной плоскости.

Однако, министры-оппозиціонеры, начиненные директивами заправилъ Государственной Думы, пытались изобразить естественный актъ Правительства — указъ о роспускъ законодательныхъ палатъ, какъ вызовъ, брошенный странъ, вызовъ, который неминуемо произведетъ бунтъ и кровопролитіе. На этомъ основаніи министры предлагали снова возбудить вопросъ объ отказъ Государя отъ принятія Верховнаго Командованія, т. к. было бы опасно соединить два повода къ безпорядкамъ — эту перемъну и роспускъ Думы. Но этотъ обходный маневръ встрътилъ ръшительный отпоръ со стороны Горемыкина. Тогда министры, свершивъ новый внезапный поворотъ, заявили, что вопросъ о роспускъ Думы долженъ быть связанъ съ вопросомъ о новомъ Правительствъ, пользующемся «общественнымъ довъ

ріємъ». «Слѣдовательно», замѣтилъ Горемыкинъ съ обычной своей спокойной ироніей, «вопросъ о роспускѣ Думы долженъ быть отложенъ до распредѣленія портфелей и ограниченія Монарха въ прерогативѣ избранія министровъ?» Такая прямая постановка вопроса не могла быть пріятной министрамъ-оппозиціонерамъ; приходилось раскрыть свои карты, что Кривошеинъ и сдѣлалъ: «Пусть Государь пригласитъ опредѣленное лицо», сказалъ онъ, «и предоставитъ ему намѣтить своихъ будущихъ сотрудниковъ». Было ясно, куда клонилъ Кривошеинъ и его сторонники; здѣсь уже шелъ разговоръ не объ измѣненіи личнаго состава министровъ, а, какъ мѣтко указалъ Горемыкинъ, объ ограниченіи Монарха въ прерогативѣ назначенія ихъ по своему выбору.

По мъръ того, какъ снимались стыдливыя покрывала съ настоящаго лица большинства Совъта, тонъ министровъ становился все наглъе и наглъе по отношенію какъ къ своему предсъдателю, такъ и къ Монарху. Управляющій дълами Совъта Яхонтовъ отмъчаетъ, что «Поливановъ больше помалкиваетъ и изръдка кусается. Его ръзкость въ отношеніи Ивана Логгиновича переходитъ границы приличія. Старикъ едва сдерживается при всей своей корректности».

Скоро «старикъ» далъ своимъ коллегамъ новую пищу для злобныхъ выходокъ. Уъзжая въ Ставку съ докладомъ Государю, Горемыкинъ съ грустью сказалъ Яхонтову: «Да, тяжело огорчать Государя разсказомъ о нашихъ несогласіяхъ и слабонервности Совъта Министровъ. Его воля избрать тотъ или другой путь дъйствій. Какое ни будетъ повельніе, я исполню, во что бы то ни стало. Моя задача — отвести на себя отъ Царя нападки и неудовольствія. Пусть ругають и обвиняють меня, я уже старъ и недолго мнъ жить. Но пока я живъ, буду бороться за неприкосновенность Царской власти. Сила Россіи только въ Монархіи. Иначе такой кавардакъ получится, что все пропадетъ. Надо прежде всего довести войну до конца, а не реформами заниматься. Для этого будеть время, когда прогонимъ нъмцевъ». Эти простыя, честныя и здравыя мысли были, конечно, совершенно чужды затуманеннымъ головамъ большинства министровъ. И это сразу и обнаружилось при возвращеніи изъ Ставки Горемыкина, привезшаго, какъ и слъдовало ожидать, Высочайшее повельніе о роспускъ Думы и приказаніе членамъ Совъта Министровъ оставаться на своихъ мъстахъ. Государю

фронтъ было не до министерскихъ интригъ, но Онъ повелълъ Горемыкину передать, что, когда будетъ возможно, Онъ вызоветъ Совътъ Министровъ и лично все разберетъ.

Засъданіе Совъта прошло подъ знакомъ бури. Тонъ споровъ поминутно подымался, и собраніе скоро обратилось въ крикливый митингъ, въ которомъ спокойнымъ оставался одинъ предсъдатель. Особенно волновался Сазоновъ, дошедшій до какого-то изступленія въ угрозахъ и обвиненіяхъ противъ Горемыкина. «Кровь завтра потечетъ по улицамъ», выкрикивалъ онъ, «и Россія окунется въ бездну. Зачъмъ и почему? Это все ужасно. Во всякомъ случаъ громко заявляю, что отвътственность за ваши дъйствія и за роспускъ Думы въ теперешней обстановкъ я на себя не принимаю».

«Отвътственность за свои дъйствія я несу самъ и никого не прошу ее дълить со мною», невозмутимо отвътилъ Горемыкинъ. «Дума будетъ распущена въ назначенный день и нигдъ никакой крови не потечетъ». А когда, закрывъ засъданіе, Горемыкинъ выходилъ изъ зала, ошалъвшій Сазоновъ кричалъ истерическимъ голосомъ: «Я не хочу съ этимъ безумцемъ прощаться и подавать ему руку». Затъмъ, шатаясь, онъ направился къдвери, поддерживаемый управляющимъ дълами Яхонтовымъ и, наконецъ, очутившись въ передней, перешелъ почему-то на французскій языкъ и, взвизгнувъ: «il est fou, се vieillard!», опрометью бросился вонъ.

Таковъ былъ россійскій министръ иностранныхъ дѣлъ въ самое тяжелое для Родины время.

Конечно, правъ оказался не истеричный Сазоновъ, а спокойный и опытный Горемыкинъ: Дума была распущена и «нигдъ никакой крови не потекло». Тщетно главари движенія пытались вызвать броженіе на фабрикахъ; рабочіе хотъли работать, а не баррикады строить.

Французскій посоль Палеологь отмъчаеть въ своемъ дневникъ: «Опасаться еще нечего; это только генеральная репетиція». Впрочемъ, посоль гораздо лучше и яснъе сознаетъ положеніе, чъмъ представители оппозиціи, во главъ съ Милюковымъ. За объдомъ въ знакомомъ домъ онъ имъ прочитываетъ настоящую нотацію, съ ръшительностью указываетъ имъ, насколько поведеніе ихъ безсмысленно и преступно, и прибавляетъ: «Я считаю своимъ долгомъ напомнить вамъ, что вы находитесь про-

тивъ непріятеля и что вы должны отказаться отъ всякаго дѣйствія, всякаго выступленія, которое могло бы ослабить ваши военныя усилія»<sup>1</sup>).

Сконфуженные либералы, повъсивъ носъ, спъшатъ объщать Палеологу «подумать», но посла не легко провести. Онъ сознаетъ, что готовится революція, и даетъ себъ ясный отчетъ въ ея ужасныхъ послъдствіяхъ. Палеологъ депешей сообщаетъ Делькассэ о своихъ сомнъніяхъ: «до послъдняго времени можно было предполагать, что до конца войны не произойдетъ революціонныхъ безпорядковъ. Теперь же я за это не поручился бы. Итакъ, ставится вопросъ о томъ, будетъ ли Россія еще въ состояніи, черезъ нъкоторое болье или менье отдаленное время, продолжать дъйствительно выполнять свои обязательства союзницы»...²).

Посолъ не ошибался. Люди, съ которыми онъ только что объдаль, измъняли уже своей Родинъ, а восемнадцать мъсяцевъ спустя должны были предать и союзниковъ.

Строгій урокъ патріотизма, преподанный имъ Палеологомъ, не могъ, разумѣется, ни повліять на тѣхъ, кто готовили революцію, ни тронуть ихъ совѣсть; но они поняли, что ихъ планы не вызываютъ сочувствія у французскаго посла, а, между тѣмъ, сознавали, что нравственная поддержка союзниковъ имъ необходима для дѣйствія. Они тогда обратили свои взоры на представителя Великобританіи, сэра Джорджа Бьюкенена.

Роль, которую этотъ англичанинъ сыгралъ во время инкубаціоннаго періода революціи, получила весьма строгую оцѣнку въ позднѣйшемъ общественномъ мнѣніи. Но и въ тѣ дни англійское посольство считалось связаннымъ съ оппозиціей и освѣдомленнымъ о готовящейся революціи. Объ этомъ совершенно опредѣленно указываютъ Родзянко, французскій посолъ Палеологъ и англійскій историкъ James Mavor³). Даже осторожный Жильяръ признаетъ въ своихъ мемуарахъ, что Бьюкененъ, плохо освѣдомленный, «допустилъ ввести себя въ заблужденіе». Княгиня О. В. Палѣй, супруга Великаго Князя

Я

0

Ь

6

Ь

e

3-

Ď.

<sup>1)</sup> M. Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, т. II, стр. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 66.

<sup>3)</sup> J. Mavor. The russian revolution, crp. 57.

Павла Александровича, съ своей стороны такъ отзывается о послъ:

«Англійское посольство, по приказанію Ллойдъ Джорджа, стало очагомъ пропаганды. Либералы, какъ князь Львовъ, Милюковъ, Родзянко, Маклаковъ, Гучковъ и т. д., встръчались тамъ постоянно. Именно, въ англійскомъ посольствъ было ръшено сойти съ законныхъ путей и вступить на путь революціи»<sup>1</sup>).

Тщетно, въ своихъ воспоминаніяхъ, Бьюкененъ пытался оправдаться. Онъ вынужденъ былъ самъ признать, что «обвиненіе это все еще тяготъетъ надъ нимъ и что онъ безсиленъ его сбросить». Недавно за память своего отца вступилась дочь посла, миссъ Мэріель Бьюкененъ, которая въ книгъ, переведенной и на русскій языкъ, старается, по понятнымъ причинамъ, обълить своего отца <sup>2</sup>).

Оставляя даже въ сторонъ моральный обликъ Бьюкенена и обращаясь къ его же собственнымъ признаніямъ, къ безспорнымъ фактамъ и къ опубликованнымъ документамъ, приходится признать, что дъятельность этого союзнаго дипломата была, вътеченіе всей войны, направлена ко вреду Россіи и къ скоръйшему ея разрушенію.

Съ чисто британской самоувъренной наглостью, Бьюкенень совершенно открыто вмъшивается во внутреннюю политику Россіи, громко выражаетъ свои симпатіи и антипатіи, якшается съ оппозиціей, предъявляетъ русскому Правительству и даже Царю требованія, звучащія, какъ угрозы. О нъкоторыхъ этихъ неприличныхъ выступленіяхъ мы будемъ говорить подробнье въ слъдующихъ главахъ. Ограничимся здъсь указаніемъ на болъе мелкіе случаи вмъшательства Бьюкенена не въ свое дъло и дерзкаго нарушенія русскихъ интересовъ.

Въ іюнъ 1916 года, прослышавъ, что Государь ръшилъ уволить истеричнаго Сазонова, особенно угоднаго Англіи, Бьюкенень обращается къ Монарху съ секретной телеграммой отъ 6/19 іюня, въ которой убъждаетъ Его оставить министра иностранныхъ

<sup>1)</sup> Princesse Paley. Souvenirs de Russie 1916—1919, crp. 33.

<sup>2)</sup> Miss Meriel Buchanan. La dissolution d'un Empire.

Г-жа Бьюкененъ, въ своей книгѣ, отвѣчаетъ на нѣкоторыя обвиненія, предъявленныя англійскому послу и, въ частности, на тѣ, которыя я приводилъ въ своей книгѣ "Le Tsar Nicolas II et la révolution". Объ этой полемикѣ будетъ указано въ своемъ мѣстѣ.

дѣлъ на мѣстѣ, осмѣливаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, угрожать Царю «серьезными послѣдствіями» $^1$ ).

Когда же Государь, не испугавшись «серьезныхъ послѣдствій», все же уволилъ Сазонова, то за дѣло вытаскиванія провалившагося министра взялся представитель англійскаго правительства. Въ январѣ 1917 года онъ предложилъ Государю не болѣе не менѣе, какъ . . назначить Сазонова первымъ министромъ. «Въ Сазоновѣ Ллойдъ Джорджъ былъ увѣренъ», пишетъ канцлеръ Бетманъ-Гольвегъ 2).

Наивная британская дерзость сказалась также на одномъ пріемѣ Государемъ англійскаго посла въ 1916 году. Рѣчь шла о болѣе активномъ вступленіи Японіи въ войну, и вотъ Бьюкененъ предложилъ дать Японіи въ видѣ компенсаціи за помощь союзникамъ... сѣверную часть Сахалина. Безполезно говорить о томъ, какъ встрѣтилъ Государь такое предложеніе 3).

Какія могли быть побужденія у англійскаго посла и его правительства въ этомъ систематическомъ натискъ на русскую государственность, на силу самодержавія, на національное достоинство Россіи?

Говоря объ обвиненіяхъ кн. Палъй противъ Бьюкенена, французскій журналистъ де-Ровиль замъчаетъ, что, для посвященныхъ, въ нихъ нѣтъ ничего новаго и, ставя вопросъ шире, онъ прибавляетъ: «Большевизмъ родился 5 сентября 1914 года въ Лондонъ; когда Россія потребовала для подписанія договора, чтобы проливы были ей отданы послѣ войны, Англія принуждена была согласиться: тогда содъйствіе Россіи было необходимо; но, ръшивъ про себя никогда не допустить Россіи до Средиземнаго моря, гдв въ ея рукахъ оказался бы одинъ изъ ключей индійскаго пути, Англія озаботилась, чтобы непредвидънный случай сдълалъ этотъ договоръ недъйстеительнымъ. Этимъ «непредвидъннымъ случаемъ» оказалась революція 1917 года — которой и Германія сумъла воспользоваться — и, если Англія ничего не сдѣлала для спасенія Императора Николая II, двоюроднаго брата своего короля, то потому, что несчастный Царь былъ однимъ изъ подписавшихъ договоръ 5 сентября, и въ случаъ, если бы Онъ остался въ живыхъ и вновь

Ъ

e-

19

Ъ

iя,

ie-

<sup>1) «</sup>Монархія передъ крушеніемъ». 1914—1917. Гос. изд. 1927, стр. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 64.

пріобрълъ Престолъ, Онъ могъ бы напомнить Альбіону о честномъ выполненіи своего обязательства»<sup>1</sup>).

И вотъ, подготовка этого «непредвидъннаго обстоятель-

ства» и была поручена сэру Джорджу Бьюкенену.

Генералъ Жаненъ приводитъ, со своей стороны, разсказъ одного своего русскаго собесъдника, въ которомъ послъдній утверждаетъ, что русская революція вызвана была при содъйствіи Англіи. «Сэръ Д. Бьюкененъ ее организовалъ, а также и лордъ Мильнеръ... Петроградъ въ то время кишълъ англичанами; онъ (собесъдникъ) могъ бы назвать улицы и номера нъкоторыхъ домовъ, въ различныхъ частяхъ Петрограда, гдъ жили англійскіе агенты. Въ первые дни революціи они раздавали деньги солдатамъ, подстрекая ихъ къ бунту, и лично онъ видълъ на Милліонной нѣкоторыхъ лицъ, извѣстныхъ ему за англійскихъ агентовъ, раздающихъ двадцатипятирублевые билеты нижнимъ чинамъ л.-гв. Павловскаго полка, за нъсколько часовъ до того, какъ они взбунтовались<sup>2</sup>).

А. А. Гулевичъ, всегда прекрасно освъдомленный въ вопросахъ международной политики и, въ особенности, въ англійскихъ дълахъ, утверждаетъ, что, по имъющимся у него даннымъ, лордомъ Мильнеромъ было израсходовано болѣе 21 милліона рублей на финансированіе русской революціи <sup>з</sup>).

Не удивительно, что Ллойдъ Джорджъ, при извъстіи о паденіи русской Монархіи, воскликнуль съ радостью: «Одна изъ цълей войны для Англіи наконецъ достигнута».

6 сентября былъ опубликованъ приказъ Государя о принятіи Имъ Верховнаго Главнокомандованія вооруженными сила-

<sup>1)</sup> M. de Rauville. Les raisons profondes du désaccord Franco-Britannique. Revue Hebdomadaire 18 août 1925.

Противъ этого мъста французскаго изданія моей книги возражаетт г-жа Мэріель Бьюкененъ. Въ подтвержденіе своихъ словъ, г-жа Бьюкененъ не находить другого довода какъ то, что Константинополь былъ объщанъ Россіи не въ сентябръ, какъ указываетъ Rauville, а въ ноябръ, а также ссылается на книгу своего отца, въ которой бывшій посолъ заявляетъ, что онъ всегда былъ согласенъ съ лидерами Государственной Думы, что военныя операціи не должны быть затруднены тяжелымъ внутреннимъ кризисомъ. Читатель оцънить самъ легковъсность этого опроверженія г-жи Быюкененъ. (Miss Muriel Buchanan. La dissolution d'un Empire, p. 149-150.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Général Janin. Au G. Q. G. russe (Le Monde Slave, № 2, 1927 r., p. 296-297).

<sup>3)</sup> A. de Goulévitch. Tsarisme et révolution, crp. 278.

ми Имперіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ чрезвычайно милостивомъ рескриптѣ на имя Великаго Князя Николая Николаевича, Государь указывалъ причины Своего рѣшенія, продиктованнаго чувствомъ долга къ Родинѣ, и назначалъ Великаго Князя Николая Николаевича Намѣстникомъ на Кавказъ и главнокомандующимъ кавказскимъ фронтомъ.

Къ великому огорченію оппозиціи, отъѣздъ Государя на фронть не только не вызваль въ войскахъ никакого броженія, но, напротивъ, подняль ихъ духъ и ознаменовалъ начало счастливаго перелома въ ходѣ войны.

На фронтъ начинается кипучая работа. Работаютъ также и петроградскіе либеральствующіе салоны, но производятъ они пессимизмъ, безнадежность, тревогу, неудовольствіе и клевету, которые экспортируются на фронтъ съ цълью подточить, растворить мужество, довъріе, волю бойцовъ.

Государь прекрасно освъдомленъ объ этомъ.

28 сентября, по возвращеніи изъ Ставки, Государь принимаєть въ Царскомъ Сель французскаго посла. Палеологь отмѣчаєть: «У Государя прекрасный видъ, выраженіе увѣренности и спокойствія, котораго я давно у него не наблюдаль». Закончивъ офиціальную бесѣду, Палеологъ спрашиваєтъ Государя о Его впечатлѣніяхъ на фронтѣ. «Превосходныя», отвѣчаєтъ Государь. «У меня больше увѣренности, чѣмъ когда-либо. Жизнь, которую я веду во главѣ своихъ войскъ, такая здоровая и бодрящая. Какъ чудесенъ русскій солдатъ! Я не знаю, чего нельзя было бы съ нимъ достигнуть. И у него такая воля къ побѣдѣ, такая вѣра въ нее!»

«Я счастливъ слышать это отъ Васъ», замъчаетъ обрадованный Палеологъ, «такъ какъ намъ предстоятъ еще огромныя усилія, и мы можемъ быть побъдителями только благодаря упорству».

Тогда, сжавъ кулаки, Государь заявляетъ:

«Я углубился въ упорство по самыя плечи, я въ него окунулся. И я изъ него выйду только послѣ окончательной побѣды».

Затъмъ Государь, заговоривъ о жизни Палеолога въ Петроградъ, замъчаетъ: «Я Васъ жалъю, что вамъ приходится жить въ средъ, столь упавшей духомъ и пессимистически настроенной. Я знаю, что вы мужественно сопротивляетесь отравленной атмосферъ Петрограда. Но если когда-нибудь вы почувствуете

себя зараженнымъ, прівзжайте ко мнѣ на фронтъ, и я вамъ обѣщаю, что вы немедленно поправитесь».

И, омрачившись, Государь прибавляетъ суровымъ тономъ: «Эти міазмы Петрограда — ихъ чувствуешь даже здѣсь, на разстояніи двадцати двухъ верстъ. И этотъ смрадъ идетъ не изъ народныхъ кварталовъ, а изъ салоновъ. Какой стыдъ! Какая мелочность! Можно ли быть до такой степени лишеннымъ совѣсти, патріотизма и вѣры!» 1)

И въ то самое время, когда Государь говорилъ о доблести русскаго солдата, о долгъ, о въръ въ побъду, петроградское общество, «лишенное совъсти и патріотизма», упивалось слухами о готовящемся переворотъ. На другой же день послъ этой памятной аудіенціи, Палеологъ получаетъ блестящее подтвержденіе суроваго мнѣнія Государя о столичныхъ салонахъ. Г-жа П..., у которой онъ объдаетъ, съ чисто женскимъ жаромъ говоритъ ему, захлебываясь отъ удовольствія, о заговоръ противъ Государя: «Очевидно надо прибъгнуть къ ръшительнымъ средствамъ прошлаго, единственно возможнымъ и дъйствительнымъ при Самодержавіи — надо низложить Государя и провозгласить на Его мъсто Цесаревича Алексъя, съ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ, какъ Регентомъ... Время не терпитъ».

Да, время не терпитъ, такъ какъ близкая побъда Россіи была бы пораженіемъ революціи.

## 3. Штурмъ власти.

Московскія сов'єщанія у Коновалова продолжали собирать главарей оппозиціи; туда же являлись съ докладами делегаты, вернувшіеся съ фронта или изъ провинціи, куда они были посланы для пропаганды. Такимъ образомъ, составъ этихъ сов'єщаній, достигавшій иногда до шестидесяти челов'єкъ, быль очень текучій; неизм'єннымъ оставался лишь президіумъ организаціи: кн. Львовъ, Коноваловъ, Челноковъ, Рябушинскій и Бубликовъ.

Одинъ изъ участниковъ совъщанія резюмировалъ однажды положеніе въ слъдующихъ выраженіяхъ: «Работа Земгора

Maurice Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, r. II, crp. 88—89.

Подобное же заявленіе Государя приведено П. Жильяромъ "Le tragique destin de Nicolas II et de Sa famille", стр. 113.

на фронтъ», сказалъ онъ, «располагаетъ въ нашу пользу солдатъ и офицеровъ. Военно-промышленные комитеты держатъ въ своихъ рукахъ рабочихъ. Во всъхъ земскихъ и городскихъ самоуправленіяхъ у насъ имъются върные сторонники. Крупная торговля и промышленность намъ помогаютъ. Намъ остается только поднять мужика и тогда мы покажемъ Николаю такой кулакъ, который испугаетъ его больше нъмцевъ».

Среди этихъ честолюбивыхъ вожделъній, которыя разсчитывали на пораженіе и на революцію, съ цѣлью выловить въ ней министерскіе портфели, синекуры, поставки, взятки, нашелся одинъ только голосъ, чтобы крикнуть: «осторожно!». Это былъ голосъ одного изъ кадетскихъ лидеровъ, депутата В. А. Маклакова, которому предполагалось предоставить портфель министра юстиціи въ первомъ революціонномъ правительствъ. «Въ первый разъ въ жизни я почувствовалъ себя сегодня крайне правымъ», заявилъ онъ однажды, выходя изъ одного изъ коноваловскихъ собраній. Но тщетно Маклаковъ пытался внушить зарвавшимся заговорщикамъ, что революція во время войны повлечеть крушеніе не только режима, но и самой Россіи. Въ газетной стать в онъ аллегорически изобразилъ Россію въ видѣ автомобиля, управляемаго неопытнымъ шофферомъ по опасной дорогъ. Возможно ли въ такую минуту насильственно смѣнять шоффера? Нѣтъ, нужно сперва миновать опасное мъсто. Но совътъ этотъ не былъ исполненъ. Революція вырвала руль изъ рукъ шоффера и Россія полетъла въ пропасть.

Полу-конспиративная коноваловская группа не могла, конечно, выступать офиціально. Представителемъ ея въ Петроградъ являлся предсъдатель Государственной Думы М. В. Родзянко. Обуреваемый неограниченнымъ честолюбіемъ, соединеннымъ съ ограниченнымъ умомъ, Родзянко склоненъ былъ уже въ то время смотръть на себя, какъ на будущаго, а иногда и на настоящаго главу государства.

Если Государь былъ Помазанникъ Божій, то онъ, Родзянко, поставленъ самимъ Господомъ посредникомъ между Царемъ и представителями народа 1). Эта, близкая къ помѣшательству, чванливость зарвавшагося «общественнаго дѣятеля» толкала его на самыя грубыя и глупыя выходки. Такъ, напримѣръ, въ апрѣлѣ 1915 г., онъ предпринялъ нѣчто вродѣ тріумфальнаго объ-

1

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 46.

взда отвоеванныхъ арміями юго-западнаго фронта бывшихъ австрійскихъ областей. Къ несчастію для надменнаго предсъдателя, Государь тоже пожелалъ посътить свои новыя владънія. Родзянко былъ возмущенъ этимъ вторженіемъ Монарха въ его, Родзянко, права. И когда во Львовъ, послъ параднаго объда, Государь милостиво подошелъ къ нему со словами:

«Думали ли вы, что когда-нибудь мы встрътимся съ вами во Львовъ?» Родзянко дерзко отвътилъ:

«Нътъ, Ваше Величество я не думалъ и при настоящихъ условіяхъ очень сожалью, что Вы, Государь, ръшились предпринять поъздку по Галиціи<sup>1</sup>).

Но такія выходки Родзянко не всегда сходили ему съ рукъ, и тогда онъ тотчасъ же смирялся и падалъ духомъ. Въ теченіе льта 1916 года ему пришла въ голову совершенно безумная мысль сдълать французскому государству, по собственному почину, заказъ аэроплановъ для русской арміи. Задумано, сдълано, и Родзянко со спокойной совъстью отправляется къ себъ въ деревню; туда, вслъдъ за нимъ, явился перепуганный его секретарь съ только что полученнымъ письмомъ отъ генерала Алексъева, слъдующаго содержанія:

«Милостивый Государь Михаилъ Владиміровичъ!

Ваше Превосходительство, черезъ нашего агента во Франціи, обратились къ генералу Жоффру и Альберту Тома съ телеграммой о предоставленіи русской армін аэроплановъ, опредъливъ по своему усмотрънію число и систему ихъ, внѣ связи съ той общей программой, которая выработана по общему соглашенію между нами, французскимъ и англійскимъ правительствомъ по этому вопросу. Копію веденной Вами переписки, но уже послъ отправленія своей телеграммы, Вы препроводили Великому Князю Александру Михайловичу. По докладу Государю Императору этой переписки, Его Величество повелълъ передать Вамъ Его волю, чтобы Вы устранили себя отъ непосредственнаго вмъшательства въ военные вопросы, не входящіе въ кругъ въдънія ни предсъдателя Государственной Думы, ни члена Особаго Совъщанія. Дъло, въ которомъ окажется нъсколько хозяевъ, считающихъ себя другъ отъ друга независимыми, одинаково компетентными и полновластными въ своихъ распоряженіяхъ, въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 90.

доведено до полнаго развала. Прошу принять увъреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности. Михаилъ Алексъевъ» 1).

Если честолюбіе вызывало Родзянко на дерзкія выступленія, то это же чувство дълало его, подчасъ, необыкновенно уступчивымъ, въ особенности, когда въ игру вступала лесть или жажда отличій. Во время рождественскаго перерыва занятій Государственной Думы, Родзянко быль съ докладомъ у Государя, послъ чего послѣдовалъ на его имя рескриптъ объ отсрочкѣ возобновленія сессіи Думы.

«Выходило такъ, будто вопросъ обсуждался на аудіенціи и было достигнуто какое-то соглашеніе», сознается Родзянко. Депутаты были удивлены и возмущены такимъ поведеніемъ своего предсъдателя; уступчивость его приписывали надеждъ получить какую-то Царскую награду. «Толки оправдались, и 6 декабря я узналъ о пожалованіи мнѣ Анны первой степени. Надо сказать, что раньше, безъ моего въдома, министръ Поливановъ представлялъ меня къ наградъ за особыя заслуги по снабженію арміи, но тогда въ наградѣ было отказано»²). Времена измѣнились, и Родзянко, «безъ его въдома», ленту все же получилъ.

Но это поползновение предсъдателя Государственной Думы къ самостоятельности вызвало нъкоторую тревогу въ коноваловской группъ. Ръшили послать къ Родзянко князя Львова, который въ теченіе цълаго вечера и до трехъ часовъ ночи подогрѣвалъ его революціонныя чувства, увѣряя Родзянко, что возмущеніе противъ Царя охватило уже всю Россію.

Въ итогъ предсъдатель Думы взялся загладить свой «промахъ» дерзкимъ письмомъ на имя Горемыкина, которое, размноженное въ тысячахъ экземпляровъ, и было распространено по всей Россіи для поднятія престижа оппозиціи.

Здъсь приходится подойти къ коренному вопросу, вокругъ котораго и происходила вся подготовка государственнаго переворота. Чисто политическія идеи, способныя увлекать «интеллигенцію» до забвенія ею войны и національной побѣды, оставляли народную массу, солдата, офицера, обывателя даже, совершенно равнодушными. Если мужикъ понималъ свободу печати, какъ право свободно ставить казенную печать, то и «обыватель», по выраженію Щедрина, не зналъ точно, чего ему хочется: севрюжины или конституціи.

И

1-

Ъ

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 137.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 111.

Итакъ, вызвать революцію чисто политическую было невозможно, да и у союзниковъ такая революція не получила бы ни одобренія, ни симпатій. Оставалось одно: революцію, предназначенную въ дъйствительности къ прекращенію войны, возможно было совершить только во имя войны же.

И въ самомъ дълъ, въ «лъвыхъ», въ махрово «пацифическихъ» кругахъ начинается, какъ бы по тайному приказу, отчаян-Всякіе политиканы, ная сверхъ-патріотическая демонстрація. спекулянты, соціалисты, рецидивисты, либералы, окопавшіеся въ тылу молодые люди, адвокаты безъ кліентовъ, профессора безъ кафедръ, неудачники — всъ въ одинъ голосъ присваиваютъ себъ исключительную монополію патріотизма. Каждый, кто не носитъ печати оппозиціи, объявляется измінникомъ и предателемъ Родины. Государь могъ, если желалъ, смънять министровъ, поручать портфели даже депутатамъ, совъщаться съ лидерами Думы, все это напрасно. Всякій новый министръ, будь онъ даже членъ Думы, тотчасъ же подвергался травлъ и обвинялся въ томъ, что онъ ведетъ страну къ гибели. Но клевета не могла ограничиваться только министрами. Не перемъны Правительства старались добиться, а перемъны режима; нужно было, значитъ, мътить въ голову. На Государя нельзя было рискнуть бросить тънь, но на Императрицу?

«Уже съ осени 1915 года нъмцы, вслъдствіе тъхъ затрудненій, которыя встръчали ихъ попытки прямо дискредитировать Государя, обратили свои усилія противъ Императрицы и начали противъ Нея подпольную и весьма ловко веденную кампанію, которая не замедлила принести плоды. Они не останавливались ни передъ какими пріемами; они обратились къ старому средству: поразить Монарха въ лицъ Его Супруги. Играя на томъ фактъ, что Императрица была нъмецкая принцесса, они попытались, путемъ весьма ловкой пропаганды, представить Ее, какъ измънницу Россіи. Обвиненіе это встрътило сочувствіе въ нъкоторыхъ русскихъ кругахъ и сдълалось опаснымъ оружіемъ противъ Династіи»¹). Этотъ отзывъ Жильяра, нъсколько односторонній въ отношеніи нъмцевъ, даетъ, тъмъ не менъе, весьма върную картину начала той кампаніи, которую оппозиція повела противъ Императрицы съ цълью подорвать и самый режимъ.

«Александра Өеодоровна не нъмка ни душой, ни сердцемъ и никогда ею не была», заявляетъ также французскій посолъ

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa famille, crp. 144.

Палеологъ. «Ея воспитаніе, образованіе, умственная и моральная формація были совершенно англійскими; ...основа же Ея характера стала вполнъ русской... Она любитъ Россію горячей любовью»<sup>1</sup>). Наконецъ, что еще значительнъе, англійскій посолъ Бьюкененъ, котораго нельзя, конечно, заподозрить въ симпатіи ни къ Россіи, ни къ Царскому режиму, ни къ Императрицъ, въ одномъ изъ своихъ секретныхъ донесеній успокаиваетъ свое правительство относительно слуховъ о вліяніи Императрицы на возможное заключеніе сепаратнаго мира:

«Настроеніе Императрицы вполнъ твердое. Несмотря на то, что здѣсь часто говорятъ, Она не союзница, работающая на пользу Германіи».

Нужно прибавить, что клеветническіе слухи объ Императрицъ, если и были пущены Германіей, въ чемъ возможно сомнъваться, расцвъли, какъ и указываетъ Жильяръ, пышнымъ и ядовитымъ цвътомъ на прогнившей почвъ столичныхъ «салоновъ». Кому изъ насъ, свидътелей этой ужасной эпохи, не приходилось слышать самыя невъроятныя, самыя фантастическія и злостныя сплетни, всегда будто бы исходящія изъ «самыхъ авторитетныхъ Изъ этихъ же «источниковъ» черпаютъ свои источниковъ». свъдънія о Россіи иностранные путешественники и, вернувшись домой, послѣ русскаго гостепріимства, обращаются въ безпощадныхъ критиковъ Царскаго режима и самого Монарха. Мы приводили выше презрительный отзывъ англійскаго генерала сэра Джона Ханбери-Вильямса объ этихъ зарвавшихся и завравшихся иностранцахъ, которые, точно провели время своего путешествія въ помойныхъ ямахъ Петрограда, «ибо иначе они не могли бы собрать свъдъній болъе лживыхъ, несправедливыхъ и столь же ошибочныхъ, какъ и злостныхъ»²).

Этими «помойными ямами» были столичные салоны, отъ которыхъ, по словамъ Государя, неслись такіе отвратительные міазмы до самаго Царскаго Села.

Русскій «правящій классъ» и здізсь оплевываль самого себя, какъ слабоумный больной, умирающій на собственномъ гноищів. Революціонное общество, конечно, использовало и этихъ мало-

a

ъ

4.

<sup>1)</sup> M. Paléologue. La Russie des Tsars, т. I, стр. 249—250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Major General sir John Hanbury Williams, Chief of the British Military Mission in Russia 1914—1917. The Emperor Nicolas II, as I knew Him., ctp. 8.

почтенныхъ союзниковъ и отравленное оружіе, которое они ему дали въ руки, но справедливость заставляетъ признать, что тотчасъ послѣ побѣды революціи дѣятели ея отбросили эту, став-

шую ненужной, клевету.

Чрезвычайная комиссія, учрежденная соціалистомъ-революціонеромъ Керенскимъ и руководимая другимъ соціалистомъреволюціонеромъ Муравьевымъ, установила, послъ весьма тщательнаго слъдствія, полную вздорность обвиненій, взведенныхъ на Императрицу. Князь Львовъ, въ своемъ показаніи слъдователю Соколову, заявилъ по этому поводу, что: «однимъ изъ существенныхъ вопросовъ, которые смущали общественное мнъніе, была въра въ то, что Государь, подъ вліяніемъ своей Супруги, нъмки по происхожденію, быль готовъ заключить сепаратный миръ и даже предпринялъ нъкоторые шаги въ этомъ смыслъ. Этотъ вопросъ былъ разръщенъ. Керенскій, въ своихъ докладахъ Временному Правительству, ръшительно и съ полной убъжденностью заявиль, что невиновность Государя и Императрицы была безспорно установлена»<sup>1</sup>). Къ этому показанію можно прибавить заявленіе товарища прокурора Руднева, которому въ чрезвычайной комиссіи было поручено слѣдствіе надъ Монархами, министра юстиціи Переверзева, наконецъ, и слова самой Императрицы, которыя мы находимъ въ трогательномъ письм В Ея къ А. А. Вырубовой. Царская Семья узнаетъ въ Тобольскъ о германскомъ наступленіи... Для Нея это можетъ стать спасеніемъ отъ неволи, отъ мукъ, отъ самой смерти. А Императрица пишеть: «Такой кошмаръ, что нъмцы должны спасти всъхъ и порядокъ наводить. Что можетъ быть хуже и болъе унизительно, чъмъ это?»2). Такъ думала, такъ писала та, которую обвиняли въ измѣнѣ своему Отечеству въ пользу Германіи.

Въ кампанію клеветы противъ Императрицы и режима входило и другое, болъе ядовитое обвиненіе. Тъмъ, которыхъ нельзя было убъдить въ предательствъ Государыни, говорили, подчасъ даже съ притворной жалостью, о Ея пагубномъ вмъшательствъ въ государственныя дъла, подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, Распутина. Глупая и вредная сплетня эта разсчитана была на невъжественнаго слушателя. П. П. Стремоуховъ, въ прекрасномъ, прочувствованномъ очеркъ своемъ: «Императрица

1) N. Sokoloff. Enquête judiciaire, crp. 105.

<sup>2)</sup> Письма Высочайшихъ Особъ къ А. А. Танѣевой (Вырубовой). Русская Лѣтопись, кн. IV, стр. 226. Письмо отъ 3 марта 1918 г.

Александра Өеодоровна въ Ея письмахъ»¹), показалъ рядомъ ссылокъ на письма Государыни, насколько Ея «вмѣшательство» было всегда полезнымъ, патріотическимъ, обдуманнымъ. Здѣсь, къ сожалѣнію, нѣтъ мѣста для приведенія всѣхъ цитатъ, собранныхъ П. П. Стремоуховымъ, но читатель можетъ судить о «духѣ» совѣтовъ Императрицы хотя бы по слѣдующимъ немногимъ отрывкамъ:

«Многіе чудесные храбрые молодые люди не получили никакихъ наградъ, а высокопоставленныя лица получаютъ ордена. Такъ какъ Алексъевъ не можетъ все дълать, то мой слабый мозгъ представляетъ себъ, что можно бы поручить это нъсколькимъ спеціалистамъ, чтобы они просмотрѣли огромный списокъ и наблюдали, чтобы не было никакихъ несправедливостей». (29 августа 1915 г.) Эта мысль «чтобы не было несправедливостей» все время заботитъ Императрицу; 24 августа того же года Она пишетъ: «Только что выяснилось, что отнынъ доктора могутъ получать только три военныя награды, что несправедливо, такъ какъ они постоянно подвергаются опасности и до сихъ поръ множество ихъ не получало наградъ... Доктора и санитары дълаютъ чудеса, ихъ постоянно убиваютъ. Нельзя достаточно вознаградить тѣхъ, которые работаютъ подъ огнемъ». Она сообщаетъ Государю о всякомъ упущеніи, которое доходить до Ея свъдънія. «Пожалуйста, скажи, чтобы кто-нибудь отправился и посмотрълъ четыре тяжелыя батареи, которыя уже нъкоторое время стоятъ совсъмъ готовыми здъсь, въ Царскомъ Селъ (какъ мнъ говорятъ), никто не думаетъ о томъ, чтобы ихъ отправить». (17 сентября 1916).

«Есть еще другой вопросъ, о которомъ надо серьезно подумать», пишетъ Она 3 сентября 1915 г. — «топлива не будетъ и будетъ очень мало мяса, такъ что въ результатъ могутъ произойти исторіи и безпорядки...» Къ вопросу продовольственному Императрица возвращается неоднократно, настаивая на регулированіи цънъ. «У насъ всего достаточно», пишетъ Она, «но не хотятъ подвозить, а когда подвозятъ, то цъны для всего неприступныя».

Императрицу заботить и то, что дороговизна поражаеть прежде всего бъдныхъ людей; съ этимъ примириться Она не можетъ: «Стыдно заставлять бъдныхъ людей такъ страдать»,

 $<sup>^{1}</sup>$ ) П. П. Стремоуховъ. Императрица Александра Өеодоровна въ Ея письмахъ. Русская Лътопись, кн. VI.

а въ другомъ письмъ, говоря о повышени платы за проъздъ на грамваяхъ, Она говоритъ: «Это несправедливо по отношенію къ нуждающимся — пусть богатые будутъ обложены, но не другіе...» (16 іюня 1916). Гдъ же во всемъ этомъ «вредное вмъщательство», гдъ «вліяніе», «давленіе на волю Государя», «авторитетный тонъ»?

Императрица сообщаетъ Государю о томъ, что слышитъ и, если настаиваетъ на чемъ-нибудь, то всегда съ большой и чуткой нѣжностью: «Прости меня, что я вмѣшиваюсь не въ свое дѣло, я тебя обожаю слишкомъ глубоко, чтобы утомлять тебя такимъ письмомъ въ такое время, если бы душа и сердце мнѣ не подсказали его» . . .

Русская Царица работаетъ вмъстъ съ Государемъ на великое русское дъло; но «салоны» недовольны, фрондируютъ и сплетничаютъ о «вмъшательствъ». Императрицъ это извъстно и Она возмущена: «Вотъ, сердятся, что я вмъшиваюсь», пишетъ Она, — «но это мой долгъ помогать тебъ. Даже въ этомъ обвиняютъ меня милые министры и общество, которое все критикуетъ, а сами занимаются вещами, которыя ихъ совершенно не касаются» (14 сентября 1915).

Салоны, конечно, сплетничали по природной глупости. Но политическіе круги, върнъе, ихъ руководители, ненавидъли Императрицу не за вмъшательство вообще, а за Ея твердыя политическія убъжденія, за Ея въру въ Божественное Помазанничество Царя, за Ея необыкновенную проницательность въ отношеніи не только явныхъ, но также и тайныхъ враговъ Монархіи и Россіи.

«Никогда не забывай, что ты есть и долженъ оставаться Самодержавнымъ Императоромъ. Мы не подготовлены къ конституціонному правленію» (17 іюня 1915). «И всѣ эти министры, которые между собою ссорятся, тогда какъ всѣ должны были бы въ такое время дружно работать и забывать свои личныя обиды, имѣть цѣлью благо своего Царя и народа, — это приводить меня въ бѣшенство. Попросту говоря, это предательство, потому что народъ объ этомъ знаетъ, народъ чувствуетъ, что въ Правительствъ раздоры, и лѣвые этимъ пользуются» (10 іюня 1915). Она не только обличаетъ преступность Гучкова и Родзянко, но разгадываетъ министровъ и генераловъ. «Какъ я буду радоваться, когда ты отдѣлаешься отъ Бончъ-Бруевича», пишетъ Она 28 января 1916 года, а Поливанова Она настойчиво просить смѣнить, т. к. «онъ просто революціонеръ подъ крылышкомъ

Гучкова». Какъ извъстно, оба эти генерала, любимцы оппозиціи, не только измънили Монархамъ, но продались впослъдствіи большевикамъ.

Оппозиція видѣла въ Императрицѣ Александрѣ Өеодоровнѣ смѣлую защитницу Монархіи и Россіи, живое препятствіе къ торжеству революціи, а потому ненавидѣла Ее.

«Я спокойно и съ чистою совъстью передъ всею Россіей отправила бы Львова въ Сибирь, Милюкова, Гучкова, Поливанова — въ Сибирь. Идетъ война и въ такое время внутренняя война есть государственная измъна» (14 декабря 1916).

Не заключается ли въ этихъ строкахъ чуткое пониманіе историческаго момента, великой смертельной опасности, угрожавшей Россіи, и государственное твердое ръшеніе к а к ъ нужно ее спасти? И, если мы, прошедшіе тяжелый опытъ революціи, можемъ въ чемъ-либо не согласиться съ Императрицей, то въ томъ лишь, что преступники и предатели эти достойны были не Сибири, а висѣлицы.

Въ письмахъ Императрицы мы находимъ отпечатокъ тревожной заботы ръшительно о всъхъ проявленіяхъ государственной жизни и, въ особенности, о нуждахъ народа; мы находимъ проникновенное пониманіе будущихъ судебъ Россіи; подчасъ рѣзкое, но всегда вѣрное и чуткое сужденіе о дѣятеляхъ государственныхъ и общественныхъ. «Лютеранская принцесса по рожденію, Императрица восприняла Православіе съ глубиною совершенно исключительною для нашего времени. Въ этомъ отношеніи Свой долгъ Супруги православнаго Монарха Она исполнила. Монархическую идею, въ самодержавномъ ея пониманіи, Она приняла всъмъ Своимъ существомъ... эту идею Она приняла, какъ велъніе Божіе со дня священнаго коронованія и пронесла ее черезъ всв испытанія, борясь и страдая до послъдняго дня Своей земной жизни, увънчанной мученической кончиною. Мужа и дътей Своихъ Она любила безумно и отдавала Имъ всю себя. Россію, простой народъ, солдатъ возлюбила всъмъ сердцемъ... Враговъ Своего народа ненавидъла, солдату служила, какъ простая сестра милосердія. Друзей Своихъ любила настойчиво и неизмънно. Когда девятый валъ накатился на Монархію, Она не пряталась, а приняла ударъ полною грудью. Чего же еще можно требовать отъ человѣка?»¹).

9

ī.

51

И

RI

И-

0,

ro

НЯ

Д-

ду

ТЪ

ТЪ

МЪ

<sup>1)</sup> П. П. Стремоуховъ. Императрица Александра Өеодоровна въ Ея письмахъ. Русская Лътопись, кн. VI, стр. 108—109.

Да, большаго отъ человъка требовать нельзя. Но именно за эти высокія качества Императрицы и ненавидъло Ее петербургское «общество», которое ни однимъ изъ этихъ качествъ не обладало; именно за Ея стойкость ненавидълъ Ее либеральнореволюціонный сбродъ, который справедливо видълъ въ Ней самую върную поддержку Государя.

И клевета плелась, ширилась, распространялась, отравляя понемногу «общественное мнъніе» и подготовляя его къ предстоящему перевороту.

Въ этихъ письмахъ, по временамъ, упоминается о совътахъ или указаніяхъ Распутина; Императрица, какъ мы говорили, видъла въ немъ спасителя Своего Сына, и человъка, одареннаго свыше способностью предвидънія; была ли Она неправа въ этомъ Своемъ сужденіи? Во всякомъ случав, въ Распутинъ было еще и другое: простой мужицкій здравый смыслъ, знаніе крестьянскаго быта, отраженіе народныхъ чувствъ и чаяній — все то, что самые преданные люди изъ придворнаго окруженія, самые талантливые министры, не могли сказать Императрицъ, потому что они и сами этого не знали. Кто, кромъ Распутина, могъ разсказать Ей о цънъ трамвайныхъ билетовъ или о томъ, какъ въ булочныхъ отвъшиваютъ хлъбъ? Все это ускользнуло бы отъ вниманія Правительства и Монарховъ, а между тъмъ жизнь соткана изъ этихъ мелочей. Съ точки зрънія нуждъ деревни Распутинъ говорилъ о несвоевременности призыва ополченія второго разряда. Былъ ли онъ и поддержавшая его Императрица не правы въ этомъ вопросъ? «Сотни тысячъ людей болъе чъмъ зрълаго возраста были бы оторваны отъ производительнаго труда и сведены въ команды, для обученія которыхъ не хватало бы офицеровъ... они стали бы только благодарнымъ элементомъ для пропаганды. Обиліе «бородачей» и ихъ роль въ революціонные дни въ тылу и на фронтъ достаточно оправдывають такую точку зрѣнія»1).

Но Императрица видить въ Распутинъ и «Божьяго человъка», который неоднократно спасалъ Ея Сына отъ смерти. Среди окружающей лжи и лицемърія Она все больше и больше върить людямъ простымъ, по душъ или по положенію. Она довъряетъ А. А. Вырубовой — этому большому ребенку съ пре-

¹) П. П. Стремоуховъ. Императрица Александра Өеодоровна въ Ея письмахъ. Русская Лътопись, книга VI, стр. 83.

даннымъ сердцемъ, Она въритъ сърому русскому мужику Распутину.

Такое довъріе, но въ гораздо болъе сильной степени, оказывали разнымъ простымъ людямъ очень многіе монархи, русскіе и иностранные. Сколько сановниковъ Россійской Имперіи начали свою карьеру тъмъ, что «торговали блинами», «чистили Царскіе сапоги», или «пъли на клиросъ»? Не довърялъ ли Императоръ Павелъ I болъе всего своему брадобрею Кутайсову, также, какъ другой брадобрей былъ ближайшимъ совътникомъ Людовика XI? Не совътовался ли о государственныхъ дълахъ съ простымъ крестьяниномъ Томасомъ Мартэнъ умнъйшій скептикъ Людовикъ XVIII и впослъдствіи его братъ Карлъ. X?

И такими примърами полна вся исторія. Однако, никто не обвиняєть ни Петра Великаго, ни Павла І, ни Людовика ХІ, ни Людовика XVIII, ни Карла Х, что они довъряли мужику или брадобрею больше, чъмъ своимъ родовитымъ сановникамъ. Почему же вдругъ такое негодованіе въ отношеніи Императора Николая ІІ и Императрицы Александры Өеодоровны?

Если бы Распутина возвели въ свътлъйшіе, какъ Меншикова, или въ графы, какъ Кутайсова; если бы его облачили въ шитый золотомъ мундиръ и отвели ему для жительства богатый дворецъ, то петроградская знать, многіе представители которой сами происходили изъ такихъ же выслужившихся въ разное время простолюдиновъ, потянулась бы, безъ всякаго сомнънія, къ новому сановнику и аристократу. Распутинъ же оставался просто мужикомъ въ поддевкъ и потому его, презирали.

Но и самое пресловутое «политическое вліяніе» его — чиствишій миюъ, и тѣ, которые утверждають это, не могутъ привести конкретныхъ примѣровъ такого вліянія. Совершеннѣйшая ложь, что кто-либо изъ министровъ могъ быть назначенъ или смѣщенъ по желанію Распутина.

Такъ, этому вліянію приписывають назначеніе А. Д. Протопопова министромъ внутреннихъ дѣлъ. Между тѣмъ въ дѣйствительности Протопоповъ былъ назначенъ по настоянію Родзянко,
при чемъ кандидатура эта поддерживалась также англійскимъ
королемъ, министромъ иностранныхъ дѣлъ Сазоновымъ и военнымъ министромъ генераломъ Шуваевымъ. Такимъ образомъ
Протопоповъ былъ "persona grata" никакъ не у «правыхъ»; его
общественная карьера, положеніе товарища предсѣдателя Госу-

дарственной Думы, предсъдателя парламентской комиссіи, ѣздившей за границу, пребываніе его въ «прогрессивномъ блокѣ» — все это дѣлало его желаннымъ кандидатомъ именно оппозиціи. Ни о какомъ вліяніи Распутина на это назначеніе тогда никто, конечно, и не заикался. Клевета эта была сфабрикована тогда, когда оказалось, что новый министръ внутреннихъ дѣлъ не желаетъ повиноваться указамъ Родзянко и прогрессивнаго блока, а ведетъ свою линію.

Именно въ это время, дабы скомпрометировать Протопопова, этого фаворита Государственной Думы внезапно обратили въ распутинскаго ставленника. Пусть это противоръчило тъмъ панегирикамъ, которые тъ же люди столь недавно ему воспъвали, съ этимъ родзянковская компанія не считалась.

Но если Распутинъ никого не «назначалъ», то онъ также никого и не «смъщалъ». Графъ Коковцовъ, ярый врагъ Распутина, оставался долгіе годы предсъдателемъ Совъта Министровъ, а И. Л. Горемыкинъ, къ которому Распутинъ относился съ уваженіемъ, пробылъ на этомъ посту сравнительно короткое время. Генералъ Воейковъ, не любившій Распутина, который платилъ ему тъмъ же, оставался дворцовымъ комендантомъ до самой революціи. Также оставался ялтинскимъ градоначальникомъ до своей смерти генералъ Думбадзе, выславшій Распутина изъ Ялты и открытый его врагъ. Но все это не мъшало оппозиціи утверждать, что всъ враги и недоброжелатели Распутина платились за это своимъ положеніемъ и карьерой.

При обслъдованіи впослъдствіи роли Распутина Чрезвычайной слъдственной комиссіей, никакихъ слъдовъ вліянія Распутина на правительственныя лица и учрежденія, кромъ записокъ съ просьбами объ ускореніи мелкихъ дѣлъ о пенсіяхъ, пособіяхъ и тому подобныхъ, найти не удалось. Эти записки писались обыкновенно «старцемъ» по утрамъ, на пріемахъ въ его маленькой квартиръ, въ которой толпились просители. Распутинъ раздавалъ имъ горстями деньги, которыя онъ вытаскивалъ изъ кармана, а если его просили о мелкомъ заступничествъ, то онъ тутъ же писалъ на клочкъ бумаги свои знаменитыя записки: «Енералу Фавейку. Милай, дорогой, устрой ее. Григорій». Этимъ заканчивалось и дъло, и «вліяніе» Распутина.

Частыя посъщенія Распутинымъ Дворца также сплошная легенда; никто безъ въдома дворцоваго коменданта и началь-

ника дворцовой охраны проникнуть во Дворецъ не могъ, а оба они, и генералъ Воейковъ, и генералъ Спиридовичъ, свидътельствуютъ о томъ, что Распутинъ бывалъ тамъ чрезвычайно ръдко.

Не приходится говорить и о «неприличномъ поведеніи» старца во Дворцѣ, о чемъ такъ много ходило самыхъ отвратительныхъ слуховъ. Слѣдователь А. Ф. Романовъ, которому въ Чрезвычайной слѣдственной комиссіи было поручено изучить «дѣло Распутина», утверждаетъ что «тамъ (во Дворцѣ) онъ не былъ ни пьянъ, ни распущенъ. Тамъ онъ говорилъ о Богѣ и нуждахъ народныхъ»¹). О другихъ слухахъ, позорящихъ уже самую Императрицу и связанныхъ съ именемъ Распутина, А. Ф. Романовъ отзывается какъ о «гнусной легендѣ», о «нелѣпости, которую стыдно даже опровергать», о «позорной клеветѣ, которая заставляла, какъ показали свидѣтели, несчастную Царицу плакать цѣлыя ночи горькими, безсильными слезами».

Такова была дѣйствительность, но оппозиція полагала, что въ Распутинъ она имѣетъ крупный козырь противъ Государя и Императрицы, при условіи, конечно, должной обработки общественнаго мнѣнія. И эта обработка шла усиленнымъ темпомъ. О безграничномъ вліяніи Распутина на Государя, о его постоянныхъ посѣщеніяхъ Дворца, объ его оргіяхъ плелись цѣлыя легенды съ невѣроятными унизительными подробностями. Источникомъ этихъ легендъ были «салоны» и думскіе круги во главъ съ Родзянко.

Сознавая, однако, безпочвенность всѣхъ этихъ обвиненій, Родзянко дѣятельно занялся составленіемъ «дѣла» о Распутинѣ. Къ этой работѣ была привлечена цѣлая комиссія: Гучковъ, Бадмаевъ, Родіоновъ и другіе. Тутъ всѣ средства были пущены въ ходъ; графъ Сумароковъ добывалъ «свѣдѣнія» черезъ своего агента за границей, Родіоновъ доставилъ выкраденныя будто бы письма Императрицы и Великихъ Княженъ, князь Юсуповъ доносилъ о томъ, что происходитъ во Дворцѣ. Великимъ информаторомъ этой тайной компаніи былъ монахъ-разстрига, извѣстный скандалистъ Иліодоръ, личный врагъ Распутина.

Къ шпіонству, клеветъ и кражъ Родзянко и его компанія прибавили подлогъ; такъ, напримъръ, по рукамъ ходила отпеча-

<sup>1)</sup> А. Ф. Романовъ. Императоръ Николай II и Его Правительство (по даннымъ Чрезвычайной слъдственной комиссіи), Русская Лътопись, книга II, стр. 1—38.

танная въ громадномъ количествъ экземпляровъ «фотографія, на которой, въ обстановкъ оконченнаго объда или ужина — столъ съ остатками ъды, недопитыми стаканами, — изображены Распутинъ и какой-то священникъ съ какими-то смъющимися женщинами; сзади ихъ балалаечники. Впечатлъніе кутежа въ отдъльномъ кабинетъ. При ближайшемъ изслъдованіи этой фотографіи Чрезвычайной слъдственной комиссіей было обнаружено, что на ней вытравлены двъ мужскія фигуры: одна между Распутинымъ и стоящей рядомъ съ нимъ сестрой милосердія, а другая между священникомъ и стоящей рядомъ съ нимъ дамой. Въ дальнъйшемъ оказалось, что фотографія была снята въ лазаретъ имени Императрицы послъ завтрака по поводу открытія. «Два лица» взяли подъ руки — одинъ Распутина и сестру милосердія, а другой — священника и одну даму, привели ихъ въ столовую, старались ихъ разсмъщить и въ такомъ видъ сфотографировалъ ихъ заранъе приглашенный фотографъ. Затъмъ иниціаторы вытравили свои изображенія и предполагали представить фотографію Императрицъ въ доказательство безпутнаго поведенія Распутина»1).

Пресловутому монаху-разстригъ Иліодору, сбъжавшему заграницу, была заказана книга «разоблаченій» о Распутинъ. Сочиненіе это, вышедшее подъ трескучимъ названіемъ «Святой чортъ», содержало рядъ телеграммъ съ номерами и датами, которыми Распутинъ будто бы обмънивался съ Высокими Особами. Чрезвычайная слъдственная комиссія установила, что всъ эти телеграммы подложныя и никогда посылаемы не были.

Но этимъ подлоги не ограничились. Родзянковская компанія надъялась шантажировать Государя выкраденнымъ письмомъ Императрицы къ Распутину. Но это письмо оказалось стольчистымъ и благороднымъ, что оно могло бы служить только къчести Императрицы, потому Родзянко ръшилъ его утаить, а въобращеніе были пущены подложныя «копіи» этого письма, совершенно иного содержанія.

Вдовствующая Императрица Марія Өеодоровна, узнавъ о существованіи украденнаго письма, потребовала его у Родзянко. Когда же послъдній въ этомъ Ей отказалъ, Она спросила:

«Не правда ли, вы его уничтожите?»

<sup>1)</sup> А. Ф. Романовъ. Императоръ Николай II и Его Правительство. Русская Лътопись, книга II, стр. 19.

«Да, Ваше Величество, я его уничтожу», объщалъ Родзянко и тутъ же прибавляетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «это письмо и по сейчасъ у меня»<sup>1</sup>).

Предсъдатель Государственной Думы солгалъ Императрицъ, какъ онъ лгалъ всюду и вездъ.

Впослѣдствіи, уже въ эмиграціи, раскаяніе, проснувшаяся совѣсть или просто страхъ передъ общественнымъ мнѣніемъ заставили Родзянко сдѣлать слѣдующее заявленіе: «Я самымъ рѣшительнымъ и категорическимъ образомъ отбрасываю появившіяся въ послѣдніе дни царствованія Николая ІІ недостойныя и грязныя инсинуаціи на Царскую Чету, всѣ тѣ памфлеты бульварнаго характера, которые принимались легко на вѣру взбудораженной толпой... Да будетъ грѣшно и позорно не только тѣмъ, кто это говорилъ, но и тѣмъ, кто смѣлъ тому повѣрить»²).

Нельзя произнести надъ самимъ Родзянко болѣе строгаго осужденія нежели то, которое заключается въ этихъ словахъ.

Но вся эта клеветническая дѣятельность Думской группы была только подготовкой: чтобы превратить ее во всероссійскій скандаль быль задумань слѣдующій плань: Распутина обвинять въ печати въ хлыстовствѣ; такъ какъ «старцу» уже была создана репутація близкаго къ Царской Семьѣ человѣка, то обвиненіе его въ принадлежности къ запрещенной закономъ сектѣ ляжетъ тѣнью, въ глазахъ православныхъ, и на самого Царя. Если брошюру или газету конфискуютъ, то въ Государственной Думѣ будетъ сейчасъ же предъявленъ Правительству запросъ, при обсужденіи котораго, съ парламентской каведры, возможно будетъ, черезъ Распутина, чернить и поносить Государя и Императрицу.

Все это было разыграно въ точности. Была написана невъроятно пасквильная брошюра, которую, въ выдержкахъ, помъстили и въ Гучковскомъ «Голосъ Москвы»; пасквиль и номеръ газеты были, конечно, изъяты изъ обращенія и въ Государственной Думъ былъ внесенъ запросъ. Обвиненіе Распутина въ сектантствъ было совершенно вздорное; Чрезвычайная слъдственная комиссія, въ своемъ стремленіи найти улики противъ Распутина, поручила разсмотръніе этого вопроса профессору Московской

¹) М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Архивъ Русской Революціи. Томъ XVII, стр. 39—42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) М. В. Родзянко. Тамъ же, стр. 20 и 26.

Духовной академіи по кабедръ сектантства Громогласову, который по изслъдованіи всего имъющагося матеріала пришелъ къ заключенію, что ни въ поступкахъ, ни въ словахъ и писаніяхъ Распутина нътъ ни малъйшаго признака хлыстовства<sup>1</sup>).

Все же, съ такимъ легковъснымъ обвинительнымъ матеріаломъ Родзянко дерзнулъ поъхать къ Государю. Судить объ этомъ пріемъ мы можемъ только по запискамъ самого Родзянко, отличающимся вообще тономъ нестерпимаго хвастовства; но, какъ человъкъ неумный, онъ не могъ и не умълъ искажать правду достаточно тонко, чтобы дълать ложь правдоподобной; поэтому сквозь бахвальство и выдумки, въ разсказъ Родзянко все же просвъчиваетъ канва дъйствительныхъ фактовъ, а иногда даже прорываются по истинъ изумительныя признанія.

Эти свойства родзянковскихъ повъствованій и позволяютъ намъ судить о томъ, насколько докладъ его вышелъ неудачнымъ и конфузнымъ для него.

Государь былъ широко образованъ; Онъ особенно хорошо былъ освъдомленъ въ вопросахъ церковныхъ и религіозныхъ. Ему не трудно было сразу убъдиться во всей вздорности обвиненія Распутина въ хлыстовствъ; выслушавъ внимательно Родзянко, Онъ задалъ ему нъсколько простыхъ и мъткихъ вопросовъ, смутившихъ обвинителя.

Растерявшійся Родзянко сослался на брошюру Михаила Новоселова и сразу перешель къ другому обвиненію: Распутинь агентъ масоновъ; и, увидъвъ недоумъніе Царя передъ этой новой нельпостью, Родзянко пустилъ въ ходъ послъднее отравленное средство: присутствіе Распутина грозитъ серьезной опасностью для Наслъдника.

Ударъ былъ разсчитанъ вѣрно — поразить Государя въ Его отцовское сердце. И Царь, по словамъ Родзянко, взволновался. Но на Его вопросъ объ основаніяхъ для опасеній, Родзянко отвѣчать было нечего; его воображеніе отказалось придти ему на помощь ²).

Родзянко, несмотря на всю свою наглость, не ръшился сказать Государю о другомъ слухъ, который въ то время усиленно

<sup>1)</sup> В. М. Рудневъ. Правда о Царской Семьъ. Русская Лътопись, кн. ll, стр. 43—44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи, стр. 45.

распространялся въ «обществъ»: Распутинъ — нъмецкій агентъ. Такое прямое обвиненіе, конечно, вызвало бы тотчасъ же строгое разслъдованіе, чего Родзянко именно не хотълъ, ибо вся сплетенная клевета могла распространяться, какъ плъсень, только въ темнотъ и неминуемо исчезла бы при яркомъ свътъ. Но слухъ, пущенный о шпіонской д'ятельности Распутина и объ его стараніяхъ убъдить Государя заключить сепаратный миръ, держался такъ упорно, что, несмотря на его вздорность, французскій посоль Палеологъ нашелъ нужнымъ слухъ провърить. Онъ встрътился съ Распутинымъ въ одномъ частномъ домъ и имълъ съ нимъ разговоръ, который произвелъ на него столь благопріятное впечатлъніе, что собесъдники, разставаясь, обнялись 1). Но личными впечатлъніями посоль не ограничился. «Я организоваль вокругь Распутина съть наблюденій и информацій; смъю думать, что я былъ прекрасно освъдомленъ о всъхъ его дъйствіяхъ; никогда я не получилъ малъйшаго указанія на то, что онъ, будто бы, толкалъ Государя на заключение съ германцами сепаратнаго мира».

И когда Палеологъ объ этомъ прямо спросилъ самого Распутина, то «старецъ» столь же прямо ему отвътилъ: «Дураки есть вездъ. Я постоянно говорю Государю, что мы должны воевать до побъднаго конца».

«Вотъ какъ Распутинъ говорилъ о войнъ въ своихъ бесъдахъ съ Государемъ и Императрицей, и этому я имъю еще и другія доказательства», заканчиваетъ свой разсказъ Палеологъ.

Люди, имъющіе здоровую голову на плечахъ, конечно не върили въ «измъну» Распутина. Но «дураки», по выраженію Распутина, могли върить, и этимъ создавалась та атмосфера, которая и нужна была заговорщикамъ. Изъ сопоставленія этихъ двухъ клеветническихъ обвиненій: «Распутинъ нъмецкій агентъ, Распутинъ управляетъ Россіей», «дураки» выводили заключеніе,

<sup>1)</sup> Такъ разсказываетъ Палеологъ этотъ случай въ своихъ воспоминаніяхъ, появившихся въ 1924 г. подъ названіемъ «La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre», т. І, стр. 308—311. Впослъдствіи, въ другомъ своемъ сочиненіи "Alexandra Féodorovna, Impératrice de Russie", изданномъ въ 1932 г., бывшій посолъ повторяетъ свой разсказъ о встрычь съ Распутинымъ, но, подъ вліяніемъ «общественнаго мнѣнія», уснащаетъ его нѣсколькими бранными словами по адресу «старца» и скромно умалчиваетъ объ объятіяхъ съ нимъ (стр. 145—146).

что нъмецкій агентъ управляетъ Россіей, а такъ какъ такое положеніе, конечно, терпимо быть не можеть, то, слъдовательно, нужно сдълать революцію. Но этой же клеветой Распутина прямо подводили подъ револьверъ убійцъ, заранъе давъ имъ отпущеніе за уничтоженіе «нъмецкаго агента». Этимъ именно впослъдствіи и оправдывался князь Юсуповъ въ своихъ французскихъ воспоминаніяхъ. Онъ подтверждаетъ свое обвиненіе Распутина слъдующимъ фактомъ: однажды, будучи у Распутина, онъ увидълъ, какъ онъ разговариваетъ въ столовой съ нъсколькими «подозрительными лицами»: «Четверо изъ нихъ были опредъленно еврейскаго типа. Трое другихъ странно походили другъ на друга: у нихъ былъ красноватый цвътъ лица, свътлые волосы и маленькіе глаза... Они что-то записывали, вытаскивали бумажки изъ кармановъ и пересмъивались»<sup>1</sup>). Сомнънія нътъ, — это были нъмецкіе шпіоны, и князь тотчасъ же ръшилъ Распутина убить.

Трудно допустить все-таки, чтобы князь Юсуповъ могъ повърить хотя на одну минуту, что Распутинъ сталъ бы принимать семь нъмецкихъ агентовъ у себя на квартиръ, находящейся днемъ и ночью подъ неусыпнымъ наблюденіемъ цълаго штата сыщиковъ, которые не только стояли у воротъ, но и на лъстницъ и даже въ передней, записывая имена всъхъ посътителей и точный часъ ихъ прихода и ухода. Но тъмъ не менъе князь Юсуповъ распространялъ по Петрограду, что Распутинъ измънникъ и что онъ въ этомъ лично убъдился. Какъ «дураки» могли бы не върить столь родовитому свидътелю, къ тому же свойственнику Династіи?

Между тъмъ оппозиція, пользуясь отравленнымъ оружіемъ, сама была весьма близка къ измѣнѣ. Самый переворотъ во время войны былъ измѣной, а къ тому же этотъ переворотъ, спасавшій Германію отъ гибели, былъ совершенъ не безъ участія нѣмецкихъ денегъ. Мало того, многіе изъ «дѣятелей» оппозиціи проявляли тогда же необыкновенную «симпатію» къ непріятелю. Керенскій, какъ извѣстно, былъ пораженецъ; его другъ Муравьевъ, впослѣдствіи предсѣдатель Чрезвычайной комиссіи, состоялъ открыто, во время войны, повѣреннымъ нѣмецкихъ фирмъ. Внесенный въ Государственную Думу

<sup>1)</sup> Prince F. Youssoupoff. La fin de Raspoutine, crp. 125.

законопроектъ о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія въ Россіи таинственно тормозился, и бюро прогрессивнаго блока отстранило даже докладчика по этому законопроекту, князя Мансырева. Несмотря на требованіе націоналистовъ, Милюковско-Гучковское большинство Думы отказывалось исключить депутата Лемпицкаго, поступившаго въ германскую армію и сражавшагося противъ Россіи.

Конечно, можно и должно отдать справедливость преданности Престолу и Россіи русскихъ върноподданныхъ, выходцевъ изъ Германіи; ничего не было и не могло быть болѣе нелѣпаго какъ господствовавшее тогда въ нѣкоторыхъ кругахъ «внутреннее германофобство». Но лицемѣріе оппозиціи въ этомъ и заключалось, что, тайно потворствуя непріятелю, оно обвиняло, вмѣстѣ съ тѣмъ, Правительство и самую Императрицу въ «нѣмецкихъ симпатіяхъ».

Къ стыду для Великобританіи, ея посоль, какъ мы уже говорили, опозорился участіемь въ заговорь противъ Правительства, при которомъ онъ былъ аккредитованъ. Англійское посольство сдълалось конспиративнымъ центромъ, въ которомъ велся подкопъ подъ русскую Монархію и мощь Россіи. Конечно, сэръ Джорджъ Бьюкененъ весьма мало интересовался формой правленія въ Россіи. Его озабочивалъ только вопросъ о Константинополь и Дарданеллахъ и господствующемъ вліяніи Россіи на посльвоенномъ мирномъ конгрессъ. Къ этому моменту Англіи нужна была не Россія сильная, а Россія слабая, и посоль заранъе готовъ былъ поддержать всякое правительство, которое согласилось бы отказаться отъ условій, заключенныхъ между союзниками въ пользу Россіи.

Конечно, ни Государь, ни Его Правительство никогда не пошли бы на такое малодушное предательство русскихъ интересовъ, но «либеральное» общество смотръло на этотъ вопросъ иначе. Въ то время, какъ Государь подчинялъ политику національнымъ интересамъ Россіи, «общество» подчиняло эти интересы успъху революціи.

Палеологъ отмъчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ поразительное безразличіе, съ которымъ Государственная Дума относилась къ результатамъ для Россіи побъдной войны. «Параграфъ министерской деклараціи, касающійся Константинополя,

не вызвалъ отзвука ни въ публикъ, ни въ Думъ», записываетъ онъ 4 декабря 1916 года. «Вотъ уже нъсколько мъсяцевъ, какъ я наблюдаю въ народной душъ это постепенное исчезновеніе византійской мечты». А въ салонахъ столицы безъ обиняковъ заявляютъ послу, что «никто больше не думаетъ о Константинополъ»<sup>1</sup>). Такимъ образомъ, легко можно понять, почему англійскій посолъ поддерживалъ тъхъ, кто «не думали больше о Константинополъ», противъ Того, Кто думалъ о Царьградъ, какъ о русскомъ оплотъ на Ближнемъ Востокъ.

27 октября 1916 года, на банкетъ англо-русскаго общества британскаго флага, Бъюкененъ произнесъ ръчь, въ которой, говоря о цъляхъ войны, онъ ни намекомъ не упомянулъ о Константинополъ и о проливахъ. Въ отвътной своей ръчи, полной цвътистыхъ комплиментовъ по адресу Англіи, Родзянко также обошелъ молчаніемъ историческія стремленія Россіи, осуществленіе которыхъ было ей объщано союзниками. Такимъ образомъ, молчаливый сговоръ между посломъ и оппозиціей состоялся; будущее революціонное правительство отказывалось отъ Константинополя; три милліона русскихъ солдатъ отдали свою жизнь напрасно.

Но недостаточно было заручиться согласіемъ новаго режима; нужно было еще нанести смертельный ударъ власти существующей и правящей. Этой-то цѣли сэръ Джорджъ и посвятилъ вторую часть своей рѣчи. Прозрачными намеками упомянулъ онъ о какомъ-то заговорѣ, будто бы существующемъ въ пользу заключенія сепаратнаго мира, и, наконецъ, весьма дерзко заявилъ, что недостаточно одержать побѣду на полѣ брани, но что нужно еще побѣдить и внутреннихъ враговъ. Всѣ поняли, о комъ шла рѣчь: внутренніе враги — это Государь и Его Правительство.

Эта наглая рѣчь зарвавшагося британца и послужила трамплиномъ для знаменитаго Милюковскаго выступленія 1 ноября въ Государственной Думѣ. Вотъ что было условлено для этой манифестаціи. Нѣсколько членовъ Думы, изъ крайнихъ лѣвыхъ, обрушатся съ рѣзкими нападками на предсъдателя Совѣта Министровъ Штюрмера, обвиняя его въ измѣнѣ. Милюковъ под-

<sup>1)</sup> M. Paléologue. La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, T. III, crp. 107.

хватитъ это обвиненіе, ссылаясь на рѣчь Бьюкенена, и закончитъ выпадомъ противъ Императрицы. Но, осторожности ради, Милюковъ формулируетъ это обвиненіе въ видѣ оглашенія цитаты изъ нѣмецкой газеты, въ которой говорилось, что назначеніе Штюрмера произошло по желанію Императрицы: «Das ist der Sieg der Hofpartei, die sich um die junge Zarin gruppiert».

Такимъ образомъ изъ рѣчи Милюкова выходило, что Императрица поддерживала измѣнниковъ. Однако, Родзянко, струсивъ, отказался взять подъ свою отвѣтственность эту манифестацію Милюкова. Послѣ своей вступительной рѣчи онъ заявилъ себя нездоровымъ и передалъ предсѣдательствованіе товарищу предсѣдателя Варунъ-Секрету, который, впослѣдствіи, отговорился тѣмъ, что не понялъ цитаты Милюкова и потому его и не остановилъ.

Эта мерзкая комедія была разыграна въ точности; Родзянко ушелъ, и Милюковъ могъ безпрепятственно произнести свою «историческую» рѣчь, въ которой онъ, передъ націей и арміей, бросалъ въ русское Правительство и въ русскую Императрицу самую злостную и подлую клевету.

Ръчь эта, по справедливости, разсматривается какъ «штурмовой сигналъ» русской революціи.

Въ ту же ночь Родзянко получилъ отъ предсъдателя Совъта Министровъ письмо слъдующаго содержанія:

«Милостивый Государь Михаилъ Владиміровичъ.

До свъдънія моего дошло, что въ сегодняшнемъ засъданіи Государственной Думы, членъ Думы Милюковъ въ своей ръчи позволилъ себъ прочитать выдержку изъ газеты, издающейся въ одной изъ воюющихъ съ нами странъ, въ которой упоминалось Августъйшее имя Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры Өеодоровны въ недопустимомъ сопоставленіи съ именами нъкоторыхъ другихъ лицъ, при чемъ со стороны предсъдательствовавшаго не было принято никакихъ мъръ воздъйствія.

Придавая совершенно выдающееся значение этому обстоятельству, небывалому въ лътописяхъ Государственной Думы, и не сомнъваясь въ томъ, что вами будутъ приняты ръшительныя мъры, я былъ бы весьма признателенъ вашему превосходитель-

ству, если бы вы сочли возможнымъ увъдомить меня о поставленномъ ръшеніи вами»<sup>1</sup>).

Съ своей стороны, министръ двора графъ Фредериксъ написалъ Родзянко, призывая его къ приличію, напоминая ему, что онъ имъетъ честь носить званіе камергера Высочайшаго Двора, а также просилъ его увъдомить о томъ, что онъ имъетъ въ виду предпринять по поводу упоминанія Царскаго имени въ ръчи Милюкова.

Одновременно Штюрмеръ, въ другомъ письмѣ, просилъ доставить ему копію стенограммы безъ цензуры предсѣдателя, сообщая, что рѣчь Милюкова можетъ быть предметомъ судебнаго преслѣдованія.

Дъло принимало тревожный оборотъ. Родзянко, одинаково трусившій и предъ своими строгими сообщниками и передъ Правительствомъ, офиціально отвътилъ обоимъ министрамъ, что онъ не обязанъ передъ ними отчитываться, но все же не посмѣлъ не послать полной стенограммы, а Фредериксу поспѣшилъ секретно написать, объщая ему исключить изъ этой стенограммы выраженія, касающіяся Императрицы. Но и тутъ Родзянко, по обыкновенію, солгалъ: офиціально фразы эти были выпущены, но, въ дъйствительности, громадное количество экземпляровъ ръчи Милюкова, въ неизмѣненномъ видъ, было отпечатано и распространено по всей Россіи.

Читавшіе ее думали, что въ Государственной Думѣ Милюковъ долженъ былъ говорить иносказательно и вкладывали въ его рѣчь больше, чѣмъ въ дѣйствительности было сказано. Для отвѣтственнаго заявленія «испытаннаго вождя оппозиціи» должны были, очевидно, имѣться солидныя данныя. И никто не могъ предполагать, что у Милюкова, въ сущности, никакихъ матеріаловъ не было, что рѣчь его переполнена была сплетнями, что канвой для этой рѣчи (по утвержденію Милюкова) послужили показанія авантюриста — арестованнаго Манасевича-Мануилова — дошедшія до парламентской трибуны черезъ третьи руки — и безотвѣтственныя цитаты изъ вѣнской газеты «Neue Freie Presse». Надо признать, что въ историческомъ аспектѣ «зна-

<sup>1)</sup> Текстъ этого письма приведенъ въ статъв Родзянко «Крушеніе Имперіи» (Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 147). Однако, нъкоторая неуклюжесть слога позволяетъ думать, что письмо приведено Родзянко въ измъненномъ вилъ.

менитая» рѣчь поражаетъ своей необоснованностью во всѣхъ частяхъ» $^{1}$ ).

Вся эта возмутительная провокація и непонятное безучастіє власти, которая такъ и не рѣшилась преслѣдовать виновниковъ, вызвали въ національныхъ кругахъ сильное возмущеніе. Даже старый революціонеръ В. Л. Бурцевъ, хорошо освѣдомленный объ источникахъ Милюкова, былъ глубоко возмущенъ его выходкой и тогда же заявилъ: «Рѣчь историческая, но она вся построена на лжи»²). Такимъ образомъ подготавливалась буря, которая вскоръ разразилась.

Въ засъданіи Думы 22 ноября, членъ Думы Н. Е. Марковъ II-ой, отвъчая, между прочимъ, на ръчь Милюкова, показаль, ссылаясь на документы, всю подоплеку затъянной провокаціи. Рѣчь Маркова не могла поколебать, конечно, распропагандированнаго и революціонно-настроеннаго большинства Думы, но отзвуки ея въ общественномъ мнѣніи могли оказаться весьма нежелательными для престижа оппозиціи. Необходимо было заставить оратора замолчать; для этого были пущены въ ходъ обычные «культурные» пріемы парламента: крики, свистки, ругательства, стукъ пюпитровъ. Напрасный трудъ! Марковъ II-ой, казалось, приросъ къ кафедръ всей своей грузной фигурой и невозмутимо продолжалъ свои разоблаченія, которыя приходилось записывать стенографисткамъ. Оставалось одно средство: лишить оратора слова. Внимательно следившій за речью, Родзянко ждалъ удобнаго момента. И въ то время, какъ Марковъ бросилъ одному изъ крикуновъ: «Стемпковскій, успокойтесь!», Родзянко остановилъ его и лишилъ слова. Фокусъ былъ продъланъ и Милюковъ оказался избавленнымъ отъ непріятнаго оппонента.

Возмущенный этимъ произволомъ, сознавая себя жертвой самаго грубаго злоупотребленія предсъдательской властью, Н. Е. Марковъ, обернувшись къ Родзянко, бросилъ ему въ лицо: «Вы старый дуракъ и мерзавецъ!»<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> С. Мельгуновъ. На путяхъ къ дворцовому перевороту, стр. 72.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 72.

<sup>3)</sup> Весь этотъ инцидентъ приведенъ по газетнымъ отчетамъ, по статъъ Родзянко «Крушеніе Имперіи» и по разсказу Маркова ІІ-го, сдъланному послъднимъ лично автору. Слъдуетъ замътить, что слова Маркова ІІ-го: «Вы старый дуракъ» были исключены изъ стенограммы по распоряженію Родзянко, который предпочелъ сохранить слово «мерзавецъ».

Родзянко поблъднълъ и замеръ въ недоумъніи, графъ Бобринскій, сидъвшій рядомъ, въ страхъ схватился за графинъ. Потомъ, оправившись, Родзянко позвонилъ и сказалъ громкимъ голосомъ:

«Депутатъ Марковъ II-й позволилъ себъ тяжело оскорбить предсъдателя Думы въ безпримърныхъ выраженіяхъ. Поэтому я передаю предсъдательствованіе старшему товарищу, который доложитъ Государственной Думъ весь инцидентъ и предложитъ его обсудить». Поднялась суматоха, многіе не разслышали словъ Маркова и не понимали, что случилось. Послышались возгласы, вопросы: «Какъ онъ оскорбилъ? что онъ сказалъ?»

Графъ Бобринскій, принявъ предсъдательствованіе, сообщилъ Думъ о происшедшемъ и предложилъ примънить къ Маркову II-му «высшую мъру» дисциплинарнаго взысканія, исключеніе на 15 засъданій, что и было сдълано.

По существующимъ правиламъ, провинившіеся депутаты могли представить Думѣ свои объясненія, которыя сводились обыкновенно къ смягченію своего проступка. Когда же слово было предоставлено Маркову, онъ сдѣлалъ слѣдующее заявленіе:

«Я подтверждаю то, что я сказаль. Я хотъль оскорбить вашего предсъдателя и, въ его лицъ, я хотъль оскорбить васъ, господа. Здъсь были произнесены слова оскорбленія Высокихъ Лицъ и вы на нихъ не реагировали, въ лицъ вашего предсъдателя, пристрастнаго и непорядочнаго... я оскорбляю всъхъ васъ»<sup>1</sup>).

Случись выступленіе Маркова два года, или хотя годъ передъ этимъ, впечатлѣніе отъ него было бы совершенно другое. Но за это время политическое разложеніе пошло быстрымъ темпомъ; правая группа, и такъ никогда особеннымъ вліяніемъ не пользовавшаяся, почти совершенно завяла; нѣкоторые изъ ея наиболѣе талантливыхъ представителей: Пуришкевичъ, Шульгинъ, почуявъ возможную гибель монархическаго корабля, поспъшили перебраться на болѣе надежный, по ихъ мнѣнію, корабль революціи. На правыхъ скамьяхъ Думы оставалась группа перепуганныхъ, потерявшихъ вѣру въ себя, людей. Большая часть изъ нихъ, уступая давленію большинства, малодушно отреклись отъ Н. Е. Маркова, нѣкоторые вышли даже совсѣмъ изъ фракціи.

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. «Крушеніе Имперіи». Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 150.

Въ то же время оппозиція какъ всегда сумѣла раздуть весь инцидентъ, исказить его смыслъ, представить Родзянко въ роли жертвы долга, создать шумиху въ цѣляхъ возвеличенія Думы и посрамленія «правыхъ». На Родзянко посыпались визиты сочувствія, письма, телеграммы, карточки, и эта единственная попытка опровергнуть клевету на Императрицу была сорвана дружными усиліями «передового» общества.

Нъсколько дней спустя, бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ произнесъ въ Государственномъ Совѣтѣ убійственную для оппозиціи рѣчь. Съ цифрами въ рукахъ, ораторъ показалъ, что столь прославленныя «общественныя организаціи», будто бы снабжавшія армію вмѣсто неспособнаго Царскаго Правительства, въ дѣйствительности почти ничего для войны не сдѣлали. Такъ, напримѣръ, военно-промышленный комитетъ, управляемый Гучковымъ, едва оказался въ состояніи поставить полтора процента всѣхъ артиллерійскихъ заказовъ, которые были выполнены казенными заводами. «Оппозиція дѣлаетъ все для войны», сказалъ Н. А. Маклаковъ, «но для войны съ порядкомъ; она все дѣлаетъ для побѣды, но для побѣды надъ Правительствомъ. Здѣсь, въ тылу, пытаются обмануть Россію, но мы ее не предадимъ. Мы ей служили, мы вѣрили въ нее и съ этимъ чувствомъ мы будемъ бороться и умремъ за нее».

Пророческія слова! Двадцать м'всяцевъ спустя Н. А. Маклаковъ, в'врный присяг'в и долгу, доблестно палъ отъ пуль враговъ своего отечества — большевиковъ; въ это же время «герои революціи» — Керенскіе, Милюковы, Гучковы и Родзянки малодушно б'вжали изъ Россіи, спасаясь отъ зажженнаго ими же пожара.

Первые же дни вступленія Государя Императора въ Верховное Главнокомандованіе ознаменовались большой побѣдой на юго-западномъ фронтъ.

Арміи Лечицкаго, Щербачева и Брусилова подъ общимъ водительствомъ генералъ-адъютанта Иванова, внезапно для австрійцевъ, перешли въ контръ-наступленіе и, потъснивъ ихъ, взяли до 150 тысячъ плънныхъ.

Эта побъда имъла своимъ непосредственнымъ слъдствіемъ остановку всего катастрофическаго отступленія русскихъ армій въ льтнюю кампанію 1915 года.

Съ момента принятія на себя Верховнаго Главнокомандованія, Государь занялся подготовкой широкой операціи, которая

должна была рѣшить судьбу войны. Въ самомъ началѣ войны пришлось отказаться, по настоятельной просьбѣ французовъ, отъ выполненія плана, выработаннаго генеральнымъ штабомъ, и перейти въ энергичное наступленіе въ Восточной Пруссіи для облегченія французскаго фронта, тѣснимаго нѣмцами. Россіи это стоило арміи Самсонова, погибшаго въ бою, но за то Франція была спасена на Марнѣ. Теперь же предстояло предпринять новое наступленіе, единовременно на трехъ русскихъ фронтахъ: сѣверномъ, западномъ и юго-западномъ. Этотъ планъ, разсмотрѣнный на военномъ совѣтѣ 14 апрѣля 1916 года, былъ утвержденъ Государемъ и выполненіе его было назначено на середину іюня.

Главный ударъ опять направлялся по нѣмцамъ, а именно долженъ былъ наноситься западнымъ фронтомъ въ направленіи на Вильно, на юго-западный же фронтъ выпадала второстепенная задача привлечь на себя вниманіе наступленіемъ въ направленіи на Ковель. Но судьбѣ угодно было разрушить планъ русскаго штаба.

6 и 8 мая итальянская армія, атакованная австрійцами, потерпъла два серьезныхъ пораженія. Положеніе становилось весьма тревожнымъ, и итальянское главное командованіе стало настойчиво добиваться, какъ непосредственно, такъ и черезъ генерала Жоффра, немедленнаго наступленія русскихъ силъ на Австрію, въ помощь погибающей Италіи. Докладывая объ этомъ Государю, Алексъевъ указывалъ, что «выполненіе немедленной атаки, согласно настояній итальянской главной квартиры, неподготовленное и, при неустранимой нашей бъдности въ снарядахъ тяжелой артиллеріи, производимое только во имя отвлеченія вниманія и силъ австрійцевъ отъ итальянской арміи, не объщаетъ успъха. Такое дъйствіе поведетъ только къ разстройству нашего плана во всемъ его объемъ»¹).

Приходилось еще разъ ръшать вопросъ: готовить ли русскую побъду или спасать союзниковъ. Все болъе и болъе настойчивыя домоганія итальянцевъ и личная телеграмма короля Виктора Эммануила Государю вынудили Алексъева, съ разръщенія Государя, опередить назначенный срокъ для наступленія на юго-западномъ фронтъ. Побъдное наступленіе Брусилова, начавшееся 22 мая, дъйствительно спасло Италію отъ разгрома и

<sup>1)</sup> Всеподданнъйшій докладъ ген. Алексъева отъ 13 мая 1916 г. (Монархія передъ крушеніемъ. 1914—1917. Гос. изд. 1927, стр. 250.)

вызвало выступленіе Румыніи, но задуманная и подготовленная операція на всѣхъ фронтахъ, какъ предвидѣлъ генералъ Алексъевъ, не могла осуществиться и Россія потеряла лишній годъ войны. Роковой годъ! Не будь этой задержки, не восторжествовала бы революція 1).

Къ концу 1916 года положеніе на всѣхъ фронтахъ укрѣпилось, снаряды доставлялись въ достаточномъ количествъ, части были комплектованы и Ставка готовила, къ началу 1917 года, ръшительную кампанію противъ обезсильвшей Германіи.

Между тъмъ, все усиливавшаяся оппозиція со стороны Государственной Думы угрожала сорвать осуществленіе этого плана и парализовать дъятельность Правительства. Передъ Государемъ встала необходимость принять неотложное ръшеніе: или нанести крамольной шайкъ, подрывающей побъду, сокрушительный ударъ, разогнать Думу и обратиться съ воззваніемъ прямо къ населенію; или же войти съ оппозиціей въ соглашеніе, дабы выиграть время, необходимое для окончанія войны. Первый способъ былъ, конечно, и проще и върнъе; всъ лидеры оппозиціи, смѣлые на словахъ, были весьма робки на дѣлѣ, что они и доказали впослѣдствіи, когда власть оказалась въ ихъ рукахъ. Одна возможность военной диктатуры приводила ихъ въ трепетъ; осуществленіе же этой угрозы разсъяло бы какъ дымъ весь оппозиціонный духъ.

Но въ то время Государь могъ еще предполагать, какъ многіе, что ръшительныя дъйствія Правительства вызовуть хотя бы нъкоторый отпоръ, волненія, выступленія, которыя придется подавить силой. Такое подобіе гражданской войны, такое пролитіе русской крови въ тылу, въ то время когда она лилась на фронтъ, были для Государя предположеніемъ совершенно недопустимымъ. По натуръ стойкій въ Своихъ убъжденіяхъ, но мягкій въ Своихъ дъйствіяхъ, Государь съ самаго начала войны держался политики примиренія съ Государственной Думой и уступокъ ея требованіямъ. Подъ напоромъ Думы были уволены и министръ внутреннихъ дълъ Маклаковъ и предсъдатель Ссвъта Министровъ Горемыкинъ; дабы дать залогъ желанія совмъстной работы съ представителями общественности, Государь призвалъ въ министерство предводителя дворянства Сама-

<sup>1)</sup> Въ своихъ воспоминаніяхъ ген. Деникинъ, не освъдомленный объ этихъ переговорахъ съ Италіей, приписываетъ приказъ о преждевременномъ наступленія Брусилова легкомыслію Ставки.

рина, депутата Хвостова и, наконецъ, товарища предсъдателя Государственной Думы Протопопова, рекомендованнаго Ему Родзянко.

Всѣ эти уступки не только не смягчили оппозиціи, но вызвали ее на все новыя и новыя выходки. Всякое министерство, каково бы оно ни было, встрѣчало въ Думѣ рѣшительный, рѣзкій и грубый отпоръ и подвергалось невѣроятнымъ и самымъ клеветническимъ обвиненіямъ. Даже думскій ставленникъ Протопоповъ, какъ только обратился въ министра внутреннихъ дѣлъ, подвергся со стороны своихъ бывшихъ коллегъ самой безсовѣстной и жестокой травлѣ.

Въ октябръ этого года петроградское охранное отдъленіе представило министру внутреннихъ дълъ секретный докладъ о политическомъ положеніи въ странъ. Оно было весьма грозное. Пропаганда Гучкова, членовъ Думы, Земгора и германскихъ агентовъ на фронтъ возымъла свое дъйствіе, и въ нъкоторыхъ частяхъ замъчалось уже тревожное настроеніе. Помощникъ начальника штаба Верховнаго Главнокомандующаго ген. Клембовскій, съ цълью борьбы съ этимъ начинающимся разложеніемъ въ арміи, предложилъ организовать рядъ контръпропагандъ въ войскахъ, но сообщники заговорщиковъ, въ частности, ген. Рузскій, поспъшили возстать противъ этого плана, который и не былъ осуществленъ 1).

Измъна уже явно подрывала возможность побъды.

Всецъло преданный мысли о войнъ, о чести русскаго оружія, Государь пытался затормозить, хотя бы на срокъ, быстрое наступленіе революціи. Онъ пожертвовалъ Штюрмеромъ и поручилъ предсъдательствованіе въ Совътъ Министровъ А. Ө. Трепову, который до сихъ поръ пользовался, какъ будто, нъкоторой симпатіей либеральныхъ круговъ. Но и эта жертва оказалась напрасной: едва новый предсъдатель Совъта показался на трибунъ Государственной Думы для прочтенія деклараціи, какъ онъ былъ встръченъ настоящей бурей криковъ, ругательствъ и свистковъ и стукомъ кулаками по пюпитрамъ.

Треповъ выдержалъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ этотъ постоянный бой съ Думой и, наконецъ, просилъ Государя его освободить. Эта постоянная смѣна министровъ, получившая названіе «министерской чехарды», приписывалась, да приписывается

<sup>1)</sup> Красный Архивъ, кн. 17.

нѣкоторыми неисправимыми умами еще и теперь, капризу Государя. Между тѣмъ, почти всѣ перемѣны въ правительственномъ составѣ были произведены подъ давленіемъ Государственной Думы, и цѣль ихъ была, какъ сказано выше, выиграть время, не обострять конфликта, не создавать тяжкихъ затрудненій въ тылу въ то время, какъ подготавливался рѣшительный ударъ на фронтъ, обезпечивающій побѣдный конецъ войны.

Этимъ именно желаніемъ и объясняется рѣшеніе Государя составить безцвѣтное министерство подъ предсѣдательствомъ кн. Голицына, безъ опредѣленной окраски, способное ужиться съ взбунтовавшейся Думой и обезпечить, такимъ образомъ, арміи тѣ нѣсколько мѣсяцевъ относительнаго спокойствія въ тылу, которые необходимы были для завершенія задуманной операціи.

Между тѣмъ, заговоръ созрѣвалъ. Но если переворотъ являлся уже вопросомъ рѣшеннымъ, то заговорщики все еще колебались въ выборѣ способовъ его совершенія. Для подсчета своихъ силъ было рѣшено созвать въ декабрѣ общій съѣздъ Земгора; однако, у Правительства хватило мужества запретить эту манифестацію. Тогда кн. Львовъ собралъ у себя нѣсколькихъ лидеровъ оппозиціи и предложилъ имъ слѣдующій планъ: свергнуть Государя и замѣнить Его Великимъ Княземъ Николаемъ Николаемъ Николаемъ Николаевичемъ, который тотчасъ же призоветъ къ власти отвѣтственное министерство подъ предсѣдательствомъ, разумѣется, того же князя Львова. Однако, переговоры, веденные черезъ тифлисскаго городского голову Хатисова, не привели ни къ чему. Приходилось подготовить новый планъ, который и былъ вскорѣ вполнѣ выработанъ, какъ мы дальше увидимъ.

Въ это же время произошло событіе, хотя и совершенно неожиданное для общественнаго мнѣнія, но входящее также въ планъ заговорщиковъ. Въ ночь на 17 декабря въ Юсуповскомъ дворцѣ былъ убитъ Распутинъ. Можно, конечно, различно судить объ этомъ человѣкѣ; можно видѣть въ немъ простого мужика, случаемъ вознесеннаго до подножія Престола, сверхчеловѣка, обыкновеннаго кутилу, мудраго старца, честнаго Царскаго слугу, но въ одномъ мнѣніи расходиться нельзя: въ томъ, что за всю исторію Россіи едва ли было совершено болѣе подлое и трусливое преступленіе. Убійцы, мнящіе себя мстителями, могли открыто поразить своего врага пулей и смѣло понести за это отвѣтственность; они могли охотиться за нимъ, какъ террористы охотились за министрами и губернаторами; они могли

объявить ему войну, какъ революція Царскому режиму. Но они этого не сдълали. Распутинъ былъ заманенъ во дворецъ князя Юсупова и ему было поднесено отравленное угощеніе. Когда ядъ не подъйствоваль, то заговорщики стръляли въ беззащитнаго своего гостя, въ изступленіи били его кастетомъ и живого бросили въ прорубь ръки. Совершивъ свое черное дъло, они не только не имъли мужества въ немъ признаться, но дали своему Монарху честное слово, что въ преступленіи этомъ они не повинны. Честное слово убійцъ!...

Но за этими преступниками стояла другая воля; кто именно являлся вдохновителемъ убійцъ, въроятно, никогда точно не будетъ извъстно. Главными исполнителями были князь Ф.Ф. Юсуповъ, депутатъ В.М. Пуришкевичъ и докторъ санитарнаго отряда Пуришкевича Лазовертъ, а другой депутатъ В.А. Маклаковъ снабдилъ убійцъ ціанистимъ каліемъ и кастетомъ и въ день убійства уъхалъ въ Москву, чтобы обезпечить себъ alibi¹). Въ числъ участниковъ былъ и Великій Князь Дмитрій Павловичъ.

Ударъ былъ хорошо разсчитанъ; послать рядового террориста для убійства Распутина было, конечно, дъломъ не труднымъ, но и мало эффектнымъ, но толкнулъ на преступленіе «народнаго представителя» и родственника Царской Семьи являлось поистинъ мастерскимъ ходомъ: учитывая безнаказанность убійцъ, заговорщики устроили всенародную демонстрацію открытаго бунта высшихъ классовъ и безпомощности Правительства.

Если рѣчь Милюкова была первымъ ударомъ въ набатный колоколъ революціи, то выстрѣлъ кн. Юсупова былъ вторымъ ударомъ въ этотъ колоколъ. Третій и послѣдній ударъ долженъ

<sup>1)</sup> В. А. Маклаковъ, вопреки утвержденію В. М. Пуришкевича, отрицаетъ передачу имъ яда. (Изъ дневника В. М. Пуришкевича. Убійство Распутина.) По позднъйшимъ свъдъніямъ, видную роль въ подготовкъ убійства Распутина сыграла англійская контръ-развъдка. Въ іюнъ мъсяцъ 1933 г. сэръ Самуэль Хоръ, бывшій во время войны начальникомъ отдъленія Intelligence Service въ Россіи, призналъ, на банкетъ, что Государь и русское Правительство были столь увърены въ его участіи въ этомъ преступленіи, что послу сэру Джорджу Бьюкенену пришлось ъздить въ Царское Село. для объясненій. Другой англійскій офицеръ Локкеръ-Лампсонъ, вызванный въ качествъ свидътеля въ недавнемъ процессъ между кн. Юсуповой и одной кинематографической фирмой, показалъ, что онъ зналъ о готовящемся убійствъ. См. Ј. Jacoby. Raspoutine, стр. 101.

былъ прозвучать во Псковъ, какъ сигналъ чернымъ силамъ на растерзаніе несчастной, кровью истекающей Россіи.

Въ теченіе того же мѣсяца Императрица съ дочерьми посѣтила Новгородъ. Послѣ обхода раненыхъ въ лазаретахъ Государыня поѣхала помолиться въ Десятинный монастырь. Въ одной изъ келій, покрытая веригами, лежала почитаемая старица Марія Михайловна. Когда Императрица вошла въ келью, старица, простирая къ Ней изсохшія руки, воскликнула слабымъ голосомъ: «Вотъ идетъ мученица Царица Александра» и благословила Ее. «А ты, красавица, не страшись тяжелаго креста», повторила она нѣсколько разъ 1). Черезъ нѣсколько дней послѣ этого старицы не стало.

Этотъ 1916 годъ заходилъ, казалось, въ какомъ-то кровавомъ заревъ. Кровь въ окопахъ, кровь въ юсуповскомъ дворцѣ, болѣзнь Цесаревича. Тревожныя предчувствія, зловѣщія предзнаменованія ползутъ, какъ черныя тучи по этому огненному небу. Измѣна противъ Царя, противъ Россіи, противъ побѣды, противъ союзниковъ, назрѣвающая революція, а тамъ, въ отдаленіи, тѣнь большевизма, Ленинъ и его шайка, ожидающіе сигнала, который должны дать Родзянки и Гучковы.

Величественная тема для античной трагедіи, надъ героями которой властвуетъ слъпой и безжалостный Рокъ.

## 4. Военный заговоръ.

Ни коноваловская группа, ни Родзянко, ни даже соціалисты не питали никакихъ надеждъ на возможность совершенія переворота безъ согласія и реальной помощи военачальниковъ. Было совершенно очевидно, что Государь неуязвимъ среди арміи, пока высшее командованіе остается Ему върнымъ; только предательство генераловъ могло поставить армію передъ совершившимся фактомъ: отреченіе или даже смерть Государя.

Поэтому, съ самаго начала войны, революціонный центръ пытался обезпечить себъ содъйствіе генераловъ: были начаты переговоры, нащупывалась почва, возбуждались честолюбивыя мечты. Такимъ путемъ понемногу образовалась ячейка военныхъ, согласныхъ оказать помощь предстоящему перевороту.

<sup>1)</sup> Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — письмо отъ 12 декабря 1916 г.

Во главъ этой организаціи стояль Гучковъ. Вокругъ него блестящій штабъ «героевъ тыла»: Якубовичъ, Тумановъ, Энгельгардтъ, Гильбихъ, Туганъ-Барановскій. Но все это мелкая сошка; въ заговоръ необходимо было втянуть крупныхъ военныхъ начальниковъ. Эта задача чрезвычайно облегчалась посъщеніемъ фронта членами Думы, какъ это дълали члены Конвента во время французской революціи. Но эти послъдніе ъздили въ армію для организаціи побъды, въ то время какъ Родзянки, Гучковы и Демидовы готовили пораженіе. Мало-по-малу и въ Петроградъ и на фронтъ удалось выдълить группу генераловъ, на которыхъ заговорщики могли разсчитывать: помощникъ военнаго министра генералъ Поливановъ, генералы Крымовъ, Хагондоковъ, главнокомандующіе фронтами Брусиловъ и Рузскій и начальникъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго Алексъевъ.

Съ этого момента оппозиція всячески выдвигаетъ этихъ генераловъ, дабы въ нужный моментъ обезпечить за ними тъ положенія, которыя дали бы имъ возможность рѣшить участь Монархіи. Комиссія по государственной оборонъ и вся Дума вмъстъ съ ней настойчиво проводятъ генерала Поливанова въ военные министры. Наконецъ Государь уступаетъ тому, что Онъ считаетъ желаніемъ страны. Вынужденный уйти послъ несчастной лодзинской операціи, ген. Рузскій, благодаря проискамъ оппозиціи, получаетъ командованіе съверо-запалнымъ фронтомъ, въ районъ котораго входила столица. Итакъ, Поливановъ въ военномъ министерствъ, Рузскій — командующій столицей, оставалось только замънить Великаго Князя Николая Николаевича генераломъ Алексъевымъ, чтобы обезпечить успъхъ переворота. Тогда начинается ожесточенная кампанія противъ Верховнаго Главнокомандующаго, кампанія, отзвуки которой мы приводили въ описаніи засъданій Совъта Министровъ, которымъ начинается эта глава. На этотъ разъ желаніе Государя совпадало съ желаніемъ оппозиціи, но по совершенно различнымъ причинамъ: заговорщики добивались смъны Верховнаго Главнокомандующаго для замъщенія этой должности своимъ человъкомъ, Государь же считалъ Своимъ долгомъ Самому стать во главъ Своихъ войскъ, какъ это и предусматривалось закономъ.

Отсюда и разочарованіе заговорщиковъ, отсюда ихъ старанія разубѣдить Государя, отсюда ихъ бѣшенство, когда стало очевиднымъ, что рѣшеніе Его безповоротно. Однако, у оппозиціи оставалось еще нѣкоторая надежда: начальникомъ штаба

Главковерха быль назначень ген. Алексъевь; такимъ образомъ, заговорщики все же имъли своего человъка на весьма отвътственномъ мъстъ.

Но оппозиціи суждено было понести еще одинъ чувствительный ударъ: 15 марта 1916 г. ген. Поливановъ, совершенно скомпрометированный и разоблаченный, былъ уволенъ отъ должности военнаго министра. Весь тщательно подготовленный планъ, казалось бы, совершенно провалился: одинъ изъ самыхъ крупныхъ заговорщиковъ выведенъ изъ строя, и Государь въ безопасности въ Ставкъ до окончанія войны.

Но Гучковъ съ неутомимой энергіей вновь принялся плести свою паутину. Онъ сталъ осаждать Алексѣева письмами, влѣзъ въ его довѣріе, льстилъ ему, обрабатывалъ всячески его слабую, шатающуюся волю. Письма эти не остались тайной, они прочитывались цензурой и докладывались Государю. И, странная вещь: довѣріе, которое Алексѣевъ сумѣлъ внушить Государю и Императрицѣ, было столь велико, что его не коснулась и тѣнь подозрѣнія даже при чтеніи этой крамольной переписки. Въ глазахъ Монарховъ виновенъ одинъ Гучковъ, а «бѣдный старикъ» Алексѣевъ — его жертва.

И митие это не вполить ошибочно: ген. Алекствевъ далеко не былъ убъжденнымъ заговорщикомъ. Онъ измтиялъ Государю, но такъ же легко измтилъ бы и своимъ сообщикамъ, и отнюдь не изъ корыстныхъ побужденій, а въ зависимости отъ настроенія, которому поддавалась его неръшительная натура. Ведя переговоры съ заговорщиками, ген. Алекствевъ готовилъ одновременно и проектъ военной диктатуры, который и представилъ Государю 15 іюня 1916 года 1).

Что получилось бы отъ этого проекта, неизвъстно, если бы оппозиція не оказалась о немъ освъдомленной. Незадолго передъ этимъ думскимъ руководителямъ удалось добиться оставленія въ должности начальника главнаго артиллерійскаго управленія ген. Маниковскаго, который долженъ былъ уйти въ запасъ. Въ благодарность за эту услугу, ген. Маниковскій сообщилъ Родзянко копію секретнаго доклада Алексъева. Перепуганный Родзянко помчался въ Ставку, гдъ онъ принялся за Алексъева, требуя отъ него объясненій. Генералъ, весьма недовольный, попытался узнать отъ Родзянко, кто его выдалъ; затъмъ онъ началъ

<sup>1)</sup> Полный текстъ этого доклада, съ помътками Государя, приведенъ въ книгъ «Монархія передъ крушеніемъ». 1914—1917. Гос. изд. 1927, стр. 259.

распространяться на тему о дезорганизаціи, царившей въ тылу, объ отсутствіи согласія въ дъйствіяхъ военныхъ и гражданскихъ властей, словомъ, не говоря прямо о своемъ проектъ военной диктатуры, все же, косвеннымъ путемъ, эту мысль защищалъ.

Среди этого потока словъ Родзянко пытался угадать настоящія намѣренія Алексѣева. Кого онъ мѣтилъ въ диктаторы? Великаго Князя Сергѣя Михайловича? Но Великій Князь — въ Петроградѣ, во главѣ Правительства, Государь — въ Ставкѣ, во главѣ арміи, это предвѣщало крушеніе революціонныхъ мечтаній и конецъ заговорамъ; не только роль Мирабо ускользала отъ Родзянко, но и предсѣдательское кресло въ Думѣ сильно могло подъ нимъ заколебаться.

Онъ принялся съ жаромъ разубѣждать Алексѣева въ необходимости диктатуры, доказывая ему, что для водворенія порядка и единства, достаточно усилить власть предсѣдателя Совѣта Министровъ. Затѣмъ, со свойственной ему беззастѣнчивостью, Родзянко пытался «запугать» Великаго Князя Сергѣя Михайловича, прося Алексѣева ему передать, что если Великій Князь «не прекратитъ своихъ интригъ, то онъ его разоблачитъ съ кафедры Государственной Думы». Наконецъ, желая использовать свой пріѣздъ въ Ставку для успѣха плана заговорщиковъ, Родзянко настойчиво сталъ просить Алексѣева предоставить отставленному ген. Рузскому какое-либо отвѣтственное командованіе.

Вся эта наглая и напыщенная болтовня не могла понравиться Алексъеву, который впервые встръчался съ Родзянко. Онъ отвъчалъ уклончиво, а въ отношеніи Рузскаго даже ръшительно отказалъ Какъ мы скоро увидимъ, это благое настроеніе ген. Алексъева продержалось недолго и ему суждено было сыграть въ крушеніи Россіи самую существенную и пагубную роль. Родзянко ушелъ тоже недовольнымъ отъ Алексъева, котораго онъ охарактеризовалъ какъ «умнаго и ученаго военнаго, но неръшительнаго и лишеннаго широкаго политическаго кругозора»<sup>1</sup>).

Однако, Родзянко рѣшилъ не уѣзжать изъ Ставки, не выяснивъ тревожнаго вопроса о диктатурѣ. Во время Высочайшаго пріема онъ заговорилъ съ Государемъ на эту щекотливую тему. Но Государь умѣлъ быть непроницаемымъ.

«Какая диктатура?» спросилъ Онъ.

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 129.

Въ отвътъ Родзянко подалъ Ему копію доклада Алексъева; Государь посмотръль на него и равнодушно лишь замътиль: «Да, у меня въ дълахъ есть такая бумага».

Встревоженный Родзянко снова пустился въ критику проекта. Государь, выслушавъ его внимательно, спросилъ:

«Что же вы посовътуете сдълать для упорядоченія тыла?» Тутъ Родзянко набрался храбрости; насталь моменть рискнуть главнымъ козыремъ.

«Ваше Величество», отвътилъ онъ съ пафосомъ, «я могу предложить Вамъ одинъ выходъ изъ создавшагося положенія: дайте отвътственное министерство. Вы только расширите права, которыя Вы уже дали конституціей, но власть Ваша останется незыблемой. Только отвътственность будетъ лежать не на Васъ, а на Правительствъ, а Вы попрежнему будете утверждать законы, распускать законодательныя учрежденія и ръшать вопросы войны и мира».

Если бы Родзянко обладаль хотя бы крупицей государственнаго разума, онъ, конечно, этой фразы не произнесъ бы. Онъ долженъ былъ бы знать, и его личные доклады у Государя могли бы его въ этомъ убъдить, что Императоръ Николай Второй, больше чъмъ какой-либо изъ Монарховъ, былъ глубоко проникнутъ чувствомъ Своей жертвенной отвътственности передъ Богомъ за Россію и за Свой народъ и что ничто не было Ему болье чуждо и оскорбительно, чъмъ легкомысленное предложеніе сложить съ себя, ради личнаго спокойствія, эту отвътственность, сохранивъ себъ лишь блескъ и выгоды Царскаго положенія. Впослъдствіи, въ трагическіе псковскіе дни, Государь высказалъ ген. Рузскому Свои взгляды на этотъ вопросъ.

Но теперь Онъ не сталъ пытаться пробить толстую, непроницаемую оболочку самодовольнаго непониманія Родзянко. Онъ хотълъ только выяснить, какъ далеко зашло честолюбіе предсъдателя Думы.

Внимательно выслушавъ его, Государь отвътилъ:

«Хорошо, я подумаю», и прибавилъ: «а кого бы вы порекомендовали въ предсъдатели Совъта Министровъ?»

У Родзянко, конечно, былъ давно заготовленный кандидатъ на этотъ высокій постъ: онъ самъ. Но говорить объ этомъ было рано. Онъ назвалъ адмирала Григоровича, давно находившагося на поводу у оппозиціи. Затъмъ, разойдясь, Родзянко рискнулъ посовътовать и другое министерское назначеніе: товарища пред-

съдателя Государственной Думы Протопопова. Такимъ образомъ, Родзянко надъялся ввести въ Правительство своихъ людей, которые и поведутъ политику оппозиціи.

Вскоръ послъ возвращенія въ Петроградъ, неутомимый предсъдатель Государственной Думы снова выъхалъ на югозападный фронтъ, къ главнокомандующему Брусилову. На этотъ разъ его сопровождали два лица, депутатъ Маклаковъ и нъкій Терещенко, безцвътный, но богатый и снъдаемый честолюбіемъ молодой человъкъ, изъ кіевскихъ сахарозаводчиковъ, купившій заранъе, какъ говорили, министерскій портфель въ будущемъ революціонномъ правительствъ за пожертвованіе въ пять милліоновъ рублей.

Эта депутація, съ Родзянко во главѣ, повидимому быстро поладила съ Брусиловымъ, какъ это видно изъ послѣдующихъ дѣйствій этого генерала, который, измѣнивъ Царю, измѣнилъ также и Временному Правительству, перекинулся къ большевикамъ и умеръ въ Москвѣ въ высокихъ красныхъ должностяхъ.

Наконецъ, въ теченіе лѣта 1916 года, заговорщикамъ удалось снова вытянуть ген. Рузскаго, который получилъ командованіе сѣвернымъ фронтомъ. Это назначеніе имѣло рѣшающее значеніе для дальнѣйшаго хода событій и, быть можетъ, для судебъ Россіи.

Дъйствительно, будь въ мартъ мъсяцъ въ Псковъ, гдъ былъ штабъ фронта, вмъсто предателя Рузскаго, върный присягъ главнокомандующій, Государь нашелъ бы у него поддержку и не произощло бы измъною вырванное отреченіе.

Наконецъ, и колеблющійся Алексѣевъ рѣшился примкнуть къ заговору. У начальника штаба Главковерха оказались впослѣдствіи защитники и заступники, преимущественно изъ среды генераловъ Ставки; и ген. Лукомскій, и ген. Тихменевъ воздаютъ ему хвалу и оправдываютъ его передъ судомъ исторіи. Напрасныя старанія! Мы имѣемъ убійственное для ген. Алексѣева свидѣтельство гр. П. Н. Апраксина, которому ген. Н. І. Ивановъ разсказывалъ 5 октября 1916 г., какъ Алексѣевъ предлагалъ ему войти въ заговоръ. Когда же Ивановъ отказался отъ этого предательства, то Алексѣевъ, дабы предупредить докладъ объ этомъ Государю, самъ тотчасъ же отправился къ Нему и, продолжая лицемѣрно играть передъ Царемъ роль безхитростнаго, но преданнаго слуги, сумѣлъ до того очернить ген. Иванова, представивъ его въ обликъ какого-то беззастѣнчиваго клеветника, что

возмущенный Государь на другой же день пересталъ разговаривать съ Ивановымъ и даже его замѣчать, къ великому огорченію старика <sup>1</sup>). Но несправедливость, хотя бы и невольная, была настолько чужда благородной душѣ Государя, что, несмотря на Свое довѣріе къ словамъ Алексѣева, Онъ все же вернулъ Иванову Свою милость и, какъ будетъ сказано дальше, именно его выбралъ для отвѣтственнаго порученія.

Въ январъ 1916 г. кн. Львовъ и московскій городской голова Челноковъ были вызваны въ Ставку на совъщаніе по продовольствію арміи. Здѣсь и произошелъ рѣшительный разговоръ между ген. Алексѣевымъ и великимъ конспираторомъ кн. Львовымъ. Пока Челноковъ являлся къ Государю и совѣщался о продовольствіи, т. е. дѣлалъ то дѣло, за которымъ пріѣхалъ, кн. Львовъ все время сидѣлъ въ вагонѣ; у него былъ Алексѣевъ, съ которымъ онъ велъ съ глазу на глазъ бесѣду въ теченіе часа, какъ тогда же отмѣчаетъ въ своемъ дневникѣ С. Мельгуновъ.

Но еще съ конца 1915 года, въ Ставкъ, съ легкой руки начальника штаба Главковерха, началась исподволь подготавливаться измъна Царю.

Въ этотъ заговоръ, конечно, былъ посвященъ сперва только тесный кругъ доверенныхъ Алексеву лицъ, но все же слухи о немъ просочились довольно быстро наружу. 9 ноября Лемке записываеть въ свой дневникъ: «Очевидно что-то зрѣетъ... Недаромъ есть такіе пріѣзжающіе, о цѣли появленія которыхъ ничего не удается узнать, а часто даже и фамилію не установишь. Им'єю основаніе думать, что Алексвевъ долго не выдержитъ своей роли, что-то у него есть, связывающее его съ ген. Крымовымъ именно на почвъ политической, хотя и очень скрываемой деятельности»; черезъ некоторое время Лемке опять записываетъ: «Меня ужасно занимаетъ вопросъ о зръющемъ заговоръ. Но узнать что-либо опредъленное не удается. По нѣкоторымъ обмолвкамъ Пустовойтенко видно, что между Гучковымъ, Коноваловымъ, Крымовымъ и Алексъевымъ зрѣетъ какая-то конспирація, какой-то заговоръ, которому не чуждъ еще кое-кто»2).

<sup>1)</sup> Фактъ, приведенный гр. П. Н. Апраксинымъ въ его замъчаніяхъ къ настоящей книгъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) С. Мельгуновъ. На путяхъ къ дворцовому перевороту, стр. 98.

Планъ заговорщиковъ въ началѣ былъ весьма туманнымъ; всѣ разговоры вертѣлись вокругъ «отвѣтственнаго министерства», согласіе на которое нужно вырвать у Царя; но препятствіемъ являлась Императрица, твердо и непоколебимо стоящая на стражѣ Монархіи; Ее рѣшено было удалить, хотя бы насильственно. Объ этомъ говорятъ открыто въ арміи и въ салонахъ; объ этомъ пишетъ кн. Юсупова. Но Алексѣевъ слишкомъ хорошо зналъ рыцарскій характеръ Государя, чтобы допустить, хотя на одно мгновеніе, что Онъ можетъ примириться съ ссылкой Императрицы въ Крымъ и вообще пойти съ заговорщиками въ какойлибо компромиссъ. И потому, въ теченіе лѣта 1916 въ Ставкѣ идутъ совѣщанія, въ которыхъ обсуждается уже возможность низложенія Государя 1).

Въ концѣ 1916 года, военный заговоръ созрѣлъ настолько, что онъ уже пересталъ составлять тайну для общественнаго мнѣнія. О немъ совершенно открыто говорили и въ Ставкѣ и въ столичныхъ салонахъ. Въ декабрѣ Великая Княгиня Елисавета Өеодоровна, встревоженная доходящими до нея свѣдѣніями, послала своего секретаря В. В. фонъ Меккъ предупредить Императрицу о готовящейся измѣнѣ генераловъ ²).

Но «штатскіе» все еще трусили и ни на что не рѣшались. Въ сентябрѣ 1916 г. на тайномъ совѣщаніи у М. М. Федорова собираются представители радикальнаго дворянства и буржуазіи: Родзянко, Милюковъ, Шидловскій, Шингаревъ, Годневъ, Вл. Львовъ, Некрасовъ, Терещенко и Гучковъ. Настроеніе у всѣхъ тревожное; изъ разговоровъ выясняется, что ни у кого нѣтъ охоты дѣйствовать, но что всѣ хотятъ воспользоваться революціей кѣмъ-то другимъ поднятой. Пусть кто-то строитъ баррикады и умираетъ на нихъ; «послѣ стихійной анархіи и уличныхъ волненій настанетъ моментъ организаціи новой власти, и тутъ придетъ нашъ чередъ, какъ людей государственнаго опыта, которые, очевидно, будутъ призваны къ управленію страной».

Такъ, по словамъ Гучкова, разсуждали будущіе февральскіе дѣятели. Онъ держался другого мнѣнія. «Мнѣ кажется, господа», заявилъ тогда онъ, «что мы ошибаемся, когда предполагаемъ, что какія-то однѣ силы выполнятъ революціонное дѣйствіе, а какія-то другія будутъ призваны для созданія верховной

<sup>1)</sup> С. Мельгуновъ. На путяхъ къ дворцовому перевороту, стр. 99.

власти. Я боюсь, что тѣ, кто будутъ дѣлать революцію, сами станутъ во главѣ этой революціи». ¹)

Гучковъ зналъ, что онъ говорилъ, и его ставка была не на штатскихъ, а на военныхъ.

Царило убъжденіе, что во главъ заговора стояли Родзянко и англійскій посолъ Бьюкененъ и что самый переворотъ долженъ былъ быть совершенъ офицерами гвардіи. Къ Родзянко стали постоянно обращаться жаждущіе «сенсацій» съ нескромными вопросами, а «представители высшаго общества» наперебой выражали ему сочувствіе и подбодряли его «взять на себя эту отвътственность передъ страной и спасти армію и Россію», т. е. измънить Царю и Родинъ.

Польщенный, но трусившій Родзянко, не отрицая переворота, отрицаль свое въ немъ участіе. «Я ни на какую авантюру не пойду», увъряль онъ, «какъ по убъжденію, такъ и въ силу невозможности впутывать Думу въ неизбъжную смуту. Дворцовые перевороты не дъло законодательныхъ палатъ, а поднимать народъ противъ Царя — у меня нътъ ни охоты, ни возможности».

Родзянко не точно выражался: охота у него была, но смѣлости не было. Домъ его сдѣлался настоящимъ штабомъ революціи, куда заговорщики съѣзжались подъ покровительствомъ парламентской неприкосновенности.

Въ началъ января 1917 года Родзянко собралъ у себя главарей движенія; предстояло сговориться окончательно съ представителемъ военныхъ генераломъ Крымовымъ, пріъхавшимъ спеціально съ фронта. Передъ собравшимися заговорщиками ген. Крымовъ держалъ «пламенную» ръчь, требуя, отъ имени арміи, немедленнаго государственнаго переворота. Только переворотъ этотъ должна была совершить Государственная Дума... а армія ее поддержитъ.

Крымовъ замолкъ и нѣсколько секундъ всѣ сидѣли смущенные и удрученные. Первымъ прервалъ молчаніе Шингаревъ:

«Генералъ правъ, переворотъ необходимъ... но кто на него ръшится?»

Шидловскій съ озлобленіемъ сказаль:

«Щадить и жалѣть Его нечего, когда Онъ губитъ Россію». Многіе изъ членовъ Думы соглашались съ Шингаревымъ и Шидловскимъ; поднялись шумные споры. Тутъ же были при-

 $<sup>^{1})</sup>$  Изъ воспоминаній А. И. Гучкова. «Послѣднія Новости» № 5647 отъ 9 сентября 1936 г.

ведены слова Брусилова: «Если придется выбирать между Царемъ и Россіей — я пойду за Россіей»<sup>1</sup>).

Такъ, во время войны, въ квартиръ предсъдателя русскаго парламента, камергера Родзянко, говорили о своемъ Государъ и Верховномъ Главнокомандующемъ представители «цвъта общества»: генералы, дворяне, члены Думы и, наконецъ, «именитый» купчикъ Терещенко, который въ своемъ стремленіи перещеголять «хорошихъ господъ», такъ разошелся въ своемъ революціонномъ жаръ и оказался столь «краснымъ» и ръзкимъ, что испугалъ самого Родзянко. Въ дъйствительности, послъдній чувствовалъ себя нъсколько смущеннымъ; представляя себъ переворотъ, какъ дъло арміи, онъ мечталъ только извлечь изъ него, безъ риска, наибольшее удовлетвореніе для своего болъзненнаго честолюбія. Между тъмъ, онъ чувствовалъ себя постепенно лично втянутымъ въ опасное и рискованное дъло, которое могло окончиться Шлиссельбургомъ или Сибирью.

На требованія Крымова и наибол'є рьяных заговорщиков онъ растерянно возражаль:

«Я никогда не пойду на переворотъ... я присягалъ... прошу васъ объ этомъ въ моемъ домѣ не говорить... Если армія можетъ добиться отреченія, пусть она это дѣлаетъ черезъ своихъ начальниковъ, а я до послѣдней минуты буду дѣйствовать убѣжденіемъ, а не насиліемъ»... и т. д.

Любопытно отмътить ту осторожность, съ которой объ группы заговорщиковъ: военные и штатскіе, пытались другъ на друга свалить иниціативу и отвътственность предстоящаго переворота. «Начинайте, и мы васъ поддержимъ», говорилъ Крымовъ; «нътъ, пусть армія добивается отреченія», отвъчалъ Родзянко. Въ этомъ сплетеніи интересовъ трудно было уже опредълить, гдъ кончалась измъна Монарху и начиналась измъна Отечеству, гдъ кончался страхъ передъ полиціей и начиналось недовъріе заговорщиковъ другъ къ другу.

Какъ это всегда бываетъ, когда въ одномъ дѣлѣ участвуютъ различные честолюбія и интересы, революціонная общественность, стремясь къ общей цѣли, дѣлилась на нѣсколько конкурирующихъ между собой группировокъ.

Были группы «буржуазной» оппозиціи; «первую изъ этихъ группъ составляютъ руководящіе «дъльцы» парламент-

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 158.

скаго прогрессивнаго блока, возглавляемые перешедшимъ въ оппозицію и упорно стремящимся «къ премьерству» предсъдателемъ Государственной Думы, камергеромъ Родзянко», доносилъ 26 января 1917 г. начальникъ петроградскаго охраннаго отдъленія, ген. Глобачевъ 1).

«Во главѣ второй группы», указывается въ томъ же докладѣ, «дѣйствующей пока законспирированно и стремящейся во что бы то ни стало выхватить будущую добычу изъ рукъ представителей думской оппозиціи, стоятъ не менѣе жаждущіе власти А. И. Гучковъ, князь Львовъ, С. Н. Третьяковъ, А. И. Коноваловъ, М. М. Федоровъ и нѣкоторые другіе»; группа эта, «скрывая до поры до времени свои истинные замыслы, самымъ усерднымъ образомъ идетъ на встрѣчу первой».

Думская группа съ Родзянко проектировала инсценировку «народныхъ» волненій въ Петроградѣ, во время которыхъ депутація отъ рабочихъ должна была явиться въ Государственную Думу съ выраженіемъ «категорической рѣшимости поддержать Думу въ ея борьбѣ съ нынѣ существующимъ Правительствомъ». Такимъ образомъ могла бы образоваться новая власть, опирающаяся на какое-то законное основаніе: волю народа.

Гучковцы же не върили въ народныя выступленія и разсчитывали только на «неизбъжный въ самомъ ближайшемъ будущемъ дворцовый переворотъ, поддержанный всего на всего одной, двумя сочувствующими воинскими частями».

Впослъдствіи, когда при дружныхъ усиліяхъ обоихъ теченій революція одержала успъхъ, гучковская группа сняла маску и весьма безцеремонно устранила Родзянко отъ всякаго участія въ дълахъ.

Можетъ показаться страннымъ, что столь раздробленныя силы, столь различныя программы, такіе сталкивающієся интересы оказались въ итогѣ способными свалить безъ особаго труда русскаго великана. Конечно, въ это время, великанъ этотъ былъ уже «на глиняныхъ ногахъ», но и въ такомъ случаѣ все же требовалось такое большое усиліе, котораго отъ подобныхъ разношерстныхъ элементовъ трудно было ожидать.

Но если мы отойдемъ отъ деталей и взглянемъ на общую картину событій, то сейчасъ же увидимъ въ ней совершенно явную

<sup>1)</sup> А. Блокъ. Послъдніе дни стараго режима. Арх. Русск. Рев., т. IV, стр. 15—16.

планомърность; кажущаяся суетливость отдъльныхъ группъ пріобрътаетъ вполнъ раціональный характеръ; честолюбивые, эгоистическіе поступки нъкоторыхъ политическихъ дъятелей оказываются, быть можетъ негаданно для нихъ, направленными къ общей цъли. Неожиданно выплываютъ и столь же быстро исчезаютъ временные кумиры, каждый остается на политической сценъ не столько, сколько онъ того жаждетъ, а сколько ему это кто-то позволяетъ.

Эта гармонизація казавшейся хаотичной картины зависить отъ палочки невидимаго дирижера: международнаго масонства. Вопросъ этотъ чрезвычайно важный и требоваль бы спеціальнаго изслѣдованія. Но и того, что мы знаемъ, достаточно, чтобы разсѣять всякія сомнѣнія относительно существованія «закулисной» стороны русской революціи, многимъ изъ ея дѣятелей, быть можеть, въ то время и неизвѣстной.

Такъ, напримъръ, внезапное появленіе Керенскаго въ рядахъ Временнаго Правительства обычно приписывается случаю, неожиданному давленію со стороны вновь образованнаго Совъта солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ, малодушію комитета Государственной Думы. Всъ эти причины дъйствительны, но только внъшнія.

Правда, о Керенскомъ никто, казалось бы, и не думалъ раньше, а между тъмъ, онъ предназначается съ самаго начала на большую роль.

Дъйствительно, въ книгъ XXVI Краснаго Архива опубликованъ загадочный документъ, найденный большевиками среди бумагъ Гучкова; документъ этотъ озаглавленъ: диспозиція № 1, подписанъ «Комитетомъ Народнаго Спасенія», датированъ 8 сентября 1915 и предусматриваетъ подробную организацію переворота во главъ съ ея ячейкой, состоящей изъ кн. Львова, Гучкова и Керенскаго!

Замътимъ, что въ это время не только Керенскій, но даже и кн. Львовъ не считались серьезными кандидатами въ революціонные премьеры. Великимъ фаворитомъ былъ и остался до конца 1916 г. Родзянко, который, также внезапно, замъняется кандидатурой кн. Львова. Наконецъ, еще одно обстоятельство: Керенскій утверждалъ, что съ Гучковымъ онъ не былъ знакомъ до революціи, а съ Львовымъ встрътился впервые лишь осенью 1916. Между тъмъ, всъ они попадаютъ въ первое революціонное правительство на предназначавшіяся имъ издавна роли; сыгравъ

эти роли, они, волею или неволею, уходять, или, върнъе, къмъто смъщаются.

Что связало этихъ трехъ, незнакомыхъ будто бы между собой лицъ? На этотъ вопросъ мы находимъ ясный отвътъ въ журналъ «La Franc-maçonnerie démasquée» (10 et 25 décembre 1919); въ «Русскомъ Знамени» (отъ 25 января и 8 февраля 1912) и въ «Земщинъ» (отъ 18 января 1912): Гучковъ, Львовъ и Керенскій принадлежали къ масонству и, слъдовательно, получали отъ него директивы. На это указываютъ также и ген. А. М. Нечволодовъ и радикальный писатель С. Мельгуновъ.

Но столь законспирированная «тройка» работаеть не изолированно; черезъ Керенскаго — она связана съ вполнъ явной «пятеркой», состоящей изъ того же Керенскаго, Терещенко, Некрасова, Коновалова и Ефремова. «Изъ всъхъ перечисленныхъ лицъ только Коноваловъ могъ быть не масономъ, но логически приходится заключить, что и онъ принадлежалъ къ составу масонскаго ордена 1915 года», замъчаетъ Мельгуновъ.

Наконецъ, изъ недавно появившихся воспоминаній Гучкова мы узнаемъ объ образованіи еще одной «тройки», состоящей изъ Гучкова, Некрасова и Терещенко.

Изъ этихъ безспорныхъ данныхъ выясняется постепенно то общее очертаніе заговора, который казался съ перваго взгляда раздъленнымъ на отдъльные независимые кружки. Замъчательно, что Временное Правительство образуется именно изъ этихъ масонскихъ «троекъ» и «пятерки». Родзянко, не входящій въ нихъ, не войдетъ и въ Правительство. Неясно участіе Милюкова въ этихъ организаціяхъ, но вся его карьера показываетъ, что онъ былъ всегда въ услуженіи у масоновъ, а не среди ихъ главарей. Проф. Милюковъ, человъкъ не идейный, не могъ быть надежнымъ конспираторомъ; онъ и въ Временное Правительство войдетъ не какъ хозяинъ, а какъ исполнитель.

Какъ это ни странно, но центральной фигурой этихъ организацій, по масонской линіи, нужно считать сравнительно мало извъстнаго и скромнаго Некрасова. Этотъ инженеръ, съ простоватой внъшностью дюжаго, краснощекаго деревенскаго парня, былъ выдвинутъ кадетами въ товарищи предсъдателя Государственной Думы; онъ и является, въ дъйствительности, связующимъ звеномъ между всъми группами; мало того — онъ, главнымъ образомъ, вербуетъ новыхъ крупныхъ заговорщиковъ, переговаривается съ Астровымъ, съ Шульгинымъ, съ Маклаковымъ и

добивается отъ Гучкова болѣе активныхъ дѣйствій; впослѣдствіи, когда сметаются дѣятели «перваго призыва» кн. Львовъ, Милюковъ, Гучковъ, — Некрасовъ остается при всѣхъ комбинаціяхъ, составляетъ вмѣстѣ съ Керенскимъ и Терещенко, пресловутую директорію, а когда и эти исчезаютъ, Некрасовъ все еще остается, на этотъ разъ уже у большевиковъ 1).

Наконецъ, въ тройкъ Гучкова-Некрасова-Терещенко вырабатывается окончательный планъ. «Представлялись три конкретныя возможности», разсказываетъ Гучковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, «первая — захватить Государя въ Царскомъ Сель или въ Петергофъ. Выполнение этого плана было сопряжено со значительными затрудненіями... Другая возможность — захватить Государя въ Ставкъ»... И здъсь, по мнънію Гучкова, встръчались препятствія. «Поэтому мы остановились на третьей возможности — захватъ Царскаго повзда на пути между Петроградомъ и Ставкой. Изучивъ маршруты Царскихъ повздовъ, мы выяснили, какія воинскія части расположены вдоль пути и остановились на нъсколькихъ участкахъ желъзной дороги, вдоль которой были расположены гвардейскія кавалерійскія части. Вотъ среди офицерства этихъ частей мы и стали производить развъдку... Мы знали, что гвардейскіе офицеры, больше чъмъ армейскіе, проникнуты отрицательнымъ отношеніямъ къ Правительству»...²). Къ своей работъ Гучковъ привлекъ еще одного цѣннаго сотрудника, князя Д. Л. Вяземскаго, «человѣка вдумчиваго, съ большимъ благородствомъ души». Этотъ «окопавшійся» въ должности уполномоченнаго отряда Бъгового общества князь находилъ, что «на высшихъ классахъ общества, пользующихся въ Россіи привилегіями, лежитъ сугубая обязанность спасти ее отъ того управленія, которое ведетъ ее къ гибели». Иначе говоря, сдълать революцію.

Чъмъ князь Вяземскій былъ особенно «цъннымъ человъкомъ» для заговорщиковъ, кромъ своей «вдумчивости» и «благородства души»?

«Во-первыхъ», поясняетъ Гучковъ, «онъ не находился подъ наблюденіемъ, какъ мы всъ, а во-вторыхъ, имълъ большія связи

<sup>1)</sup> Роль масонства въ русскомъ развалѣ не кончилась съ революціей. Эта роль, весьма активная, продолжается въ эмиграціи при преступномъ попустительствѣ «общественности». (См. прил. стр. 369.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изъ воспоминаній А. И. Гучкова. «Послъднія Новости» № 5647, отъ 9 сентября 1936 г.

въ кругахъ гвардейскаго офицерства. Ему поручено было выяснить настроенія офицерства запасныхъ частей, стоявшихъ на охранъ дороги, а также привлечь къ нашему заговору какихълибо военныхъ изъ высшаго офицерскаго состава».

И князь съ «благородной душой» ѣдетъ уговаривать офицеровъ измѣнять присягѣ. И не безъ успѣха. «Вяземскій вскорѣ привлекъ въ нашу группу одного ротмистра, а затѣмъ онъ и Терещенко отправились на фронтъ, вербовать заговорщиковъ въ тѣхъ гвардейскихъ полкахъ, запасныя части которыхъ были расположены между Петроградомъ и Ставкой на жел.-дор. путяхъ, а ротмистръ, получившій назначеніе въ запасномъ эскадронѣ, началъ тамъ свою работу»¹).

Молодые гвардейскіе офицеры легко шли на эту «работу», но «среди болѣе высокаго офицерства» заговорщики встрѣчали «атмосферу сочувствія, но отказъ отъ прямого отвѣтственнаго участія въ дѣлѣ».

Съ однимъ виднымъ военнымъ, близкимъ къ придворнымъ кругамъ, князь Вяземскій имѣлъ совершенно откровенный разговоръ, сообщивъ ему планъ «захвата» Государя. «Видный военный» отнесся къ этому весьма сочувственно, но одновременно наотрѣзъ отказался отъ активнаго участія въ заговоръ. «Не знаю, дѣйствовали ли тутъ привычная лояльность, связанная съ присягой на вѣрность Царю, или просто страхъ отвѣтственности или кары», недоумѣваетъ Гучковъ.

Въ этихъ воспоминаніяхъ, пропитанныхъ насквозь лицемъріемъ, Гучковъ ясно старается «выгородить» генераловъ, сваливая всю отвътственность за предательство на болье молодое офицерство. Но установить, гдъ кончается «сочувствіе» и начинается дъйствительное «участіе», конечно невозможно. Тутъ играла роль не върность присягъ, ибо эта присяга обязывала господъ генераловъ, къ которымъ обращались заговорщики, тотчасъ же ихъ велъть арестовать и предать въ руки военнаго правосудія; генералы просто опасались за свое положеніе: а вдругъ переворотъ не удастся? И потому, если Ставка и была готова на измъну, то другіе высшіе чины арміи могли, дъйствительно, колебаться.

По плану, составленному «тройкой», при содъйствіи пре-

¹) Изъ воспоминаній А. И. Гучкова. «Послѣднія Новости» № 5651, отъ 13 сентября 1936 г.

дателей изъ состава гвардейскаго офицерства, Царскій поъздъ долженъ быль быть остановленъ ночью и отъ Государя было бы потребовано отреченіе въ пользу Наслъдника Цесаревича. А если бы Государь отказался подписать это отреченіе? На этотъ вопросъ въ то время отвътъ былъ ясенъ: Государя умертвили бы такъ же, какъ другіе генералы и офицеры гвардіи убили Императора Павла I, тоже отказавшагося отречься; не одинъ ли изъ заговорщиковъ изъ «тройки» Терещенко проповъдывалъ именно цареубійство на совъщаніи у Родзянко и не другой ли заговорщикъ, октябристъ Шидловскій, кричалъ, на этомъ же совъщаніи, что Государя «нечего щадить»?

Но послѣ провала революціи, послѣ Екатеринбургскаго злодѣянія, послѣ гибели національной Россіи, уцѣлѣвшимъ заговорщикамъ, перешедшимъ на бѣженское положеніе, уже невозможно было ни кичиться цареубійствомъ, ни даже признаваться въ этомъ намѣреніи. Они могли бы промолчать, но тяжкая отвѣтственность, которую эти люди понесли передъ русскимъ народомъ, побудила ихъ прибѣгнуть къ жалкому лепету оправданія.

И вотъ на вопросъ, какъ заговорщики поступили бы съ Государемъ, если бы Онъ отказался отречься, Гучковъ отвъчаетъ: «Признаться мы объ этомъ не думали, ибо кръпко върили въ то, что предпринятое нами дъло осуществится именно такъ, какъ мы того хотъли. Во всякомъ случаъ мы были далеки отъ мысли о возможности пролитія крови».

Отвратительное и трусливое лицемъріе! Кто повъритъ, что эти политическіе дъятели и конспираторы могли бы «не подумать» о томъ, какъ поступить, если бы ихъ предательское дъло не удалось!

Но воздъйствіе на высшихъ чиновъ арміи дало вскоръ болье реальные результаты. Ихъ «сочувствіе» къ перевороту смънилось согласіемъ активнаго въ немъ участія. Въ связи съ этимъ и самый планъ захвата Царскаго поъзда значительно упрощался и роль «ротмистровъ» отходила на второй планъ.

Въ самомъ началѣ ноября кн. Львовъ послалъ къ ген. Алексѣеву въ Ставку довѣренное лицо, чтобы окончательно сговориться о назначеніи времени для предстоящаго переворота. Алексѣевъ молча выслушалъ слова эмиссара, подошелъ къ стѣнному календарю и сталъ отрывать листки одинъ за другимъ, пока не остановился на датѣ 30 ноября. Тутъ онъ сказалъ:

«Передайте кн. Львову, что все, о чемъ онъ просилъ, будетъ выполнено» $^1$ ).

Однако, съ дѣломъ вышла задержка. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого знаменательнаго разговора ген. Алексѣевъ сказался больнымъ и уѣхалъ на лѣченіе въ Крымъ, сдавъ должность ген. В. І. Гурко. Была ли эта болѣзнь настоящая, «медвѣжья» или «дипломатическая», трудно сейчасъ сказать; вѣроятно, въ рѣшеніе генерала входили свойственная ему осторожность и надежда, что какъ-нибудь дѣло устроится безъ него и если оно не удастся, то его отсутствіе изъ Ставки дастъ ему возможность снять съ себя и всякую отвѣтственность въ заговорѣ.

Надежды его, однако, не оправдались, перевороть быль отложень, и въ декабрѣ депутація заговорщиковъ, съ княземъ Львовымъ во главѣ, выѣхала для окончательныхъ переговоровъ съ Алексѣевымъ, Рузскимъ и Брусиловымъ. Ген. Алексѣевъ находился въ это время въ Крыму. Разсказывая впослѣдствіи объ этомъ посѣщеніи эмиссаровъ-заговорщиковъ, Алексѣевъ увѣрялъ, что онъ отнесся отрицательно къ ихъ предложенію и даже, будто бы, «просилъ ихъ, во имя сохраненія арміи, не дѣлать этого шага»²).

Слова эти дышатъ лицемъріемъ и ложью. Тяжкая отвътственность, которую несетъ передъ исторіей Алексъевъ, несомнънно побудила его искать оправданія въ искаженіи истины.

Мы привели выше неопровержимыя доказательства предательства Алексвева. Но и помимо нихъ, не очевидно ли, что если бы онъ дъйствительно не участвовалъ въ заговоръ, то при первыхъ же словахъ эмиссаровъ, онъ приказалъ бы ихъ немедленно арестовать; если бы у него даже не хватило смълости выполнить этотъ долгъ присяги, то онъ, по крайней мъръ, предупредилъ бы Государя о готовящемся противъ него злодъяніи. Но Алексвевъ не только ничего этого не сдълалъ, но въ точности выполнилъ всъ указанія заговорщиковъ, начиная съ возвращенія въ Ставку, гдъ присутствіе его замъстителя, генерала Гурко, върнаго Государю, являлось непреодолимымъ препятствіемъ къ выполненію заговора.

Съ Брусиловымъ и Рузскимъ депутація также сговорилась быстро.

<sup>1)</sup> С. Мельгуновъ. На путяхъ къ дворцовому перевороту, стр. 98.

<sup>2)</sup> Ген. Деникинъ. Очерки Русской Смуты, т. І, выпускъ 1, стр. 37.

Такимъ образомъ, вопросъ близился къ разръшенію и главари оппозиціи, въ рядъ совъщаній, стали намѣчать уже составъ будущаго революціоннаго правительства. И тутъ тщеславный Родзянко понесъ первое изъ тѣхъ горькихъ разочарованій, которыя съ этого момента преслъдовали его до самой смерти. При обсужденіи кандидатуръ на постъ будущаго премьера, собраніе, по настоянію Милюкова, связаннаго съ Гучковской группой, остановилось не на Родзянко, а на кн. Львовъ. Съ другой стороны, стремясь заручиться поддержкой крайнихъ лъвыхъ, а также дать залогъ миролюбія Германіи, заговорщики ръшили предоставить портфель также и лидеру соціалистовъреволюціонеровъ, пораженцу и циммервальдцу Керенскому.

Всѣ мѣры были, наконецъ, приняты. Паутина измѣны, которая сплелась вокругъ Монарха, была готова въ нужный моментъ Его опутать и принудить къ бездѣйствію.

## 5. Наканунъ катастрофы.

Ни Государь, ни Его Правительство не могли, конечно, не знать того, что стало уже достояніемъ толпы. Наступиль для власти тотъ моментъ, когда нужно было или дъйствовать, или сдаться безъ боя.

И, дъйствительно, стали циркулировать въ городъ слухи о предстоящихъ ръшительныхъ мърахъ со стороны Правительства, о роспускъ Думы и даже объ арестъ главныхъ вожаковъ оппозиціи. Говорили также, что министръ внутреннихъ дълъ Протопоповъ распорядился вооружить полицію пулеметами. Этотъ слухъ особенно встревожилъ заговорщиковъ, такъ какъ полиція, върная присягъ и хорошо вооруженная, легко могла бы справиться со всякими «народными» волненіями и даже и съ возможнымъ выступленіемъ распропагандированныхъ воинскихъ частей, состоящихъ, по большей части, изъ запасныхъ.

Комиссія по государственной оборонъ, обратившаяся въ нъчто въ родъ штаба революціи, потребовала разоруженія полиціи; она настаивала даже, но генералъ Бъляевъ категорически отказался это сдълать.

Робкій Родзянко почуяль приближеніе грозы. Питая весьма небольшое довъріе къ своимъ сообщникамъ, онъ бросился за помощью къ дворянству. З января, вызванные его телеграммой,

спѣшно пріѣхали въ Петроградъ изъ Москвы предсѣдатель общедворянскаго объединенія Самаринъ, оба вице-предсѣдателя, князь Куракинъ и Карповъ, и московскій губернскій предводитель дворянства Базилевскій. Лица эти, къ которымъ присоединился петроградскій губернскій предводитель дворянства Сомовъ, собрались у Родзянко и, выслушавъ его тревоги и опасенія, порѣшили, что въ случаѣ роспуска Думы и ареста ея предсѣдателя, представители дворянства «возьмутъ на себя защиту достоинства и чести Россіи». Странная иллюзія представителей класса, нѣкогда считавшагося правящимъ, но давно растерявшаго свое историческое наслѣдіе и государственное значеніе. Впрочемъ, и другіе главари, кн. Львовъ, Коноваловъ, Челноковъ, также поспѣшили принести Родзянко выраженіе своей «нравственной» поддержки¹).

Игра принимала опасный оборотъ. Стоитъ Государю рѣшиться нанести оппозиціи сокрушительный ударъ, приказать арестовать зачинщиковъ, обратиться съ манифестомъ къ народу — и все можетъ еще измѣниться, заговоръ рушится, Престолъ укрѣпляется, война продолжается до побѣднаго конца. Но рѣшится ли Государь? Узнать о намѣреніяхъ Монарха Родзянко трудно, въ пріемѣ ему можетъ быть отказано, какъ уже дважды случилось. Вмѣсто него поѣхалъ въ Царское сообщникъ революціи, англійскій посолъ Бьюкененъ, который и долженъ былъ предъявить Государю родъ ультиматума.

Противъ обыкновенія посла ввели не въ Царскій кабинетъ, а въ пріемную, гдъ Государь принялъ его стоя, съ лицомъ холоднымъ и непроницаемымъ.

«Сердце у меня упало», признается Бьюкененъ, «и на мгновеніе мнѣ пришла мысль отказаться отъ своего намѣренія. Императоръ Всероссійскій — Самодержецъ, каждое желаніе котораго имѣетъ силу закона, а, между тѣмъ, я собрался не только не считаться съ явно даннымъ мнѣ Имъ предупрежденіемъ, но принять на себя еще бо́льшую вину, выйдя изъ предѣловъ дѣйствія посла».

Тъмъ не менъе, Бьюкененъ, съ чисто англо-саксонскимъ самомнъніемъ, позволилъ себъ преподать русскому Императору совъты о томъ, что Ему надлежитъ дълать для управленія государствомъ.

<sup>1)</sup> О роли А. Д. Самарина см. приложение стр. 371.

«Ваше Величество», закончилъ онъ, «разръшите мнъ сказать Вамъ, что Вы имъете передъ собою одинъ върный путь: уничтожить преграду, отдъляющую Васъ отъ Вашего народа и снова заслужить его довъріе». На это наглое заявленіе Государь, выпрямившись, и строго взглянувъ на посла, отвътилъ:

«Думаете ли вы, что я долженъ заслужить довъріе моего народа или что онъ долженъ заслужить мое довъріе?»<sup>1</sup>)

Аудіенція кончилась печально для сэра Джорджа, который вернулся ни съ чъмъ. Приходилось Родзянко ъхать самому, для чего онъ просилъ пріема, который и былъ ему назначенъ.

Повъствованія Родзянко носять характеръ такого наивнаго хвастовства, что относиться къ нимъ нужно съ чрезвычайной осторожностью. Дъйствительно ли онъ держаль себя, во время Высочайшихъ пріемовъ, столь нагло, какъ онъ это разсказываетъ, или въ этомъ нужно видъть обычное для него стремленіе возвеличить свою «революціонную» роль? Но на этотъ разъ его беззастънчивая дерзость превысила всъ границы.

По его словамъ, онъ началъ съ обычной жалобы на Правительство и, перейдя скоро къ обвиненіямъ противъ Императрицы, осмълился заявить, что «въ странъ растетъ негодованіе на Императрицу и ненависть къ Ней», что «Ее считаютъ сторонницей Германіи, которую Она охраняетъ», и что «объ этомъ говорятъ даже среди простого народа».

Государь, возмущенный, прерваль Родзянко.

«Дайте факты», сказалъ Онъ, «гдъ факты, подтверждающіе ваши слова?»

Родзянко на мгновеніе смутился.

«Фактовъ нътъ», признался онъ и снова пустился въ критику Императрицы, Правительства и самаго режима.

Государь слушалъ молча, подавленный этимъ злобнымъ недоброжелательствомъ, которое столь упорно преслъдовало Его даже въ самыхъ дорогихъ Ему чувствахъ. Правъ ли Онъ былъ, попытавшись царствовать кротко и милостиво, давъ Россіи народное представительство, открывъ путь къ самымъ широкимъ реформамъ? Не переоцънилъ ли Онъ честь и патріотизмъ русскаго «общества», не слъдовало ли бы Ему прибъгнуть къ желъзной строгости, какъ предокъ Его, Императоръ Николай I, или отецъ, Императоръ Александръ III?

<sup>1)</sup> Д. Бьюкененъ. Моя миссія въ Россіи, т. ІІ, стр. 36—37.

Онъ закрылъ лицо руками.

«Неужели», подумалъ Онъ вслухъ, «я двадцать два года старался, чтобы все было лучше, и двадцать два года ошибался».

«Да, Ваше Величество», поспъшилъ отвътить ничего не понявшій Родзянко, «двадцать два года Вы стояли на неправильномъ пути»<sup>1</sup>).

Революціонная общественность пыталась использовать, въ своихъ цъляхъ, и вліяніе членовъ Императорскаго Дома; особенно легко поддавался этой провокаціи благородный, но слабовольный и простодушный Великій Князь Михаилъ Александровичъ. Обработанный Родзянко, Милюковымъ и главарями заговора, которые собирались сдълать изъ него, послъ отреченія Государя, призрачнаго регента, Великій Князь точно передавалъ Государю тъ заявленія, которыя его заставляли учить почти наизусть. 8 января Великій Князь прі халь къ Родзянко, который не пропустиль и на этоть разь случая «распропагандировать» Великаго Князя Михаила Александровича и, кстати, незамѣтно продвинулъ свою собственную кандидатуру. Запугавъ Великаго Князя надвигающейся революціей, предсъдатель Думы указалъ, что единственнымъ спасеніемъ является назначеніе во главъ министерства лица, «облеченнаго довъріемъ страны». Намекъ былъ ясный, Великій Князь его подхватилъ.

«Такимъ лицомъ могли бы быть только вы, Михаилъ Владиміровичъ, вамъ всѣ довѣряютъ», сказалъ онъ.

«Что же, если бы явилась необходимость во мнѣ, я готовъ отдать всѣ свои силы Родинѣ», отвѣтилъ съ пафосомъ Родзянко. «Вы, Ваше Высочество, какъ единственнный братъ Царя, должны Ему сказать всю правду... Вы должны убѣдить Вашего Державнаго Брата»... не унимаясь, училъ онъ Великаго Князя, который уѣхалъ вполнѣ готовый поддержать передъ Государемъ всѣ требованія, внушенныя ему Родзянко²).

Однако, ни выходка Бьюкенена, ни докладъ Родзянко, ни вмѣшательство Великаго Князя не произвели, повидимому, ожидаемаго впечатлѣнія на Государя; Онъ, казалось, замкнулся въ одно изъ тѣхъ рѣшеній, которыя Онъ долго обдумывалъ и которымъ Онъ потомъ оставался непоколебимо вѣрнымъ. Но какое это было рѣшеніе?

<sup>1)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи. Архивъ Русской Революціи, т. XVII, стр. 163.

<sup>2)</sup> М. В. Родзянко. Крушеніе Имперіи, стр. 161.

7 февраля 1917 года петроградское охранное отдъленіе донесло, что рабочая секція комитета, предсъдательствуемаго Гучковымъ, готовитъ на 14 февраля серьезные безпорядки въ столицъ. Они пріурочивались къ плану группы Родзянко и должны были явиться той манифестаціей, которая открыла бы Думѣ возможность взять власть въ свои руки. Тотчасъ же министръ внутреннихъ дъль Протопоповъ принялъ ръшительныя мѣры безопасности; рабочая секція была арестована и привлечена къ отвътственности. Вмъстъ съ тъмъ столица была изъята изъ въдънія ген. Рузскаго, главнокомандующаго съвернымъ фронтомъ, и подчинена особо назначенному генералу Хабалову. Эти ръшенія всполошили революціонный муравейникъ; если Государь ръшился на борьбу, нельзя было больше медлить. Но прежде было ръшено сдълать послъднюю попытку произвести на Него давленіе.

Родзянко испросиль Высочайшій пріемь, который и быль назначень на 10 февраля.

Едва Родзянко вошелъ къ Государю, какъ онъ понялъ, что готовится гроза. Царь, всегда столь привътливый, былъ на этотъ разъ холоденъ и высокомъренъ, какимъ Онъ умѣлъ быть, когда хотѣлъ. Подобно Бьюкенену предсъдатель Думы почувствовалъ, что приготовленныя слова замираютъ на его устахъ; вмъсто обычнаго разговорнаго изложенія, онъ началъ читать написанный докладъ. Составленный въ предвидъніи другого пріема, докладъ этотъ былъ весьма длиненъ и заключалъ ръзкую критику Правительства, восхваленіе Государственной Думы и даже, удивительная вещь! — опасеніе, что побъда можетъ укръпить режимъ.

Государь слушалъ съ видимымъ нетерпъніемъ и, наконецъ, прервалъ Родзянко:

«Нельзя ли поторопиться», замътилъ Онъ ръзко, «меня ждетъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ».

Затъмъ, когда Родзянко принялся за свою обычную критику Протопопова, Царь опять ръзко его остановилъ:

«Вѣдь Протопоповъ былъ вашимъ товарищемъ предсѣдателя въ Думѣ, почему же теперь онъ вамъ не нравится?»

Трудный вопросъ . . . Могъ ли Родзянко отвътить, что Протопоповъ не оправдалъ ожиданій заговорщиковъ и предпочель быть върнымъ Царю, а не революціи?

«Съ тѣхъ поръ какъ Протопоповъ сдѣлался министромъ, онъ положительно съ ума сошелъ», сказалъ онъ и, перейдя на патетическій тонъ, воскликнулъ:

«Ваше Величество, нужно же принять какія-либо мѣры. Я указываю здѣсь на эти мѣры; что же Вы хотите во время войны потрясти страну революціей?»

Эта наглая выходка Родзянко положила предълъ терпънію Государя. Онъ всталъ и холодно сказалъ:

«Мои свъдънія совершенно противоположны, а что касается настроеній Думы, то, если Дума позволить себъ такія же ръзкія выступленія, какъ прошлый разъ, она будетъ распущена».

Жребій былъ брошенъ. Родзянко снялъ маску върноподданнаго.

«Я считаю своимъ долгомъ, Государь, высказать Вамъ свое убъжденіе, что этотъ докладъ мой у Васъ послъдній», заявилъ онъ дерзко.

«Почему?» спросилъ Государь.

«Потому, что не пройдетъ трехъ недъль, какъ вспыхнетъ революція».

По возвращеніи въ Петроградъ Родзянко засталъ на перронѣ вокзала своего секретаря, нѣкоего Садыкова, недалекаго молодого человѣка, пріѣхавшаго встрѣтить патрона. Въ то время, какъ Родзянко въ придворномъ мундирѣ проходилъ мимо начальника станціи, послѣдній отвѣсилъ ему низкій поклонъ.

«Вотъ человъкъ и не подозръваетъ, что видитъ меня въ этомъ нарядъ послъдній разъ», замътилъ Родзянко Садыкову.

Не могъ предсѣдатель Думы сдѣлать въ своихъ воспоминаніяхъ болѣе яснаго признанія, что въ это время ему точно было извѣстно не только о готовящемся переворотѣ, но и о времени, въ которое онъ долженъ былъ произойти.

Но все это творилось въ верхахъ; народъ оставался чуждъ этой революціонной лихорадкъ правящихъ классовъ; однако какая-то глухая тревога стала проникать постепенно и въ деревню.

Въ началѣ февраля, во время пріѣзда Государя съ фронта въ Царское Село, дежурному флигель-адъютанту полковнику Мордвинову доложили однажды передъ обѣдомъ, что прибывшій изъ отдаленной губерніи старикъ-крестьянинъ настоятельно проситъ о пріемѣ его Государемъ и при томъ немедленно и по весьма важному государственному дѣлу. Мордвиновъ вышелъ къ позднему

посътителю, который на всъ вопросы, въ чемъ заключается его просьба и что именно онъ хотълъ бы передать Государю, отвъчалъ, что хочетъ видъть Батюшку-Царя по весьма важному для всей русской земли дълу и что сказать о томъ никому не можетъ. «И тебъ, батюшка, прости, не скажу, хотя ты и довъренный человъкъ, и Великимъ Князьямъ, и министрамъ не скажу, а скажу только одному Его Царскому Величеству». На доводы Мордвинова, что Государь сейчасъ занятъ и что безпокоить Его нельзя, старикъ заволновался, настаивая, чтобы его допустили къ Царю, «а то, можетъ, будетъ и поздно, и большая бъда случится; много народу напрасно погибнетъ».

Старикъ внушалъ довъріе. Мордвиновъ доложилъ о немъ Государю.

«Вотъ какой упорный», съ добродушной улыбкой отвѣтилъ Государь. «но все же сейчасъ не могу. Вы видите» — и Онъ указалъ на цѣлую гору бумагъ на письменномъ столѣ. «Можетъ быть потомъ... Впрочемъ, попытайтесь еще разъ узнать отъ него, въ чемъ дѣло. Скажите ему, что я вамъ это поручилъ, а потомъ передайте мнѣ его просьбу за обѣдомъ».

Выслушавъ Мордвинова, старикъ долго колебался, пытливо смотрълъ на него и вдругъ, таинственно наклонившись къ его уху, хотя никого другого въ комнатъ не было, отрывисто и волнуясь зашепталъ: «Задумано злое дъло... хотятъ погубить Батюшку-Царя, а Царицу и дътокъ спрятать въ монастырь... Сговаривались давно, а только ръшено это начатъ теперь... Самое позднее черезъ три недъли начнется... Схватятъ сначала Царя и посадятъ въ тюрьму, и васъ всъхъ, кто около Царя, и главное начальство также посадятъ по тюрьмамъ... Только пусть Батюшка-Царь не безпокоится... Мы Его выручимъ, насъ много»...

Напрасно Мордвиновъ пытался разспросить старика подробнъе; на всъ вопросы ходокъ все такъ же таинственно повторялъ: «Они задумали, по всей Россіи они ъздятъ, и къ намъ пріъзжали сговариваться, говорили пора начинать... не сомнъвайся, върно говорю.... Какъ наши узнали, такъ сейчасъ меня и послали... Я, какъ въ чемъ былъ, сълъ на машину... три дня ъхалъ, торопился»...

За объдомъ Государь казался еще болъе грустнымъ и озабоченнымъ, чъмъ обыкновенно за послъднее время. Выслушавъ разсказъ Мордвинова, Онъ замътилъ: «Ахъ, опять о заговоръ, я такъ и думалъ, что объ этомъ будетъ рѣчь, мнѣ и раньше уже говорили. Добрые, простые люди все безпокоятся... Я знаю, они любятъ меня и нашу Матушку-Россію и, конечно, не хотятъ никакого переворота. У нихъ-то ужъ навѣрно болѣе здраваго смысла, чѣмъ у другихъ»...¹).

Такимъ образомъ, медленно, упорно просачивалась въ крестьянской массъ мысль объ измънъ «господъ» Царю; мысль чреватая грозными послъдствіями, подготовившая, послъ революціи, внезапное крушеніе русскаго фронта и отказъ арміи сражаться за новыхъ самозванныхъ хозяевъ земли русской, предавшихъ Родину и Царя.

22 февраля Государь, пробывшій нъсколько дней въ Царскомъ Селъ, выъхалъ снова въ Ставку. Въ этотъ день Императрица чувствовала себя нервной, подавленной, встревоженной мрачными предчувствіями. Въ моментъ прощанія, не въ силахъ скрыть своего горя, Она разрыдалась. Государь Ее успокаивалъ, утъшалъ, объщая скоро вернуться. Потомъ, подъ трезвонъ колоколовъ Өеодоровскаго Собора, Царскій автомобиль выъхалъ изъ дворцовыхъ воротъ, увозя въ послъдній разъ Императора Всероссійскаго.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) А. Мордвиновъ. Отрывки изъ воспоминаній. Русск. Лѣт., кн. V, стр. 69.





Өеодоровскій Государевъ Соборъ въ Царскомъ Селъ. Сооруженъ Императоромъ Николаемъ II.



#### Глава III.

# ПАДЕНІЕ ИМПЕРІИ 1).

### 1. Первые безпорядки.

Едва успълъ Государь покинуть Петроградъ, какъ, по какому-то таинственному сигналу, сразу на нъсколькихъ заводахъ начинаются забастовки. Среди рабочихъ шныряютъ какія-то подозрительныя личности, создавая панику самыми невъроятными слухами: столица останется безъ хлъба, транспортъ затормозился, скоро начнется голодъ. Тотчасъ же толпы перепуганныхъ людей приступомъ берутъ булочныя; весь имъющійся хлъбъ раскупается нарасхватъ; недоумъвающіе булочники съ ужасомъ смотрятъ на свои опустошенныя лавки, куда продолжаетъ ломиться толпа. На самомъ же дълъ въ Петроградъ въ это время имъется въ запасъ болъе полумилліона пудовъ муки, количество достаточное для прокормленія населенія въ теченіе двънадцати дней. Къ тому же снабженіе столицы продолжается безъ перерыва и основаній для какихъ бы то ни было опасеній нътъ; главный начальникъ петроградскаго военнаго округа ген.-лейт. Хабаловъ на другой день, 24 февраля, расклеиваетъ объ этомъ объявление на стънахъ.

Заявленіе это успокаивающе дѣйствуетъ на желудки, но не на головы. Темные люди, появляющіеся изъ подполья только въ тревожные дни, снуютъ повсюду, сѣя ненависть, натравливая

<sup>1)</sup> Исторія этихъ роковыхъ дней изложена весьма объективно А. Блокомъ, который, по порученію Временнаго Правительства, составилъ сводку, въ хронологическомъ порядкъ, показаній, данныхъ разными лицами Чрезвычайной комиссіи, составленной для слъдствія надъ бывшими министрами. Эта сводка появилась въ т. IV «Архива Русской Революціи» подъ названіемъ «Послъдніе дни стараго режима». Часть свъдъній, приведенныхъ въ настоящей главъ, заимствована изъ этой сводки.

чернь на полицію. Торопливыя руки тщетно пытаются выламывать булыжники съ замерзшей мостовой и, за неимѣніемъ камней, засыпаютъ кусками отколотаго льда безпомощную полицію. Да, безпомощную, ибо она ни отъ кого не получаетъ распоряженій, и толпа инстинктивно чувствуетъ, что за этимъ грознымъ символомъ власти — осталось пустое мѣсто.

Что же дълаютъ министры, главный начальникъ округа, генералы? Что дълаютъ всъ тъ, кому, уъзжая, Государь поручилъ столицу? Въ теченіе этихъ трагическихъ дней, они не перестанутъ безконечно совъщаться, гонимые мятежомъ изъ одного дворца въ другой, въ длительной агоніи малодушной власти, не имъющей ни силъ защищаться, ни мужества погибнуть съ честью.

24 февраля, когда мятежъ выражается еще только въ хулиганствахъ толпы на Невскомъ, совъщаются и у ген.-лейт. Хабалова, совъщаются и въ Маріинскомъ дворцъ. Къ какому же ръшенію приводять эти безконечные разговоры? Поручить снабженіе столицы городской думъ и вызвать кавалерійскій полкъ. И это все! Наружно все еще относительно спокойно. Только кое-гдъ замъчаются волненія, какъ тъ приступы лихорадки, которые повторяются отъ времени до времени въ большихъ городахъ. Завтра навърное все пройдетъ безслъдно. Все же въ городъ царитъ глухая тревога и тоска сжимаетъ сердца, какъ это бываетъ передъ большой бъдой.

Французскій посоль ѣдеть на концерть по безлюднымь улицамь и входить вь почти пустой заль; пріѣхавшая сь нимь дама резюмируеть свои впечатльнія вь пророческой фразь: «Мы можеть быть присутствуемь при посльднемь вечерь этого режима».

Однако въ толпъ, заполняющей на другой день съ утра улицы, совершенно незамътно еще мрачнаго, революціоннаго одушевленія. Сегодня бастуютъ, значитъ праздникъ, и густая толпа гуляющихъ чинно ходитъ взадъ и впередъ по тротуарамъ Невскаго. Самое же дъйствіе разыгрывается посреди улицы на мостовой; тамъ собираются кучки людей, затъваются манифестаціи подъ предводительствомъ юношей съ крючковатыми носами и курчавыми волосами. А толпа любопытна, какъ всякая толпа. Будетъ ли укротитель разорванъ на части, или загонитъ бичомъ звъря въ клътку?

Но съ каждымъ часомъ толпа дѣлается гуще, заливаетъ мостовую, идетъ вслѣдъ за манифестантами, возвышаетъ и свой голосъ. Кто-то бросаетъ ручную гранату въ солдатъ, гдѣ-то стрѣляютъ, кричатъ... Одинъ полицейскій приставъ раненъ, другой убитъ на Знаменской площади. Уже нѣтъ ни гуляющихъ, ни манифестантовъ, все смѣшалось въ бурное море, гдѣ волны вздымаются все выше и выше. Немного мужества и энергіи и все можетъ быть еще спасено!

Изнервничавшіяся въ этой грозовой обстановкѣ войска, чувствуя свое позорное безсиліе, теряютъ терпѣніе и готовы перейти на сторону мятежниковъ. Но только бы услышать приказаніе стрѣлять, и снова окрѣпнутъ ихъ сердца, защелкаютъ ружейные затворы и мятежъ разсѣется какъ дымъ.

Между тъмъ, единственно, что безпокоитъ военнаго министра генерала Бъляева въ данную минуту, это «тяжелое впечатлъніе, которое произведеть на нашихъ союзниковъ видъ труповъ на Невскомъ». Во что бы то ни стало надо избавить отъ этого тяжелаго зрълища столь чувствительные нервы иностранныхъ дипломатовъ. Главное, не надо пускать въ ходъ оружіе. Впрочемъ генералъ Хабаловъ и не нуждается въ такихъ совътахъ благоразумія. Можно думать, что его хватилъ внезапный параличъ воли. Онъ колеблется, виляетъ, упускаетъ драгоцънное время. И только въ 4 часа 40 минутъ, наконецъ, ръшается извъстить о происходящемъ Ставку шифрованной телеграммой. Въ то же самое время министръ внутреннихъ дълъ Протопоповъ посылаетъ дворцовому коменданту генералу Воейкову подобное же донесеніе, оканчивающееся слъдующими успокоительными словами: «Прекращенію дальнъйшихъ безпорядковъ принимаются энергичныя мъры военнымъ начальствомъ. Москвъ спокойно».

Это ложь, никакихъ мъръ не принято; обманули министра, обманываютъ и Государя.

Но Государь, съ тѣмъ даромъ предчувствія, который нерѣдко удивлялъ окружающихъ, казалось, угадываетъ правду, таящуюся за безпечнымъ тономъ телеграммы. Онъ приказываетъ телеграфировать Хабалову: «Повелѣваю завтра же прекратить въ столицѣ безпорядки, недопустимые въ тяжелое время войны съ Германіей и Австріей».

«Прекратить безпорядки», не есть ли это ожидаемый отв'втъ на рапортъ главнаго начальника округа? Но Хабаловъ потря-

сенъ. Онъ сразу поставленъ въ необходимость либо дъйствовать, либо ослушаться Государя.

Въ 10 часовъ вечера онъ созываетъ у себя начальниковъ частей и читаетъ имъ Высочайшую телеграмму. Завтра остается лишь примънить законъ: послъ трехъ предупрежденій — стрълять. Ночью министры собираются у своего предсъдателя. Небывалое въ исторіи засъданіе Совъта, гдъ кромъ министра внутреннихъ дълъ, министра юстиціи и прокурора Святъйшаго Синода, всъ объяты однимъ желаніемъ: уйти, бъжать, исчезнуть, отказавшись отъ своихъ портфелей. И какъ волнуются они, узнавъ, что по приказанію министра внутреннихъ дълъ арестовано около ста самыхъ опасныхъ зачинщиковъ. «Какая неосторожность, какъ посмъль онъ это сдълать, не спросивъ насъ!»

Обсуждаются различныя мъры. Распустить Думу, этотъ очагъ интригъ? Объявить осадное положеніе? Нътъ, лучше пойти на уступки, протянуть время, обратиться къ посредничеству предсъдателя Думы и лидеровъ оппозиціи. Это капитуляція. Нерадивые пастыри поручаютъ свои стада волкамъ, которые ихъ и растерзаютъ.

На другой день, въ воскресенье, 26 февраля, генералъ Хабаловъ приказываетъ расклеить объявленіе о томъ, что войска примънять оружіе противъ нарушителей порядка. Это не мъшаетъ бандамъ хулигановъ и фанатиковъ забрасывать камнями солдатъ, которые отвъчаютъ выстрълами. На мостовой лежатъ убитые и раненые. Эта попытка противодъйствія со стороны властей безпокоитъ лидеровъ оппозиціи, которые все еще воображаютъ, что они распоряжаются огромной манифестаціей, предназначенной для запугиванія Царя. Они понимаютъ, что нъсколькихъ мъткихъ пуль достаточно, чтобы вся ихъ предательская затъя лопнула, какъ мыльный пузырь.

Поэтому предсъдатель Думы Родзянко съ утра суетится, стараясь парализовать отпоръ Правительства, — онъ бъжитъ къ одному изъ министровъ, Риттиху, вытаскиваетъ его изъ кровати, везетъ съ собой къ военному министру, звонитъ по телефону Хабалову: «Зачъмъ проливать кровь?» восклицаетъ Родзянко, «Въ войска бросали гранаты? Неправда, гранату бросилъ городовой! Достаточно приказать полить толпу изъ пожарной кишки, чтобы она разбъжалась и все успокоилось». Къ тому же онъ находитъ, что вся комедія длилась достаточно долго. Пора уже

использовать ея результаты, прежде чъмъ Правительство успъетъ опомниться.

И Родзянко посылаетъ Государю слѣдующую телеграмму: «Положеніе серьезное. Въ столицѣ анархія. Правительство парализовано. Транспортъ продовольствія и топлива пришелъ въ полное разстройство. Растетъ общественное недовольство. На улицахъ происходитъ безпорядочная стрѣльба. Части войскъ стрѣляютъ другъ въ друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся довѣріемъ страны, составить новое Правительство. Медлить нельзя. Всякое промедленіе смерти подобно. Молю Бога, чтобы въ этотъ часъ отвѣтственность не пала на Вѣнценосца».

Какъ видно, эта телеграмма очень ловко составлена. Эти отрывочныя, взволнованныя фразы должны пробудить въ Царъ все возрастающую тревогу, страхъ отвътственности и желаніе переложить эту отвътственность на того, чье имя ясно подсказывается: на самого Родзянко.

Впрочемъ и самъ предсъдатель Думы опасается открытаго разрыва съ законностью и предпочитаетъ получить власть изърукъ Государя, чъмъ «по волъ народа».

Тъмъ временемъ, столь неосторожно зажженный пожаръ все разгорается. Около 4 часовъ дня рота запаснаго батальона Павловскаго полка дълаетъ попытку взбунтоваться. Этихъ запасныхъ, которымъ въ сущности просто хочется вернуться къ себъ домой, удается успокоитъ словами. Но это грозный, страшный признакъ начинающагося въ войскахъ броженія. Правительство понимаетъ это и къ вечеру ръшается принять двъ важныя мъры, на которыя до тъхъ поръ не отваживалось: роспускъ Думы и объявленіе осаднаго положенія. Будь это ръшеніе принято на два дня раньше, все могло бы быть спасено. Но теперь уже поздно, и на другой день блъдное февральское солнце всходитъ надъ послъднимъ днемъ Царскаго режима.

Въ этотъ день 27-го февраля Дума открыто становится на сторону мятежа. Предупрежденная объ указъ о роспускъ, она ръшаетъ не подчиниться ему. Это уже открытый бунтъ. Всегда осторожный Родзянко пытается еще снять съ себя отвътственность, посылая Государю отчаянную телеграмму: «Положеніе ухудшается. Надо принимать немедленно мъры, ибо завтра будетъ уже поздно. Насталъ послъдній часъ, когда ръшается судьба Родины и Династіи».

Въ теченіе дня событія смъняются съ кинематографической быстротой. Взбунтовавшаяся учебная команда Волынскаго полка убиваетъ одного изъ своихъ офицеровъ и, увлекая за собой нъсколько частей Преображенскаго и Литовскаго полковъ, заполняетъ Кирочную, громя казармы жандармскаго дивизіона и школу прапорщиковъ инженерныхъ войскъ. Въ то же время небо освъщается кровавымъ заревомъ пылающаго окружнаго суда, подожженнаго хулиганами. Двери тюрьмы «Кресты» выламываются толпой, и на волю выпускають цѣлую партію убійцъ и грабителей. Автомобили, биткомъ набитые пьяными вооруженными солдатами, молодыми людьми еврейскаго типа и растрепанными дъвицами, мчатся во весь опоръ по улицамъ, подъ звуки Марсельезы и безпорядочной стръльбы. Евреи и хулиганы арестовывають офицеровь, которые, съ краской стыда на лиць, принуждены сдавать имъ оружіе. Горсточка солдатъ, которыми располагаеть Правительство, мало-по-малу таетъ; чернь уже чуетъ кровь; отрядъ подъ командой полковника Кутепова, посланный противъ бунтовщиковъ, задержанъ по дорогъ и требуетъ подкръпленій, которыхъ уже нътъ больше.

Правительство, или върнъе группа растерянныхъ людей, представляющихъ его, дъйствуетъ точно во снъ. На генерала Хабалова жалко смотръть, «руки трясутся, равновъсіе, необходимое для управленія въ такую серьезную минуту, онъ утратилъ»,

говоритъ военный министръ.

Въ зданіе градоначальства собирается совъщаніе военныхъ, подъ предсъдательствомъ военнаго министра, который замъчаетъ у своихъ подчиненныхъ «полное отсутствіе идей и иниціативы». Собравшіеся офицеры кажутся растерянными, они разглагольствуютъ, колеблются передъ дъйствіемъ, совътуютъ вступить въ переговоры съ Родзянко. Генералъ Бъляевъ ръшается наконецъ назначить болъе энергичнаго человъка, генерала Занкевича, командующимъ запасными гвардейскими частями. Уже семь часовъ вечера, зимній день клонится къ концу. Но еще ничего не сдълано, ничего не ръшено. Въ градоначальствъ стоитъ гулъ отъ голосовъ генераловъ и офицеровъ, которые безцъльно мечутся въ тревогъ.

Въ этотъ моментъ прівзжаетъ Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ, командующій гвардейскимъ экипажемъ. Онъ возмущенъ трусостью военныхъ властей, выражаетъ свое неудовольствіе на то, что не былъ извъщенъ о происходя-

щихъ событіяхъ, и настаиваетъ, чтобы генералъ Бѣляевъ принялъ болѣе энергичныя мѣры. Но что можно сдѣлать съ этимъ перепуганнымъ стадомъ? Великій Князь предлагаетъ послать моряковъ гвардейскаго экипажа; эти отборныя войска могли бы служить могучей поддержкой для тѣхъ слабыхъ частей, которыми располагаетъ еще Правительство. Но вѣдь это означало бы борьбу, активное дѣйствіе, — все, чего генералъ Хабаловъ хочетъ во что бы то ни стало избѣжать. Онъ старается уклониться отъ прямого отвѣта подъ предлогомъ, что гвардейскій экипажъ ему не подчиненъ. Великій Князь все же настаиваетъ и посылаетъ потомъ двѣ самыя вѣрныя роты. Неизвѣстно, какая ихъ постигла участь въ невѣроятной сумятицѣ этого рокового вечера.

Событія быстро слѣдуютъ за событіями, какъ удары молота, дробящаго въ пыль все, что составляло великое Государство Россійское. Министры блѣдные, дрожащіе, растерянные собираются въ Маріинскомъ дворцѣ; они съ минуты на минуту ожидаютъ ареста; какіе-то обрывки предложеній слышатся въ ихъ ръчахъ: — попросить непопулярнаго Протопопова подать въ отставку, объявить осадное положеніе. Но сквозь эти слова все яснье просвъчиваетъ тайное желаніе этихъ жалкихъ людей: уйти, спастись, бъжать съ тонущаго корабля. И дъйствительно, зачъмъ ждать? Съ лихорадочной поспъшностью составляется телеграмма Государю. Пусть Онъ скоръе Самъ назначитъ генерала, облеченнаго полномочіями для подавленія возстанія и составить отвътственное министерство подъ предсъдательствомъ политическаго дъятеля, пользующагося всеобщимъ довъріемъ. Такимъ малодушнымъ самоубійствомъ кончаетъ свое существованіе печальной памяти министерство князя Голицына.

Приходить отвіть оть Государя, твердый и ясный. Это призывь къ чести и къ долгу: «О главномъ начальникъ для Петрограда мною дано повельніе начальнику моего штаба съ указаніемъ немедленно прибыть въ столицу. То же и относительно войскъ. Лично вамъ предоставляю всіз необходимыя права по гражданскому управленію. Относительно перемізнь въ личномъ составъ, при данныхъ обстоятельствахъ, считаю ихъ недопустимыми. Николай».

Но тутъ министры протестуютъ, они во что бы то ни стало хотятъ исчезнуть, скрыться, сбъжать отъ опасности. И они бъгутъ, къ кому? Къ Родзянко. Насколько князь Голицынъ и

его коллеги спъшатъ освободиться отъ портфеля, настолько же Родзянко мечтаетъ о немъ. Такимъ образомъ соглашеніе между ними можетъ легко состояться. Нужно повліять на ръшеніе Государя, но такъ какъ телеграмма князя Голицына дала осъчку, мъры на этотъ разъ будутъ приняты самыя ръшительныя.

Въ огромномъ кабинетъ предсъдателя Совъта Министровъ собирается странное общество: глава Правительства князь Голицынъ, глава революціи Родзянко, военный министръ и братъ Государя. Здъсь наскоро перекраиваются основные законы Россійскаго Государства, составляется отвътственное министерство, подъ предсъдательствомъ князя Львова, назначается регентомъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ. Но почему Родзянко упускаетъ портфель, къ которому онъ протягивалъ уже руки? Ему объяснили, что одного его имени, ненавистнаго Государю, было бы достаточно, чтобы провалить всю комбинацію.

Великій Князь вызываеть ген. Алексѣева по прямому проводу, сообщаеть ему о намѣченномъ проектѣ и проситъ немедленно доложить о немъ Государю. Затѣмъ всѣ съ трепетомъ ждутъ отвѣта; онъ приходитъ скоро: «Его Величество благодаритъ за вниманіе, выѣдетъ завтра и самъ приметъ рѣшеніе». ¹)

Ръшительный въ исторіи Россіи день прошель въ безполезной бъготнъ взадъ и впередъ, въ болтовнъ, въ посылкъ телеграммъ, между тъмъ, какъ на улицахъ льется кровь, и то небольшое количество върныхъ войскъ, которое остается въ распоряженіи генерала Занкевича, таетъ съ каждымъ часомъ. Наступаетъ ночь. Ничего не сдълано. Событія воспринимаются съ какимъто тупымъ безразличіемъ. Вопросъ уже не въ томъ, чтобы подавить мятежъ, а въ томъ, чтобы запереться въ какомъ-нибудь дворцв и держаться тамъ, пока можно. Генералъ Занкевичъ предлагаетъ встрътить смерть въ Зимнемъ Дворцъ, генералъ Комаровъ, комендантъ Зимняго Дворца, предпочитаетъ, чтобы для этого было выбрано другое мъсто. Въ это время пріъзжаетъ военный министръ съ Великимъ Княземъ Михаиломъ Александровичемъ; Великому Князю предоставляется ръшить вопросъ, и онъ соглашается съ мнъніемъ Комарова. Куда же въ такомъ случать отправиться? Въ Петропавловскую кртпость? «Невозможно», отвъчаетъ по телефону комендантъ кръпости, баронъ

<sup>1)</sup> А. Блокъ. Послъдніе дни стараго режима, стр. 36. Ген. Лукомскій. Изъ воспоминаній. Архивъ Русской Революціи, т. II, стр. 17.

Стааль, дорога туда преграждена баррикадами. Наконецъ, уже на заръ, ръшаютъ отправиться въ Адмиралтейство, которое и укръпляется по мъръ возможности.

Въ то время пока министры и генералы, подобно блѣднымъ тѣнямъ на берегахъ Стикса, ожидаютъ Хароновой ладьи, революція быстро организуется въ Таврическомъ Дворцѣ. Но Государственная Дума, всѣми силами призывавшая паденіе стараго режима, почувствовала себя весьма растерянной при видѣ толпы распущенныхъ солдатъ и черни, наводнившей съ утра Таврическій Дворецъ. Солдаты инстинктивно обратились къ единственной законной власти, оставшейся послѣ капитуляціи Правительства: къ Государственной Думѣ. Царь на фронтѣ, улица въ рукахъ черни, — необходимо было создать какую-то силу для противодѣйствія анархіи.

По мнѣнію лидеровъ оппозиціи, народное движеніе уже исполнило свое дѣло — доказало Государю необходимость призвать къ власти буржуазію; теперь пора было утихомирить бурю, но ровно настолько, чтобы стало возможно вступить въ переговоры съ Царемъ.

Въ Екатерининскомъ залѣ непрерывно слышался звучный голосъ Родзянко, обращающійся къ толпѣ. Его слова встрѣчались криками «ура», а за стѣнами военные оркестры безъ остановки играли тягучую, на русскій ладъ передѣланную, Марсельезу.

Около двухъ часовъ пополудни, члены Думы собрались въ Полуциркульномъ залѣ, чтобы обсудить положеніе и попробовать создать нѣчто вродѣ Временнаго Правительства; — по Думскому обычаю записалось несмѣтное количество ораторовъ, и рѣчи слѣдовали за рѣчами, полныя блестящаго и пустого краснорѣчія. Но пока главари оппозиціи, опьяненные побѣдой, исходили въ пустословіи, въ другой сторонѣ дворца, въ комнатѣ № 12, тѣ, кого считали «пушечнымъ мясомъ» мятежа — соціалисты всѣхъ оттѣнковъ, быстро организовывали ту новую власть, въ которой содержались уже всѣ зачатки большевизма.

Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, этотъ революціонный органъ, имълъ свою исторію: созданный двънадцать льтъ назадъ съ въдома предсъдателя Совъта Министровъ графа Витте, во время первыхъ безпорядковъ въ Петербургъ, онъ возглавлялся сперва евреемъ Хрусталевымъ-Носаремъ, а потомъ евреемъ же Бронштейнъ-Троцкимъ. Совътъ 1905 года былъ

ликвидированъ Правительствомъ, но бациллы его, хотя и утратившія часть своей вредоносной силы, тѣмъ не менѣе жили еще въ организмѣ Россіи. Поэтому, 27 февраля, какъ только начались безпорядки, комитетъ дѣйствія, собравшійся тайно въ домѣ № 144 на Невскомъ проспектѣ, рѣшилъ возможно скорѣе возродить изъ пепла умершій Совѣтъ. Тотчасъ былъ отданъ объ этомъ тайный приказъ и два дня спустя, въ то время, когда члены Думы, пре-исполненные гордости, подъѣзжали къ Таврическому Дворцу, подъ клики праздной толпы, другіе, менѣе блестящіе люди, проскальзывали вслѣдъ за ними и были встрѣчаемы Керенскимъ, Чхеидзе и Скобелевымъ, которые «блѣдные, съ горящими глазами», направляли ихъ въ комнату № 12, гдѣ скоро собралось такимъ образомъ девять человѣкъ¹).

«Время не ждало», разсказывалъ впослъдствіи одинъ изъ присутствовавшихъ, «событія требовали скорыхъ и ръшительныхъ дъйствій». Было поэтому ръшено безотлагательно создать Совътъ рабочихъ депутатовъ; въ рабочіе кварталы были посланы эмиссары, приглашающіе отъ имени исполнительнаго комитета Совъта избрать делегатовъ, которые въ тотъ же день, въ семь часовъ вечера, должны были собраться на первое общее собраніе Совъта.

Другой призывъ главарей обращался спеціально къ солдатамъ. Совътъ (въ это время еще не существовавшій) сообщалъ имъ, что принимаетъ мъры для улучшенія ихъ довольствія. Большевицкая пропаганда начиналась съ желудка. Около девяти часовъ нъсколько комнатъ дворца наполнились разношерстной толпой сърыхъ шинелей, рабочихъ въ картузахъ, интеллигентовъ и молодыхъ людей съ еврейскими носами. Членъ Думы Чхеидзе, позвонивъ въ колокольчикъ, объявилъ засъданіе открытымъ. Были избраны: предсъдатель — Чхеидзе и два вице-предсъдателя — Керенскій и Скобелевъ, а также исполнительный комитетъ.

Тѣмъ временемъ члены Государственной Думы продолжали безъ устали разглагольствовать; наступила ночь, но никакого рѣшенія еще не было принято. Наконецъ отзвукъ того, что замышлялось въ комнатѣ № 12, достигъ до ушей лидеровъ оппозиціи. Тотчасъ же группа Родзянко и Милюкова вступила въ

<sup>1)</sup> Извъстія Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ № 155 (отъ 27 августа 1917) и Русская Лътопись, кн. I, стр. 10.

переговоры съ вожаками Совъта и ровно въ полночь эти переговоры привели къ созданію исполнительнаго комитета Государственной Думы, на который временно и возлагалась власть.

Этотъ комитетъ казался довольно умѣреннымъ по составу, хотя представителей правыхъ партій туда не допустили, а представителямъ лѣвыхъ — Керенскому и Чхеидзе — выпадала очень видная роль. Въ сущности это была полнѣйшая капитуляція «буржуазныхъ» элементовъ революціи передъ представителями пролетаріата. Никогда Родзянко и его единомышленники въ самыхъ своихъ смѣлыхъ чаяніяхъ не шли дальше конституціонной монархіи, управляемой высшими финансовыми кругами и возглавляемой Государемъ, играющимъ лишь декоративную роль. То крикливое и всклокоченное чудовище, которое внезапно выскочило изъ комнаты № 12, какъ чортъ изъ коробки, окончательно запугало непримиримыхъ противниковъ «царизма».

Съ этого момента судьба Россіи была рѣшена; — долгая, мучительная агонія, которая восемь мѣсяцевъ спустя должна была довести страну до большевизма.

#### 2. Въ ставкъ.

Царскій повздъ прибылъ въ Могилевъ 23 февраля. Во время своихъ пребываній въ Ставкѣ, Государь занималъ скромный губернаторскій домъ, гдѣ Онъ отвелъ себѣ только четыре комнаты, предоставивъ остальныя лицамъ Своей свиты. Порядокъ дня былъ распредѣленъ въ Ставкѣ съ незыблемой точностью.

Каждое утро, послѣ чая, Государь отправлялся къ начальнику штаба, генералу Алексѣеву, съ которымъ работалъ до завтрака. Къ завтраку приглашались начальники военныхъ миссій союзныхъ государствъ, а также министры и генералы, пріѣзжавшіе съ докладомъ къ Государю. Остатокъ дня былъ посвященъ работѣ съ перерывомъ для прогулки пѣшкомъ, передъ трехчасовымъ чаемъ; къ обѣду также приглашались военные агенты.

Первыя извъстія о безпорядкахъ въ Петроградъ были получены 25 февраля по телеграммамъ генерала Хабалова и министра внутреннихъ дълъ. Мы уже говорили выше объ этихъ запоздалыхъ донесеніяхъ, дававшихъ къ тому же весьма неточное

понятіе о происходившемъ. Несмотря на оптимистическія увъренія въ телеграммѣ военнаго министра, Государь какъ будто почувствовалъ надвигающуюся грозу мятежа и повелѣлъ Хабалову прекратить безпорядки; приказъ этотъ, какъ мы видѣли, совершенно сбилъ съ толку нерѣшительнаго начальника округа. Хотя этотъ обмѣнъ телеграммами не вышелъ за предѣлы кабинетовъ Государя и генерала Алексѣева, все же малопо-малу какое-то смутное безпокойство овладѣло приближенными Государя; Онъ же Самъ, по обыкновенію, оставался непроницаемымъ.

Въ этотъ же день, сопровождаемый флигель-адъютантомъ полк. Мордвиновымъ, Государь отправился на обычную прогулку; цѣлью ея Онъ избралъ часовню, воздвигнутую въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Могилева въ память сраженія, даннаго въ 1812 году Наполеону. Государь казался спокойнымъ, но задумчивымъ. Несмотря на ледяной вѣтеръ, Онъ былъ одѣтъ по обыкновенію въ гимнастерку. По дорогѣ Ему встрѣчались крестьяне въ тулупахъ, кланявшіеся Ему съ тѣмъ благоговѣніемъ, которое русскій народъ всегда проявлялъ къ Помазаннику Божію; нѣкоторые изъ нихъ крестились.

Государь остановился у одной повозки и съ обычной привътливостью бесъдовалъ съ ъхавшей въ ней крестьянской семьей. Съ Мордвиновымъ Онъ говорилъ о Своемъ безпокойствъ относительно здоровья Дътей: Великая Княжна Анастасія Николаевна только что заболъла корью, одна лишь Великая Княжна Марія Николаевна еще не заразилась, но Государь боялся, что и Она сляжетъ, какъ сестры и братъ. О возстаніи, о телеграммахъ, о политическомъ положеніи — ни слова.

На другой день, 26 февраля, въ 12 часовъ 40 минутъ, была получена новая телеграмма отъ генерала Хабалова. Она была успокоительнаго содержанія: произошло нъсколько стычекъ, войска примънили оружіе, но теперь въ столицъ царитъ порядокъ.

Между тъмъ, въ десять съ половиной часовъ вечера, какъ громъ среди яснаго неба, пришла телеграмма Родзянко: возстаніе разрастается, надо немедленно идти на уступки, иначе все погибло.

Государь еще довърялъ Своимъ министрамъ и не допускалъ мысли, чтобы они стали скрывать отъ Него правду.

Онъ бросилъ на столъ телеграмму Родзянко, замътивъ министру двора графу Фредериксу: «Опять этотъ толстякъ Род-

зянко мнъ написалъ разный вздоръ, на который я ему не буду даже отвъчать»<sup>1</sup>).

Но безпокойное настроеніе все же продолжалось. Приняль ли Хабаловь всь нужныя мѣры? спрашивали себя въ окруженіи Царя; не разыграется ли снова завтра съ еще бо́льшей силой возстаніе, какъ плохо затушенный пожарь? Однако надо было подать примѣръ спокойствія; Государь предложиль сыграть партію въ домино; вечеръ тянулся вяло и всѣ рано разошлись.

Первыя телеграммы, полученныя на другой день утромъ, дышали еще какимъ-то офиціальнымъ оптимизмомъ. Но около полудня Императрица протелеграфировала Государю: «Революція вчера приняла ужасающіе размѣры. Знаю, что присоединились и другія части. Извѣстія хуже, чѣмъ когда бы то ни было»²). Затѣмъ, въ часъ дня, другая телеграмма: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войскъ перешло на сторону революціи».

Одновременно новое требованіе Родзянко, гдѣ проглядываетъ уже просто страхъ: «Необходимо принять энергичныя мѣры, рѣшается судьба Династіи». Такъ вскрылась наконецъ правда, которую таили отъ Государя!

Около двухъ часовъ пополудни, спускаясь послѣ завтрака по лѣстницѣ, полковникъ Мордвиновъ былъ остановленъ штабнымъ офицеромъ. «Генералъ Алексѣевъ приказалъ передать лично вамъ эти телеграммы и проситъ васъ, чтобы вы лично же, не передавая никому другому, немедленно доложили Его Величеству». Офицеръ казался очень взволнованнымъ. Мордвиновъ спросилъ его, что это за телеграммы. «Вотъ, прочтите сами, что дѣлается въ Петроградѣ. Сейчасъ, когда я уходилъ изъ штаба, я мелькомъ видѣлъ, что получились еще болѣе ужасныя извѣстія». Телеграммы были распечатаны, Мордвиновъ пробѣжалъ ихъ. Одна была отъ генерала Бѣляева, другая отъ генерала Хабалова. Въ обѣихъ говорилось почти одно и то же: что войска отказываются употреблять оружіе и переходятъ на сторону бунтующей черни, что взбунтовавшіеся запасные батальоны Гренадерскаго и Волынскаго полковъ перебили часть

<sup>1)</sup> А. Блокъ. Послъдніе дни стараго режима, стр. 31. Приведено по показанію гр. Фредерикса.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) А. Блокъ. Тамъ же, стр. 38.

своихъ офицеровъ, что волнение охватываетъ и другія части и что необходима немедленная помощь.

Мордвиновъ поднялся наверхъ къ кабинету Государя. Онъ постучалъ и вошелъ.

Государь стоялъ около Своего письменнаго стола и разбиралъ какія-то бумаги. «Въ чемъ дѣло, Мордвиновъ?» спросилъ Онъ. Наружно Государь былъ совершенно спокоенъ, но Мордвиновъ чувствовалъ по тону Его голоса, что Ему не по себѣ, и что внутренно Его что-то очень заботитъ и волнуетъ. «Ваше Величество», сказалъ онъ, «генералъ Алексѣевъ просилъ Вамъ представить эти только что полученныя телеграммы. Онъ ужасны... въ Петроградѣ съ запасными творится что-то невѣроятное»...

Государь молча взяль телеграммы, бѣгло просмотрѣль ихъ, положиль ихъ на столъ и задумался.

«Ваше Величество, что прикажете передать генералу Алексъеву?» прервалъ Мордвиновъ эту мучительную паузу.

«Я уже знаю объ этомъ и сдълалъ нужныя распоряженія генералу Алексъеву. Надо надъяться, что все это безобразіе будеть скоро прекращено», отвътилъ съ сильной горечью и немного раздраженно Государь. Мордвиновъ позволилъ себъ настаивать.

«Я еще увижу генерала Алексъева и переговорю съ нимъ», спокойно, но довольно нетерпъливо прервалъ его Государь и снова взялъ со стола положенныя телеграммы, чтобы ихъ перечитать.

Мордвиновъ вышелъ встревоженный и разстроенный <sup>1</sup>).

Въ происходящей борьбъ между Государемъ и революціей, между побъдой и пораженіемъ, между Россіей и надвигавшейся анархіей, этотъ день 26 февраля является ръшительнымъ. Если до сихъ поръ Государь могъ надъяться на перемиріе между политическими партіями передъ лицомъ общаго врага, на вспышку патріотизма со стороны оппозиціи, — эта иллюзія разсъялась при видъ мятежа, заботливо подготовленнаго Родзянками, Гучковыми и Милюковыми.

№ Въ этотъ день Онъ съ утра принялъ Свое рѣшеніе: во что

<sup>1)</sup> А. Мордвиновъ. Отрывки изъ воспоминаній. Русская Лѣтопись, кн. V, стр. 92.

бы то ни стало подавить возстаніе, чтобы спасти фронть, чтобы продолжать войну, чтобы сохранить честь Родины.

Надо замътить, что въ теченіе этихъ трагическихъ дней, въ которые ръшалась судьба Россіи, одинъ лишь Государь сохранилъ ясный взглядъ на положеніе, и будь хоть одно изъ Его приказаній толково исполнено, спасены были бы и режимъ, и страна, и побъда.

Но, можетъ быть, именно моральное одиночество Императора Николая II и Его Семьи и составляло всю великую трагедію Его существованія. Нужно признаться, что Государь былъ окруженъ бездарностями, царедворцами, хотя и честными, но слабыми и эгоистичными, которыхъ смылъ не девятый, а первый валь бури. Само же Правительство состояло изъ круглыхъ нулей. А дальше уже господствовала измъна. Ставка Верховнаго Главнокомандующаго въ лицъ начальствующихъ лицъ почти вся стояла за государственный переворотъ. Мы уже говорили выше о военномъ заговоръ, который зрѣлъ въ Петроградѣ и къ которому мало-по-малу примкнули нъкоторые генералы въ Ставкъ и главнокомандующіе фронтами. Такимъ образомъ, въ теченіе этихъ тревожныхъ дней, когда побъда и поражение зависъли отъ даннаго во-время распоряженія, отъ какого-нибудь получаса выиграннаго у возстанія, отъ быстро принятаго и тотчасъ исполненнаго рѣшенія, Государь видѣлъ вокругъ себя лишь растерянныя лица, смущенные взоры и то пассивное и эластичное сопротивленіе, которое никакая сила сломить не можетъ, и которое, какъ щупальцы спрута, въ концъ концовъ парализуетъ и душитъ свою жертву.

Къ вечеру генералъ Алексѣевъ получилъ отъ обезумѣвшаго предсѣдателя Совѣта Министровъ князя Голицына телеграмму, въ которой онъ настаивалъ на своей отставкѣ, а также на отставкѣ всего кабинета и просилъ составить лѣвое министерство подъ предсѣдательствомъ князя Львова. Это дезертирство Царскаго Правительства ожидалось и учитывалось заранѣе въ Ставкѣ; телеграмма князя Голицына пробудила аппетиты и честолюбія, удовлетворить которые долженъ былъ новый режимъ. Алексѣевъ, чувствуя себя больнымъ, хотѣлъ послать эту телеграмму съ офицеромъ, но генералъ-квартирмейстеръ Верховнаго Главнокомандующаго генералъ Лукомскій настоялъ, чтобы онъ самъ отправился къ Государю. Вернувшись минутъ черезъ

десять, Алексъевъ сказалъ, что Государь остался очень недоволенъ содержаніемъ телеграммы князя Голицына и заявилъ, что Самъ составитъ отвътъ.

«Но вы попробовали уговорить Государя согласиться на просьбу предсъдателя Совъта Министровъ? Вы сказали, что и вы раздъляете ту же точку зрънія?» спросиль Лукомскій.

«Государь со мною просто не хотълъ и говорить. Я чувствую себя совсъмъ плохо и сейчасъ прилягу. Если Государь пришлетъ какой-нибудь отвътъ, сейчасъ же придите мнъ сказать». И Алексъевъ, еще не совсъмъ оправившійся отъ своей бользни, ушелъ къ себъ.

Черезъ нѣкоторое время дежурный офицеръ прибѣжаль предупредить генерала Лукомскаго, что Государь идетъ въ ихъ помѣщеніе. Лукомскій тотчасъ же спустился и на лѣстницѣ встрѣтилъ Государя, который спросилъ его:

«Гдѣ генералъ Алексѣевъ?»

«Онъ у себя въ комнатъ; чувствуетъ себя плохо и прилегъ. Прошу Ваше Императорское Величество пройти въ Вашъ кабинетъ, а я сейчасъ позову генерала Алексъева».

Государь не любилъ безпокоить людей.

«Нѣтъ, не надо. Сейчасъ же передайте генералу Алексѣеву эту телеграмму и скажите, что я прошу ее немедленно передать по прямому проводу. При этомъ скажите, что это мое окончательное рѣшеніе, котораго я не измѣню, а потому мнѣ докладывать еще что-либо по этому вопросу безполезно».

Генералъ Лукомскій взялъ телеграмму, написанную рукою Государя на голубомъ телеграфномъ бланкъ, и отнесъ ее генералу Алексъеву.

Какъ мы знаемъ, эта телеграмма призывала князя Голицына и министровъ исполнить свой долгъ и извъщала о присылкъ главноначальника, облеченнаго полномочіями. Этимъ временнымъ диктаторомъ былъ генералъ Ивановъ, бывшій главнокомандующій юго-западнымъ фронтомъ.

Итакъ Государь проявилъ Свою волю; Государь отказывался сдаться передъ мятежомъ; Государь принималъ мѣры для подавленія его. Достигни генералъ Ивановъ со своимъ отрядомъ Петрограда, удайся ему собрать нѣсколько вѣрныхъ частей, юнкеровъ, полицію, пусти онъ въ ходъ артиллерію, и революція разсѣялась бы какъ дымъ, вмѣстѣ съ Родзянками, Милюковыми, Алексѣевыми, политиканами въ погонѣ за министерскими порт-

фелями, не въ мъру честолюбивыми генералами, мелкими аферистами, ловящими рыбу въ мутной водъ, и крупными акулами, плывущими за государственнымъ кораблемъ.

Генералъ Лукомскій впаль въ отчаяніе. Онъ снова сталь настаивать на томъ, чтобы генералъ Алексъевъ пошелъ умолять Государя уступить князю Голицыну и Родзянко. Алексъевъ, усталый, больной, подчиняясь, по обыкновенію, болье сильной воль, отправился, посль нъкотораго колебанія, къ Государю и, вернувшись, сказалъ, что Его Величество ръшенія не мъняетъ.

Между тъмъ выборъ генерала Иванова произвелъ на приближенныхъ Государя хорошее впечатлъніе. Его командованіе на юго-западномъ фронтъ было удачнымъ; его большая съдая борода, добродушный разговоръ, обходительность, простота вызывали къ нему симпатію. Даже самое имя его — Ивановъ какое-то нарицательно-русское, какъ будто указывало, что именно онъ, посланный самою судьбою человъкъ для безболъзненнаго усмиренія бунта запасныхъ, на которыхъ мътко сказанная шутка, кръпкое словцо, находчивость могутъ произвести большее впечатлъніе, чъмъ стръльба изъ пулеметовъ.

Въ этотъ вечеръ генералъ Ивановъ, приглашенный къ Высочайшему столу, оправдалъ свою репутацію. Сидя рядомъ съ Государемъ, онъ, съ присущимъ ему добродушіемъ, разсказывалъ, какъ ему удалось остановить безпорядки въ Кіевъ одними убъдительными словами, безъ пролитія крови. Ничего не могло быть Государю болъе по душъ.

Вечеромъ было получено отъ Великаго Князя Михаила Александровича сообщеніе по прямому проводу, о которомъ мы говорили выше. Положеніе становилось опаснымъ; таковъ же былъ смыслъ двухъ послъднихъ телеграммъ Императрицы. Судьба Семьи, больныхъ Дътей, Императрицы, отръзанныхъ въ Царскосельскомъ дворцъ, тревожили Государя. Если Онъ и не вполнъ повърилъ офиціальному оптимизму первыхъ донесеній Правительства относительно петроградскихъ событій, все же до полученія невъроятной телеграммы князя Голицына, Государь не могъ подозръвать ни о размъръ движенія, ни о степени растерянности министерства. Съ этого момента настроеніе въ Ставкъ ръзко измънилось. Безпечность сразу перешла въ подавленность. Адмиралъ Ниловъ не переставая твердилъ: «Насъ всъхъ вздернутъ на фонарь», а дворцовый комендантъ Воейковъ, который устраивалъ свою квартиру, «прибивалъ шторки, привъ

шивалъ картинки» и шутилъ съ сослуживцами, вдругъ понялъ трагичность положенія и сталъ ходить совершенно растерянный.

За вечернимъ чаемъ министръ Двора графъ Фредериксъ явился доложить Государю объ извъстіяхъ изъ Царскаго Села, только что полученныхъ по телефону отъ оберъ-гофмаршала графа Бенкендорфа. Тотчасъ же послъ этого лицамъ Свиты было приказано готовиться къ отъъзду.

Въ 9 часовъ вечера дворцовый комендантъ передалъ ген. Лукомскому приказаніе Государя немедленно приготовить литерные поъзда для отъъзда въ Царское Село. Государь хотълъ выъхать никакъ не позже 11 часовъ вечера.

Ген. Лукомскій, конечно, понималь, что теперь, когда рѣшалась судьба Монархіи въ Россіи, не только каждый чась, но каждая минута были дороги. И, дѣйствительно, если бы Государь выѣхаль немедленно, какъ Онъ того хотѣлъ, Царскій поѣздъ не быль бы задержанъ въ пути, ему не пришлось бы перемѣнить направленіе на Псковъ, гдѣ и была приготовлена ловушка. И тогда ген. Ивановъ со своимъ эшелономъ нашелъ бы въ Царскомъ не изнывающую отъ страшной тревоги за горячо любимаго Супруга, несчастную, окруженную дрожащими, растерянными людьми женщину, а Государя, отъ котораго онъ могъ бы услышать опять то же отчетливое и рѣшительное приказаніе: подавить во что бы то ни стало предательскій бунтъ.

Ген. Лукомскій спѣшить не пожелаль и заявиль Воейкову, что литерные поѣзда отправить раньше шести часовъ утра невозможно; «надо приготовить свободный пропускъ по всему пути и всюду разослать телеграммы».

Какія телеграммы разослалъ ген. Лукомскій, мы не знаемъ, но какой свободный пропускъ онъ приготовилъ Царскому поъзду, мы увидимъ дальше.

Если бы объ этомъ фактъ не разсказалъ самъ ген. Лукомскій въ своихъ воспоминаніяхъ, можно было бы подумать, что здѣсь просто злостная и неправдоподобная клевета на него. Какъ допустить въ самомъ дѣлѣ, чтобы генералъ-квартирмейстеръ осмѣлился отказать въ немедленномъ исполненіи Высочайшаго повелѣнія? Какъ повѣрить, чтобы Державный Верховный Главнокомандующій во время войны могъ оказаться не въ состояніи срочно выѣхать туда, гдѣ неотложно требовалось Его присутствіе? Какъ не счесть за выдумку, что чинъ Ставки могъ бы единолично задержать Царя, а слъдовательно и ходъ исторіи на цълые семь роковыхъ для Россіи часовъ?

Но ген. Лукомскій этой затяжкой не удовольствовался; онъ пытался доказать Воейкову, что «рѣшеніе Государя ѣхать въ Царское Село можетъ повести къ катастрофическимъ послъдствіямъ, что, по его мнѣнію, Государю необходимо оставаться въ Могилевѣ»...

Ген. Воейковъ въ споръ съ ген. Лукомскимъ вступать не пожелалъ; онъ кратко отвътилъ, что Государь ръшенія Своего не измънитъ, и просилъ срочно отдать необходимыя распоряженія.

Лукомскій рѣшилъ все же испробовать послѣднее средство: побѣжалъ къ больному Алексѣеву, разбудилъ его, заставилъ одѣться и направилъ къ Государю, чтобы отговорить Его отъ поѣздки. Алексѣевъ покорно все это выполнилъ, былъ довольно долго у Государя и, вернувшись, сказалъ, что Его Величество страшно безпокоится за Императрицу и за Дѣтей и рѣшилъ ѣхать въ Царское Село.

Поведеніе ген. Лукомскаго въ эти тревожные дни можетъ показаться загадочнымъ, но онъ самъ беретъ на себя трудъ раскрыть намъ свои настоящія мысли. По его мнѣнію, «выходъ, конечно, былъ. Это немедленный отътздъ Государя въ районъ Особой арміи и отправка въ Петроградъ и Москву сильныхъ и вполнъ надежныхъ отрядовъ». Но вмъстъ съ тъмъ Лукомскій находитъ, что «ръшеніе подавить революцію силою оружія, заливъ кровью Петроградъ и Москву, не только грозило прекращеніемъ на фронтъ борьбы съ врагомъ, а было бы единственно возможнымъ только именно съ прекращеніемъ борьбы, съ заключеніемъ позорнаго сепаратнаго мира. Послъднее же было такъ ужасно, что представлялось неизбъжнымъ сдълать все возможное для мирнаго прекращенія революціи»... Въ дальнъйшихъ своихъ разсужденіяхъ ген. Лукомскій говоритъ, что «не только наши союзники никогда этого не простили бы Россіи, но и общественное мнъніе Россіи этого не простило бы Государю» 1).

Разсужденія эти могли бы казаться наивными даже и въ описываемые дни; теперь же, когда мы знаемъ, къ чему повело то, что революцію «силою оружія» не подавили, и что объ столицы кровью также залиты не были; когда мы знаемъ, что рецептъ

<sup>1)</sup> Генералъ А. С. Лукомскій. Воспоминанія, т. І, стр. 126—135.

уступокъ, который рекомендовалъ какъ разъ ген. Лукомскій, привелъ не только къ позорному сепаратному миру и къ гибели Государя и Царской Семьи, но и къ крушенію самой Россіи и къ порабощенію русскаго народа; когда и самъ ген. Лукомскій оказался жалкой щепкой, выкинутой бурей на чужеземный берегъ, то мы съ трудомъ можемъ допустить, чтобы его слова исходили дъйствительно отъ чистаго сердца.

Въ чемъ же тутъ дѣло? А въ томъ, что, по мнѣнію ген. Лукомскаго, поѣздка Государя въ Особую армію, «на которую можно вполнѣ положиться», была бы умѣстна только въ томъ случаѣ, «если бы Государь не желалъ идти ни на какія уступки»¹). Итакъ, изъ словъ ген. Лукомскаго явствуетъ, что изъ трехъ возможныхъ рѣшеній: ѣхать въ Особую армію, ѣхать въ Царское Село, оставаться въ Ставкѣ — только послѣднее вызывало необходимость пойти на сговоръ съ революціей. Вотъ почему ген. Лукомскій на этомъ рѣшеніи такъ упорно и настаивалъ.

Прибавимъ еще одну невъроятную подробность. Несмотря на задержку Царскаго поъзда на цълые лишнихъ семь часовъ, ръшительно ничего не было предпринято за это время для обезпеченія безпрепятственнаго проъзда Государя. Если этого не сдълалъ ген.-квартирмейстеръ, то со стороны другихъ отвътственныхъ лицъ было преступной небрежностью не взять на себя заботу о безопасности Государя, пославъ впереди литерныхъ поъздовъ поъздъ съ эшелономъ войскъ, или хотя бы обезпечить Царскіе поъзда достаточной охраной, чтобы очистить путь отъ взбунтовавшейся черни.

Около часа ночи Государь, одътый въ походную шинель изъ солдатскаго сукна и въ папахъ, вышелъ изъ Своего кабинета и, пожавъ руку генералу Алексъеву, сълъ въ автомобиль съ графомъ Фредериксомъ. Генералъ Ивановъ былъ уже на платформъ. Государь пригласилъ его войти въ Свой вагонъ, гдъ между ними и произошелъ откровенный разговоръ о создавшемся тревожномъ положеніи: «Я берегъ не самодержавную власть, а Россію», сказалъ Государь. «Я не убъжденъ, что перемъна формы правленія дастъ спокойствіе и счастье народу». Затъмъ Онъ съ горечью упомянулъ о той клеветъ, которая преслъдовала Императрицу и Его Самого, о безплодности Его усилій и лучшихъ намъреній, всегда дурно истолкованныхъ не-

<sup>1)</sup> Генералъ А. С. Лукомскій. Воспоминанія, т. 1, стр. 129.

доброжелательной молвой. Царившая кругомъ тишина, гнетущая тревога послъднихъ часовъ, этотъ отъъздъ въ ночь и въ неизвъстность, смутное предчувствіе надвигающейся катастрофы, слова Государя, звучащія какъ политическое завъщаніе цълаго Царствованія — все это глубоко взволновало стараго солдата. Отвъчая Государю, онъ чувствоваль, какъ у него сжималось горло, и голосъ его нъсколько разъ прерывался 1).

Было около двухъ часовъ, когда Государь отпустилъ Иванова. Онъ обнялъ его, и оба перекрестились.

## 3. Начало развала.

Не успѣлъ Думскій комитетъ образоваться, какъ онъ сразу же столкнулся съ затрудненіями, которыхъ, конечно, не предвидѣли зачинщики «буржуазной» революціи. Новая власть, выросшая, какъ ядовитый грибъ, въ ночь на 27 февраля, — Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, — съ перваго же дня проявила полнѣйшее презрѣніе къ формамъ законности, за которую въ отчаяніи цѣплялась Дума. Послѣ крушенія Царскаго Правительства, снесеннаго революціонной волной, единственная законная власть, существовавшая въ столицѣ, была Дума, — учрежденіе государственное и къ тому же избранное самимъ народомъ. На фронтѣ Государь, въ Петроградѣ Дума — вотъ тѣ два центра, которые, согласившись между собой, могли еще предотвратить катастрофу.

Дума не только могла, но, можетъ быть, въ началѣ и хотѣла сыграть такую роль. То, что Дума, послѣ паденія министерства князя Голицына, не пыталась посягнуть на самый принципъ Монархіи, было хорошимъ признакомъ; войска, непрерывно прибывающія съ музыкой въ Таврическій Дворецъ, какъ будто представляли поддержку порядка противъ надвигающейся анархіи.

Въ такомъ смыслъ и было понято и Государемъ, и Императрицей, и окружавшими Ихъ лицами, составление Думскаго комитета.

Утромъ 28 февраля Императрица говорила Жильяру, воспитателю Наслъдника:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ген. Д. Н. Дубенскій. Какъ произошель перевороть въ Россіи. Русская Лѣтопись, кн. III, стр. 40.

«Дума оказалась на высотъ. Она, полагаю, поняла, что странъ грозитъ опасность, но боюсь, что уже слишкомъ поздно, — образовался соціалъ-революціонный комитетъ, который не кочетъ признавать власти Временнаго Правительства»<sup>1</sup>).

Итакъ, на мъстъ развалившагося Царскаго Правительства, встаютъ двъ новыя, враждебныя другъ другу силы: Думскій комитетъ и соціалистическій Совътъ. Дума — это парламентскій

режимъ, Совътъ — анархія.

Надо или выбирать между ними, или ждать. Но чего? Возвращенія Государя, прибытія войскъ генерала Иванова? Но не прівдеть ли Государь слишкомъ поздно, не свершится ли все въ теченіе этихъ нъсколькихъ часовъ неустойчиваго равновъсія, когда одного момента слабости со стороны Думы достаточно, чтобы разразились сдерживаемыя доселъ разрушительныя силы?

1 марта Великій Князь Павелъ Александровичъ дълаетъ со своей стороны попытку спасти положение уступкой: онъ составляетъ, отъ имени Государя, манифестъ, дарующій конституцію; этотъ документъ, отпечатанный на машинкъ, немедленно отправляется въ Александровскій дворецъ на подпись Императрицъ. Несмотря на просьбы генерала Гротена, который даже становится передъ Ней на колъни, Императрица отказываетъ въ Своей подписи; формально Она права, ибо ничья подпись не можетъ замънить подпись Государя на такомъ важномъ актъ. Впрочемъ, какъ мы увидимъ, Императрица, въ теченіе этихъ тревожныхъ дней, проявляя мужество и силу духа необычайныя, неизмѣнно показывала, вмъстъ съ тъмъ, примъръ истинной върноподданной. Признавая лишь волю Государя, Она осуждала всъ попытки, предпринятыя безъ Его въдома, даже тъми, кто надъялся уступками сохранить Ему Престоль, и объ этомъ сообщала Супругу Своему въ письмахъ, посланныхъ Ему въ эти тяжелые дни.

Но время не терпитъ, быть можетъ манифестъ ненадолго успокоитъ умы. Великій Князь Павелъ Александровичъ подписываетъ его и срочно посылаетъ Великимъ Князьямъ Михаилу Александровичу и Кириллу Владиміровичу, которые тоже ставятъ свои подписи. Манифестъ тотчасъ относятъ въ Думу, гдъ передаютъ Милюкову, который, бросивъ на него бъглый взглядъ, прячетъ его небрежно въ портфель, замътивъ: «Вотъ интересный документъ». Мы увидимъ впослъдствіи, что это не было един-

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, crp. 176.

ственнымъ документомъ капитальной важности, перехваченнымъ не особенно щепетильнымъ лидеромъ кадетовъ.

По Царскосельской дорогъ поъзда больше не ходятъ, телефонныя сообщенія прерваны. Встревоженный Великій Князь Павелъ Александровичъ посылаетъ въ тотъ же вечеръ слъдующее письмо своему племяннику Великому Князю Кириллу Владиміровичу:

1 марта 1917 г.

#### Дорогой Кириллъ,

Ты знаешь, что я черезъ Н. И. въ контактъ съ Государственной Думой. Новое теченіе, желающее назначить Мишу регентомъ, мнѣ ужасно не нравится. Это недопустимо и возможно, что это только интриги Брасовой, а, можетъ быть, это только сплетни. Но мы должны быть на чеку и всячески, всѣми способами, сохранить Ники Престолъ. Если Ники подпишетъ манифестъ о конституціи, нами утвержденный, то вѣдь этимъ исчерпываются всѣ требованія народа и Временнаго Правительства. Переговори съ Родзянко и покажи ему это письмо.

Крѣпко тебя обнимаю.

Твой дядя Павелъ.

На слѣдующій день Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ отвѣчаетъ слѣдующимъ письмомъ, имѣющимъ несомнѣнное историческое значеніе:

2 марта 1917 г.

### Дорогой дядя Павелъ,

Относительно вопроса, который тебя безпокоить, до меня дошли одни лишь слухи. Я совершенно съ тобою согласенъ, но Миша, несмотря на мои настойчивыя просьбы работать ясно и единомышленно съ нашимъ Семействомъ, прячется и только сообщается секретно съ Родзянко. Я былъ всѣ эти послѣдніе дни совершенно одинъ, чтобы нести всю отвѣтственность передъ Ники и Родиной, спасать положеніе, признавая Временное Правительство.

Обнимаю Кириллъ.

Въ теченіе этого дня Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ не оставался бездівятельнымъ. Два дня тому назадъ, какъ мы говорили, онъ предлагалъ растерянному Хабалову поддержку Гвардейскаго экипажа для подавленія возстанія; теперь онъ воз-

обновляетъ это предложеніе Родзянко, приводя въ Думу отрядъ этой части. Неожиданно счастливый случай для Думы укръпить свою власть, опираясь на представителя Царствующей Династіи! Но Родзянко отклоняетъ это предложеніе, и жестъ Великаго Князя Кирилла Владиміровича остается напраснымъ.

Теперь, когда историческая перспектива позволяеть намь судить о событіяхь въ общей ихъ картинь, а не по отдъльнымъ эпизодамъ, мы понимаемъ, что составившееся въ то время мнъніе о роли Думы и въ частности Родзянко, было совершенно ошибочно. Происходило это заблужденіе оттого, что Государь и Его Семья, несмотря на все презръніе, съ которымъ Они относились къ февральскимъ революціонерамъ, все же переоцънивали значеніе этихъ людей. Государю не могло придти въ голову, что столь жаждавшій власти Родзянко окажется неспособнымъ удержать эту власть хотя бы въ теченіе двадцати четырехъ часовъ. Двадцать четыре часа! Ровно столько, сколько было нужно, чтобы подавить возстаніе, давъ возможность Государю и генералу Иванову пріъхать во-время.

Но въ тотъ самый моментъ, когда Дума со своимъ предсъдателемъ, либеральное русское общество, Земгоръ, прогрессивный блокъ, фрондирующая аристократія, большая пресса, интеллигенція — словомъ все то, что воображало себя представителями Россіи, казалось побъдили Царское самодержавіе; въ тотъ самый моментъ, когда какъ будто ничто уже не препятствовало осуществленію ихъ завътныхъ мечтаній: всесильнаго парламента, правящаго черезъ своихъ министровъ самой большой имперіей въ мірѣ; въ этотъ моментъ опъяненія побъдой — неожиданно рухнуло все. Власть, организовавшаяся подъ шумокъ въ комнатѣ № 12, вдругъ подняла свой голосъ, чтобы наложить ръшительное veto на туманныя чаянія русскихъ жирондистовъ.

Совътъ, захвативъ революцію въ свои руки, требоваль подчиненія своей волъ буржуазнаго Временнаго Правительства, роль котораго сводилась бы только къ расчисткъ развалинъ самодержавія. Исполнивъ свое дѣло, эти политическіе метельщики должны были исчезнуть, чтобы уступить мѣсто настоящимъ представителямъ пролетаріата. Либеральная Имперія? Конституція? Демократическая республика? Все это дѣтскія игрушки, миражъ для забавы общественнаго мнѣнія при Царскомъ режимъ; теперь же съ этой бутафоріей пора было по-

кончить. Едва составленный Думскій комитеть, такимъ образомъ, уже являлся устаръвшимъ, и сама Дума, наканунъ еще столь горделивая, когда она стояла во главъ оппозиціи, разсъивалась, какъ дымъ. Ее должно было замънить Временное Правительство, то есть министерство, не имъющее уже ничего конституціоннаго и находящееся въ полномъ подчиненіи у Совѣта. Поднялись пререканія объ условіяхъ, объ именахъ, объ обязанностяхъ этого новаго двуликаго Правительства. Временами Родзянко въ ужасъ отступалъ отъ разверзнувшейся у ногъ его пропасти; онъ предлагалъ соціалистамъ Совъта взять на себя власть цъликомъ. Жалкое признаніе безпомощности, полнъйшая капитуляція буржуазныхъ элементовъ передъ кулакомъ второго интернаціонала, подготовлявшаго пути большевизму! Но Совътъ отказался. «Буржуи», начавшіе революцію, сами обязаны вырыть ту могилу, въ которой будуть погребены ихъ надежды.

Совътъ примънялъ тъ же пріемы для оказанія давленія на Думскій комитетъ, какіе примъняла оппозиція для терроризированія Царскаго Правительства — запугиваніе призракомъ кровопролитія; но Чхеидзе и прочіе агенты большевизма вели свою игру ръшительнъе, чъмъ Родзянко. Малъйшая попытка сопротивленія подавлялась при помощи искусно вызваннаго волненія толпы на улицъ.

Черезъ два дня послѣ своего созданія Думскій исполнительный комитеть фактически уже больше не существоваль. Становилась ясной необходимость какой-то власти, какого-то правящаго центра. На самомъ дѣлѣ, это Правительство было уже давнымъдавно подготовлено, министерскіе портфели распредѣлены не безъ упорной борьбы, разочарованій честолюбій, ожесточенныхъ соревнованій; но все же эта власть, продуманная до мельчайшихъ подробностей, существовала, и можно сказать, что на этотъ разъ, вопреки пословицѣ, удалось заранѣе раздѣлить шкуру неубитаго еще медвѣдя.

Государь безъ власти, всемогущая Дума и отвътственное министерство — вотъ та программа, къ осуществленію которой всегда стремилась либеральная оппозиція съ упорствомъ, готовымъ даже пожертвовать интересами національными въ пользу интересовъ политическихъ. Но едва только взошла заря этихъ чаяній, какъ одна изъ этихъ иллюзій разсъялась, какъ призракъ. Дума перестала существовать. Останется ли по крайней

мъръ призракъ Царя? О Государъ Николаъ II безполезно было и говорить, Онъ никогда не согласился бы царствовать, не управляя, заботясь только о Своемъ «цивильномъ листъ».

Но если, какъ было ръшено, добиться Его отреченія? Въ такомъ случать все еще могло уладиться; на Престолъ вступилъ бы малолътній Наслъдникъ Алексъй Николаевичъ, въ качествъ конституціоннаго Монарха, съ регентствомъ Великаго Князя Михаила Александровича, человъка добраго, прекраснаго, но слабаго, безвольнаго, который добросовъстно сталъ бы исполнять все, что ему предпишутъ.

Между тъмъ, главари Думскаго комитета начинали чувствовать свое положеніе непрочнымъ. Таврическій дворецъ день и ночь наводнялся бунтующей, нервной, несдержанной толпой. Каторжники, выпущенные на волю «освобожденнымъ» народомъ, обращались въ политическихъ вожаковъ, къ словамъ которыхъ прислушивалась чернь; запасные, мечтавшіе о возвращеніи въ свои деревни, разинувъ рты, упивались ихъ пораженческимъ красноръчіемъ. Подъ сводами большого Екатерининскаго зала, видъвшаго нъкогда блескъ двора Великой Императрицы, какъ прибой морскихъ волнъ, колыхалась сърая масса, сърыя солдатскія шинели, сфрыя папахи, сфрыя истомленныя волненіемъ и тремя безсонными ночами лица. Временами поднималась буря, крики переходили въ вой, — это приводили бывшаго министра, арестованнаго солдатней. Всъ они, безъ исключенія, держали себя съ холоднымъ презрительнымъ достоинствомъ, несмотря на угрожающіе крики, сжатые кулаки и щелканье ружейныхъ затворовъ.

Столь неосторожно поднятая либералами мутная волна грозила уже захлестнуть тотъ самый новый режимъ, который долженъ былъ явиться зарей свободы.

Ночь съ 1 на 2 марта прошла въ возрастающей съ каждымъ часомъ тревогъ. Самъ Совътъ чувствовалъ себя безсильнымъ противостоять народному потоку. «Все погибло», заявилъ даже предсъдатель Совъта Чхеидзе. Около трехъ часовъ утра человъкъ восемь изможденныхъ, дрожащихъ отъ страха людей собрались въ одной изъ маленькихъ комнатъ Думскаго дворца.

Извиѣ доносился ревъ торжествующаго мятежа, гдѣ-то стрѣляли, организовывалась оккультная и неумолимая власть, диктующая свою волю, направляющая удары, шагающая черезъ трупы. А здѣсь, подъ рѣзкимъ свѣтомъ электричества, падающимъ на

ихъ землистыя лица, тряслись, какъ въ лихорадкъ, новые властители Россіи, члены исполнительнаго комитета Государственной Думы. Непостоянная толпа уже позабыла объ этихъ жалкихъ паяцахъ, имена которыхъ не запомнитъ даже исторія.

Тутъ, среди испуганнаго шепота, появился Гучковъ. Мертвенно-блѣдный, съ трясущейся челюстью, этотъ гордый трибунъ разсказалъ, что только что убили ѣхавшаго съ нимъ князя Вяземскаго, что войска взбунтовались въ казармахъ... Они не признавали больше никакого Правительства, положеніе было безнадежно...

Богамъ революціи нужна была жертва. И этой жертвой долженъ быть Царь.

«Тогда, можетъ быть, когда мы бросимъ имъ корону Романовыхъ, народъ пощадитъ насъ; Ставка, Алексъевъ и генералы, давно уже сочувственно относятся къ мысли о государственномъ переворотъ. — Надо ръшаться, чтобы другіе не сдълали этого раньше насъ: минута запозданія, неръшительности и мы погибли». — «Поъду просить Государя отречься отъ Престола», заявляетъ Гучковъ. «Кто поъдетъ со мной?» — «Я», отвъчаетъ Ціульгинъ. И два члена русской Директоріи, поднявъ воротники, чтобы скрыть свои лица, отправляются отдаленными закоулками на вокзалъ и умоляютъ начальника станціи дать имъ возможность проъхать въ Псковъ. Черезъ десять минутъ поъздъ убозитъ ихъ, а съ ними и судьбу Россіи.

Таковы были жалкіе люди, которые выдали себя передъ Государемъ за уполномоченныхъ представителей русскаго народа!  $^1$ )

Между тъмъ, неумолимая Сила, управляющая судьбами людей и государствъ, одновременно двигала свои фигуры на шахматной доскъ исторіи.

Пока Царскій поъздъ мчался къ назначенной судьбой цъли, солнце взошло надъ послъдними остатками Императорскаго Правительства, переходившаго изъ одного убъжища въ другое и, наконецъ, укрывшагося подъ сънью «свътлой Адмиралтейской иглы»... Здъсь оставалось всего нъсколько генераловъ: воен-

<sup>1)</sup> По разсказу В. В. Шульгина, приведенному въ «Послѣднихъ Новостяхъ» 4 января 1922 г. и въ Русской Лѣтописи, кн. III, стр. 211—212.

ный министръ, главный начальникъ округа, комендантъ Петрограда, градоначальникъ.

Гдѣ же были министры, предсѣдатель Совѣта Министровъ, гражданскія власти? Они растаяли во тьмѣ этой тревожной ночи. Однако дѣйствовать было необходимо: только что отпечатали афиши объ осадномъ положеніи, надо было ихъ расклеить на стѣнахъ столицы. Но . . не нашлось ни кистей, ни клея. Хабаловъ вялымъ голосомъ приказалъ двумъ околоточнымъ развѣсить нѣсколько такихъ афишъ на рѣшеткѣ Александровскаго сада. Первый же порывъ вѣтра весело закрутилъ по Адмиралтейской площади клочки разорванныхъ бумагъ: это все, что осталось отъ осаднаго положенія и отъ самаго Правительства.

Около восьми часовъ утра генералъ Ивановъ, выъзжая вмъстъ со своимъ отрядомъ изъ Могилева, вызвалъ по прямому проводу главнаго начальника Петроградскаго округа и поставилъ ему цълый рядъ вопросовъ относительно положенія. Въ отвътахъ Хабалова звучала полнъйшая безнадежность: върныхъ частей больше нътъ, городъ во власти мятежниковъ, министры арестованы.

Въ полдень морской министръ адмиралъ Григоровичъ, желая выслужиться передъ новой властью, послалъ своего адъютанта предложить генераламъ немедленно покинуть Адмиралтейство. Собравшись на послъднее совъщаніе, они постановили не продолжать сопротивленія, хотя, по правдъ сказать, особо героическаго сопротивленія оказано и не было. Бродившіе во дворъ остатки частей были распущены. Въ тотъ же день солдатня арестовала генерала Хабалова; что же касается военнаго министра генерала Бъляева, то, укрывшись сначала въ своемъ казенномъ домъ, затъмъ въ министерствъ, потомъ въ Генеральномъ штабъ, преслъдуемый, загнанный чернью, онъ, наконецъ, съ отчаянія бросился прямо къ волку въ пасть, то есть въ Государственную Думу.

Тамъ онъ заявилъ, что желаетъ лишь вернуться къ частной жизни и готовъ даже дать подписку остаться въ распоряжении Думы. Въ отвътъ на это его отправили въ казематъ Петропавловской кръпости, поразмыслить на покоъ о великодушіи новыхъ властителей Россіи.

## 4. Кругомъ измъна и трусость и обманъ.

Было около шести часовъ утра, когда Царскій поъздъ отбыль изъ Могилева. Свита Государя уъхала немного раньше, и оба поъзда, какъ темные призраки съ яркими огнями, мчались въ блъднъвшую уже синюю, звъздную, зимнюю ночь, среди спящихъ полей, селъ и городовъ.

На другой день миновали благополучно Смоленскъ и Вязьму. На пути между Вязьмой и Бологое офицеры перваго поъзда узнали отъ находящагося на вокзалъ инженера, что въ Петроградъ составлено Временное Правительство; ръшено было сообщить это извъстіе дворцовому коменданту генералу Воейкову, сопровождавшему Государя; письмо на его имя было передано офицеру, который сошелъ, чтобы дождаться Царскаго поъзда. Въ Бологомъ былъ полученъ отвътъ генерала Воейкова: приказаніе во что бы то ни стало доъхать до Царскаго Села.

Настала ночь; около часа первый поъздъ прибылъ на станцію Малая Вишера. Къ генералу Цабель явился перепуганный офицеръ и сообщилъ, что слъдующія станціи — Любань и Тосно — уже заняты взбунтовавшимися войсками.

Итакъ путь въ Царское быль отръзанъ; надо было ждать пріъзда Государя, а затъмъ выяснится, какія придется принять ръшенія.

Тъмъ временемъ, Царскій поъздъ слѣдовалъ двумя часами позднѣе по тому же маршруту, восторженно встрѣчаемый на станціяхъ народомъ. Въ эту благонамѣренную и тихую провинціальную глушь о петроградскомъ возстаніи доносились лишь отдаленные слухи, неопредѣленные и неясные.

Для молодыхъ солдатъ, ожидавшихъ на вокзалѣ заброшенной станціи поѣзда, который увезетъ ихъ на фронтъ, все: дѣйствительность и надежда, — воплощалось въ томъ человѣкѣ, чье блѣдное, печальное и задумчивое лицо мелькнуло за сверкающими окнами Царскаго вагона.

И какія мысли тревожили сердце Самодержца, властителя ста восьмидесяти милліоновъ людей и обладателя шестой части земного шара, когда, одиноко сидя въ Своемъ вагонѣ, Онъ слышалъ тысячи восторженныхъ голосовъ, поющихъ «Боже, Царя храни»? Гдѣ правда? Кому върить? Министрамъ и генераламъ, слабымъ, нерѣшительнымъ, растеряннымъ или голосу этихъ солдатъ, идущихъ на смерть съ молитвой за Царя? И

что такое представляла въ сравненіи съ этой огромной Имперіей, съ этими милліонами людей, живущими и умирающими въ върности Помазаннику Божію, горсточка бунтовщиковъ, заливающихъ кровью улицы Петрограда?

Между тъмъ изъ Ставки приходили странныя телеграммы... повидимому тамъ поднималась паника передъ развертывающимися въ столицъ событіями... мятежъ какъ будто распространялся, и Правительство было не въ силахъ возстановить порядокъ.

Генералъ Алексъевъ сообщалъ, на основаніи донесенія военнаго министра генерала Бъляева, что большинство войскъ въ столицъ перешло на сторону возставшихъ, и что одна лишь Государственная Дума и ея предсъдатель Родзянко могли бы еще имъть достаточно авторитета, чтобы удержать порядокъ.

Государю было извъстно, что Родзянко давно стремился стать предсъдателемъ Совъта Министровъ. Этотъ либеральный баринъ, ставшій, благодаря гибкости своихъ политическихъ взглядовъ, во главъ оппозиціи, не внушалъ Ему никакого довърія. Все же, при создавшемся положеніи и несостоятельности министерства князя Голицына, Государю приходилось считаться съ человъкомъ, котораго Его штабъ и всъ прочіе генералы представляли Ему, какъ единственно способнаго привести всъхъ къ соглашенію и заградить путь революціонному потоку.

Итакъ Родзянко была послана телеграмма, приглашающая его выъхать навстръчу Государю, чтобы переговорить о положении.

Но полученная тутъ же совершенно неожиданно телеграмма, подписанная нъкимъ Бубликовымъ, именующимъ себя министромъ путей сообщенія, и извъщающая, что старая власть свергнута и учреждено Временное Правительство, вызвала тягостное недоумъніе. Кто былъ этотъ Бубликовъ, вчера неизвъстный никому, а сегодня одинъ изъ самозванныхъ правителей Россіи?

Около двухъ часовъ ночи Царскій повздъ тихимъ ходомъ подошель къ станціи Малая Вишера. Вокзалъ былъ слабо освъщенъ и замѣчалось какое-то большое оживленіе.

Выходя изъ вагона на платформу, флигель-адъютантъ полковникъ Мордвиновъ столкнулся съ генераломъ Дубенскимъ, сопровождавшимъ первый поъздъ.

«Вы какими судьбами остались здѣсь?» удивленно спросилъ Мордвиновъ.

«Мы всѣ здѣсь, весь нашъ поѣздъ», съ озабоченной тревогой отвѣтилъ Дубенскій, «намъ не совѣтуютъ ѣхать дальше, такъ какъ по слухамъ Любань и Тосно тоже заняты революціонерами, и мы рѣшили подождать васъ, чтобы спросить, какъ поступить дальше».¹)

Разбудили генерала Воейкова. Заспанный Воейковъ вошелъ въ вагонъ Государя и скоро вышелъ съ приказаніемъ вернуться въ Бологое. Оттуда будетъ взято направленіе на Псковъ, гдѣ стоитъ штабъ главнокомандующаго арміями сѣвернаго фронта, генерала Рузскаго ²).

Роковое ръшеніе! Государь не зналъ, что генералъ-адъютантъ Рузскій былъ на сторонъ революціи, и что Псковъ становился такимъ образомъ западней, куда невидимая рука направляла слишкомъ довърчиваго Монарха.

Стоялъ холодный, но солнечный день; въ воздухъ чувствовалось первое дыханіе съверной весны, пробужденія природы отъ зимней спячки.

Оба поъзда мчались на всъхъ парахъ къ Пскову, куда должны были прибыть вечеромъ. Въ Старой Руссъ на платформъ станціи скопилась многочисленная толпа; когда Императорскій поъздъ прошелъ мимо замедленнымъ ходомъ, могучее «ура» сотрясло воздухъ. Монахини мъстнаго монастыря тъснились вокругъ станціонной часовенки. Давно уже разсъялся въголубомъ воздухъ дымъ паровоза, а монашенки все еще глядъли своими дътски невинными глазами вслъдъ незабвенному видънію и шептали съ благодарностью: «Слава Богу, удалось хотя въ окошкъ увидать Батюшку Царя».3)

Около восьми часовъ вечера Царскій поъздъ прибылъ на станцію Псковъ.

Древній, славный нѣкогда Псковъ незамѣтно сошелъ на лѣнивое, спокойное, никакими событіями не нарушаемое, прозябаніе, подъ малиновый звонъ колоколовъ безчисленныхъ своихъ монастырей. Даже война не смогла стрях-

<sup>1)</sup> А. Мордвиновъ. Отрывки изъ воспоминаній, Русская Лѣтопись, кн. V, стр. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ген. Д. Н. Дубенскій. Какъ произошелъ переворотъ въ Россіи, Русская Літопись, кн. III, стр. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ген. Д. Н. Дубенскій. Тамъ же, стр. 45.

нуть этого оцъпененія; оживленіе крупнаго военнаго центра, рой офицеровъ всъхъ родовъ оружія, наполняющій улицы, проходящія войска, прибытіе партіи раненыхъ, все это скользило по поверхности, не задъвая мелочнаго распорядка жизни маленькаго города.

И всь ть событія, которымъ суждено было произойти въ теченіе этихъ трехъ мартовскихъ дней, тоже не вышли за предълы Царскаго поъзда, станціи и штаба генерала Рузскаго. Даже самъ Псковскій губернаторъ, приглашенный къ Царскому столу, вернулся къ себъ со спокойной душой, не подозръвая о разыгрывающейся трагедіи, свидътелемъ которой онъ случайно оказался.

Главнокомандующій арміями съвернаго фронта, извъщенный телеграммой о скоромъ прибытіи Государя, предусмотрительно запросилъ инструкцій изъ Ставки.

За два дня до этого генералъ Рузскій получиль отъ предсъдателя Думы длинную телеграмму, въ которой Родзянко настойчиво уговаривалъ его добиться отъ Государя согласія на созданіе парламентскаго министерства, подъ предсъдательствомъ самого же Родзянко. Рузскій, почуя въ Родзянко возможнаго вождя нарождающейся революціи, поспъшилъ телеграфировать Государю. Тъмъ не менъе, зная, какъ высоко ставилъ Государь Свой долгъ Императора Самодержца, генералъ Рузскій предусмотрительно оставилъ себъ на всякій случай лазейку, составивъ телеграмму въ столь неопредъленныхъ выраженіяхъ, что ее можно было растолковать двояко, въ зависимости отъ того, что возьметъ окончательно верхъ, порядокъ или мятежъ 1).

Но съ тѣхъ поръ положеніе измѣнилось. 28 февраля генераль Алексѣевъ сообщаетъ Рузскому копію своей телеграммы генералу Иванову. Въ этой телеграммѣ Алексѣевъ даетъ совѣтъ остановить начатыя дѣйствія и вступить въ переговоры съ временнымъ комитетомъ, созданнымъ Думой. 1 марта Родзянко телеграфируетъ Рузскому, что Царское министерство пало и власть перешла къ временному комитету, составъ котораго сообщается другой телеграммой петроградскаго телеграфнаго агентства: Родзянко, Керенскій, Чхеидзе, Шульгинъ, Милюковъ, Карауловъ, Коноваловъ, Дмитрюковъ, Ржевскій, Шидловскій, Некрасовъ, Львовъ.

<sup>1)</sup> Эти телеграммы и слѣдующія, относящіяся къ событіямъ, связаннымъ съ отреченіемъ Государя, приведены полностью въ кн. III Русской Лѣтописи, стр. 112—160.

Наконецъ 1 марта въ 5 ч. 45 м. генералъ Рузскій получаєть изъ Ставки точныя инструкціи требовать отъ Государя, тотчасъ по Его прибытіи, назначенія Родзянко предсъдателемъ Совъта министровъ.

Генералъ Рузскій соображаєть, что между только что создавшимся революціоннымъ Правительствомъ и Ставкой существуеть тайное соглашеніе. Онъ понимаєть въ этоть моменть, что судьба государства зависить исключительно отъ него; у него въ рукахъ преданная и върная армія, гдъ онъ легко можеть почерпнуть нужныя части для подавленія петроградскаго возстанія. Но, съ другой стороны, выскажись онъ за Родзянко и за Ставку, и Государь, одинъ, всъми покинутый, принужденъ будеть уступить.

Генералъ Рузскій, какъ мы видѣли, ожидалъ возможности государственнаго переворота. Онъ готовъ измѣнить своему Царю, но хочетъ самъ выбрать для этого время.

Государь не подозрѣвалъ о намѣреніяхъ Своего генералъадъютанта; Онъ вполнѣ довѣрялъ ему и съ нетерпѣніемъ ждалъ его, чтобы обсудить необходимыя мѣры.

Черезъ нъсколько минутъ по прибытіи Царскаго поъзда генералъ Рузскій появился на платформъ.

Наружность главнокомандующаго арміями сѣвернаго фронта не имѣла ничего воинственнаго. Это былъ старикъ съ блѣднымъ, худымъ и брюзгливымъ лицомъ, съ рѣдкими, сѣдыми усами и маленькими, прикрытыми очками, безпокойными глазами. Онъ шелъ большими шагами, согнувшись, въ небрежно накинутой на плечи сѣрой шинели и въ сапогахъ съ калошами.

Генерала Рузскаго сопровождаль его начальникъ штаба генераль Даниловъ, маленькій брюнетъ, извъстный въ арміи подъ прозвищемъ «черный Даниловъ».

Пока ходили докладывать Государю, генералъ Рузскій, полулежа на диванъ, въ купе князя Долгорукова, отвъчалъ съ нетерпъніемъ на многочисленные вопросы лицъ Свиты.

Наконецъ послышался глухой старческій голосъ министра Двора графа Фредерикса: «Николай Владиміровичъ», сказаль онъ, «Вы знаете, что Его Величество слѣдуетъ въ Царское Село, гдѣ находится сейчасъ Императрица съ больными Дѣтьми. Вы знаете, что въ столицѣ возстаніе; не имѣя возможности достигнуть Царскаго, Государь рѣшилъ ѣхать въ Псковъ, чтобы посо-

вътоваться съ вами. Ваша обязанность помочь возстановить порядокъ».

Генералъ Рузскій въ отвътъ разразился горькими упреками, повторяя на всъ лады, что никто не слушалъ его совътовъ и что теперь слишкомъ поздно, чтобы спасти положеніе.

«Но надо же наконецъ что-нибудь сдълать!» послышалось нъсколько взволнованныхъ голосовъ.

Генералъ Рузскій промолчалъ. Потомъ, съ насмѣшливой улыбкой, онъ отчеканилъ:

«Теперь остается только сдаться на милость побъдителя». Эти слова произвели впечатльніе разорвавшейся бомбы. Въ это мгновеніе пустые и легкомысленные царедворцы, привыкшіе эгоистично тышить себя поверхностнымъ оптимизмомъ, вдругь съ ужасомъ и негодованіемъ увидыли, какую пропасть

вырыла передъ ними измѣна.

Становилось очевиднымъ, что Родзянко, Ставка и генералъ Рузскій дъйствовали въ полномъ согласіи, и что вопросъ объ отвътственномъ министерствъ долженъ былъ лишь замаскировать настоящую цъль возстанія: отреченіе Государя 1).

Государь принялъ главнокомандующаго и послъ нъсколькихъ привътственныхъ словъ пригласилъ его къ Своему столу,

назначивъ ему на вечеръ частную аудіенцію.

Объдъ прошелъ быстро... настроеніе было натянутое... Одинъ Государь, спокойный и любезный какъ всегда, совершенно просто разговаривалъ съ генераломъ Рузскимъ и графомъ Фредериксомъ, сидящимъ съ Нимъ рядомъ.

Послъ объда главнокомандующій ушелъ за необходимыми

документами и возвратился къ десяти часамъ.

Государь сидълъ за столомъ, передъ Нимъ была разложена большая карта съвернаго фронта. Генералъ сълъ противъ Него.

Послѣ своей болтовни въ купе кн. Долгорукова Рузскій сталъ осторожнѣе. Въ своей рѣчи онъ ограничился указаніемъ на всѣ преимущества парламентаризма, приведя въ примѣръ Англію, гдѣ король царствуетъ, но не управляетъ, а парламентъ управляетъ, но не царствуетъ.

Государь возражалъ спокойно и убъжденно. Онъ гово-

<sup>1)</sup> Генералъ Даниловъ въ своихъ мемуарахъ тщательно скрылъ весь этотъ эпизодъ. Здъсь онъ приводится по воспоминаніямъ полк. А. Мордвинова, Русская Льтопись, кн. V, стр. 106, и ген. Дубенскаго, Русская Льтопись, кн. III, стр. 48, расходящихся лишь въ незначительныхъ подробностяхъ

рилъ, что ничего не желаетъ для себя самого, но не считаетъ себя въ правъ передать власть въ руки политическихъ дъятелей, которые сегодня могутъ причинить родинъ огромный вредъ, а завтра умоютъ руки, подавъ въ отставку. «Я отвътственъ передъ Богомъ и Россіей за все, что случилось и случится», сказалъ Государь. «Будутъ ли министры отвътственны передъ Думой и Государственнымъ Совътомъ, безразлично, я никогда не буду въ состояніи, видя, что дълается министрами не ко благу Россіи, съ ними соглашаться, утъшаясь мыслію, что это не моихъ рукъ дъло, не моя отвътственность».

Затъмъ Государь перебралъ по очереди всъхъ тъхъ политическихъ дъятелей, на которыхъ указывали для составленія перваго лъваго министерства. Онъ доказывалъ генералу Рузскому, что всъ эти трибунные ораторы совершенно неопытны въ дълъ управленія государствомъ и не сумъли бы въ данный моментъ оказаться на высотъ положенія.

Пророческія слова! Какое страшное подтвержденіе получили они черезъ нъсколько дней!

Изъ всъхъ участниковъ этой разыгравшейся въ продолженіе недъли трагедіи, Государь былъ несомнънно единственнымъ лицомъ, понявшимъ съ перваго же дня необходимость дъйствовать твердо и не поддаваться угрозамъ кучки мятежниковъ. Но съ каждымъ часомъ Онъ все яснъе сознавалъ невозможность положиться на Свое Правительство и на высшее военное командованіе. Мысль о задолго подготовленной измѣнѣ еще не приходила Ему въ голову, и довѣріе къ Своимъ генераламъ не было еще поколеблено. Но настойчивость генерала Алексъева, князя Голицына, Великаго Князя Сергъя Михайловича и даже брата, Великаго Князя Михаила Александровича, открывали Ему такую картину растерянности и паническаго страха передъ нъсколькими бунтующими батальонами запасныхъ солдатъ, такое разложение правящихъ классовъ и правительственнаго аппарата, что Онъ почувствовалъ невозможность найти въ нихъ необходимую опору для борьбы.

Кромъ того гражданская война, какъ бы ни была она коротка, могла пошатнуть положение на фронтъ; между тъмъ не было той жертвы вплоть до Престола и самой Своей жизни, которой не принесъ бы Государь ради побъды.

Приходилось уступить, чтобы спасти положеніе, и генераль Рузскій разстался съ Государемъ, унося Его согласіе на

составленіе отвътственнаго министерства. Россійское Самодержавіе перестало существовать<sup>1</sup>).

Генералъ Рузскій извъстилъ Ставку о только что принятомъ ръшеніи и вызвалъ для разговора по прямому проводу Родзянко.

Едва только Рузскій отдаль это распоряженіе, какъ ему принесли манифесть, составленный въ Ставкѣ, текстъ котораго быль переданъ по телеграфу. Этотъ документъ, предназначенный для подписи Государю, содержаль назначеніе Родзянко предсъдателемъ Совѣта Министровъ.

И тутъ снова заговорщики слишкомъ поторопились. Въ то время, какъ Государь, примирившійся съ мыслью призвать къ власти Родзянко, только что отдалъ соотвътствующія приказанія, Ставка своимъ нетерпъніемъ совершила большую неосторожность, какъ бы навязывая Государю это назначеніе.

Генералъ Рузскій, съ этой телеграммой въ рукахъ, вернулся въ Царскій вагонъ, гдъ былъ тотчасъ принятъ Государемъ. Генералъ замътилъ въ Немъ какую-то перемъну. Слушая текстъ манифеста, прочитаннаго ген. Рузскимъ, Государь не выразилъ никакого удивленія и казался даже какъ бы странно разсъяннымъ и равнодушнымъ.

Когда Рузскій выразиль нѣкоторую тревогу по поводу окончательнаго рѣшенія Государя, Онъ холодно отвѣтиль, что разь оба генерала, Рузскій и Алексѣевъ, находящіеся въ постоянномъ разногласіи, на этотъ разъ сходятся во мнѣніи, то и Онъ присоединяется къ нимъ. Государь прибавилъ, что рѣшеніе это, хотя и очень тягостное, внушено Ему чувствомъ долга передъ Родиной и принято Имъ безповоротно ²).

Только что выработанное соглашеніе естественно влекло за собою пріостановку военныхъ дъйствій противъ возставшаго Петрограда. Составленная въ этомъ смыслъ телеграмма, подписанная Государемъ, была послана генералу Иванову.

Было больше часа ночи, когда Государь отпустилъ главнокомандующаго. Шагая черезъ рельсы запасныхъ путей, подъ холоднымъ свътомъ сверкающихъ звъздъ, старый генералъ чувствовалъ себя утомленнымъ, но удовлетвореннымъ.

<sup>1)</sup> С. Н. Вильчковскій. Пребываніе Государя Императора въ Псковъ 1 и 2 марта 1917 г., по разсказу ген. адъют. Н. В. Рузскаго. Русск. Лът., кн. III, стр. 170.

<sup>2)</sup> С. Н. Вильчковскій. Тамъ же, стр. 170.

Въ концѣ концовъ событія складывались для него благопріятно; онъ оставался генералъ-адъютантомъ Государя и въ то же время заслуживалъ благодарность новаго министерства, составленнаго при его содѣйствіи. Онъ думалъ о своемъ предстоящемъ разговорѣ съ Родзянко и о чувствѣ удовлетворенія честолюбиваго предсѣдателя Думы, когда онъ сообщитъ ему эти счастливыя извѣстія.

Но радость генерала была преждевременна. Ни онъ, ни генералъ Алексъевъ, ни Родзянко, опьяненные своею ролью великихъ заговорщиковъ, не понимали, что они лишь жалкіе маріонетки въ чьей-то невидимой рукъ и что близко то время, когда по окончаніи представленія, та же рука вышвырнетъ ихъ въ сорную корзину.

## 5. Миссія генерала Иванова.

Послѣ столь взволновавшаго его разговора съ Государемъ, генералъ Ивановъ занялся выполненіемъ порученной ему миссіи. Прежде всего надо было добиться точныхъ свъдъній о положеніи въ столиць, но какимъ образомъ это сдълать? Послъ нъкоторыхъ попытокъ переговорить по прямому проводу съ главнымъ начальникомъ петроградскаго военнаго округа, генералъ Ивановъ наконецъ добился генерала Хабалова. Мы уже передавали выше полученные отъ послъдняго безнадежные отвъты. Тъмъ не менъе генералъ Ивановъ отправилъ около 11 часовъ утра свой отрядъ, составленный изъ Георгіевскаго батальона, полу-роты Императорскаго Желъзнодорожнаго полка и роты лейбъ-гвардіи Собственнаго Его Величества пъхотнаго полка. Этого было, конечно, недостаточно, но генералъ Ивановъ разсчитывалъ на Тарутинскій полкъ, присланный съ съвернаго фронта, и на кавалерійскія и артиллерійскія части, которыя должны были придти съ западнаго фронта.

Но не зналъ старый генералъ, что измѣна проникла уже въ ряды его отряда. Такъ генералъ Пожарскій, командовавшій Георгіевскимъ батальономъ, еще наканунѣ объявилъ своимъ офицерамъ, что онъ запретитъ солдатамъ стрѣлять, хотя бы ему пришлось ослушаться приказанія начальства.

Генералъ Ивановъ выъхалъ изъ Могилева на два часа позже своего отряда, который онъ нагналъ въ Оршъ. Назна-

ченіе его не пришлось по вкусу начальствующимъ лицамъ въ Ставкѣ, игравшимъ въ руку революціи. Успокаивали ихъ немного лишь возрастъ и слабость генерала. «Трудно себѣ представить», говоритъ генералъ Деникинъ въ своихъ воспоминаніяхъ, «болѣе неподходящее лицо для выполненія порученія столь огромной важности, по существу — военной диктатуры. Дряхлый старикъ, честный солдатъ, плохо разбиравшійся въ политической обстановкѣ, не обладавшій уже ни силами, ни энергіей, ни волей, ни суровостью». 1)

Преувеличеніе, конечно, карикатурная оцѣнка соперника; но все же, не будучи ходячей развалиной, какъ рисуетъ его Деникинъ, генералъ Ивановъ былъ совершенно лишенъ той смѣ-

лости, которая «города беретъ».

Къ тому же присылка частей, ожидаемыхъ съ фронта, какъто странно запаздываетъ или просто отмъняется. Генералъ Ивановъ не понимаетъ, въ чемъ дъло, и весь слъдующій день проходитъ въ обмънъ телеграммами объ ускореніи отправки вспомогательныхъ частей. Часть этихъ депешъ не доходитъ по назначенію; впрочемъ Ставка объ этомъ особенно и не старается; когда нужно будетъ, ея телеграммы не пропадутъ 2).

Всъ эти непонятныя задержки смущають въ концъ концовъ ген. Иванова, дальнъйшій путь котораго идеть уже не прямо, а зигзагами, какъ ходъ шахматнаго коня. По дорогъ встръчаются поъзда, идущіе изъ столицы. Они переполнены вооруженной, орущей солдатней, агитаторами, дезертирами,

і) Г. Деникинъ, Очерки Русской смуты, т. І, в. 1, стр. 50.

<sup>2)</sup> Ген. Тихменевъ въ своей брощюръ «Изъ воспоминаній о послѣднихъ дняхъ пребыванія Императора Николая ІІ въ Ставкѣ» разсказываетъ, что, бесѣдуя съ ген. Ивановымъ передъ отъѣздомъ послѣдняго, онъ выразилъ сомнѣніе въ томъ, что телеграммы изъ Ставки будутъ доходить до Иванова. «Я оказался правъ», продолжаетъ ген. Тихменевъ. «Изъ нѣсколькихъ посланныхъ Ивановымъ телеграммъ (о чемъ я узналъ отъ него уже позже) я получилъ только одну. А моихъ телеграммъ онъ не получилъ вовсе».

Можетъ, конечно, показаться страннымъ, что въ тотъ день, когда революція локализировалась еще лишь только въ Петроградѣ, и войска въ дъйствующихъ арміяхъ оставались върными, Ставка вдругъ потеряла контроль телеграфныхъ сообщеній, да еще съ поъздомъ Иванова, везшимъ эшелонъ войскъ. Это тъмъ болье удивительно, что рядъ другихъ телеграммъ Ставки прекрасно доходилъ по назначенію и получался незамедлительный отвътъ. Къ нимъ относятся всъ депеши Ставки, связанныя съ отреченіемъ Государя, а также рядъ телеграммъ во время слъдованія поъзда

всей накипью, выкинутой мятежомъ изъ Петрограда. Генералъ Ивановъ приказываетъ остановить эти поъзда. Съ нихъ сходитъ цълая орава, которой онъ грозитъ ужаснъйшими наказаніями; отъ гнъва трясется его съдая борода, онъ грозенъ, но не страшенъ. Въ концъ концовъ всъ снова садятся по вагонамъ, и разъъзжаются, не причинивъ другъ другу особаго вреда; задержано только по приказанію генерала человъкъ двадцать зачинщиковъ. Что дълать съ этой сволочью? Генералъ Ренненкампфъ, не задумываясь, приказалъ бы украсить ими вътви ближайшихъ деревьевъ, но генералу Иванову претятъ суровыя мъры: онъ будетъ возить за собой своихъ плънниковъ, пока ихъ всъхъ, одного за другимъ, не выпустятъ на волю, какъ почтовыхъ голубей, несущихъ радостную въсть о русской революціи.

Въ Вырицъ свъдънія плохія: министры въ Петроградъ арестованы и войска въ Царскомъ Сель взбунтовались. Въ связи съ этимъ генералъ Ивановъ ръшаетъ измънить свой планъ; вмъсто того, чтобы продвигаться къ столицъ, онъ спъшно бросается на спасеніе Императрицы и Царскихъ Дътей въ Царское. Къ вечеру онъ прибываетъ туда со своимъ отрядомъ.

Какъ обстоитъ въ этотъ моментъ положеніе? Въ рукахъ у Иванова георгіевскіе кавалеры, Тарутинскій полкъ только что прибылъ въ Александрово, повсюду въ окрестностяхъ — Гатчинъ, Вырицъ, — върныя войска, готовыя выступить. Итакъ генералъ Ивановъ можетъ дъйствовать ръшительно, и таково его твердое намъреніе: занять въ Петроградъ Царскосельскій вокзалъ, помъстить тамъ свой штабъ, собрать кръпкое ядро изъ лучшихъ частей, обратиться съ требованіемъ къ мятежникамъ, посъять въ ихъ рядахъ панику и разногласіе и, если представится необходимымъ, прибъгнуть къ пороху. Такъ быстро можно покончить съ крикунами, вся смълость которыхъ про-

ген. Иванова. (Ген. Ивановъ 28 февр., спѣшно, секретно № 1 главкозапу и № 2 главкосѣву; Даниловъ, 28 февр., № 1165-Б и № 1166-В; Рузскій, 28 февр. № 1168-В; Гулевичъ, 1 марта № 535; Тихменевъ генералу Иванову 1 марта № 278; подполк. Кринскій ген. Тихменеву № 3; ген. кн. Трубецкой ген. Иванову, 1 марта, № 154). Наконецъ, предательская телеграмма ген. Алексѣва ген. Иванову, отъ 28 февраля, въ которой нач. штаба главковерха сообщалъ завѣдомо ложныя свѣдѣнія о положеніи въ Петроградѣ, была послана Иванову въ десяти экземплярахъ, дабы онъ ее получилъ навѣрняка, гдѣ бы онъ ни находился. (А. Блокъ, Послѣдніе дни стараго режима. Архивъ Русской Революціи, т. IV, стр. 43 и 47.)

исходить лишь отъ слабости властей. Вотъ что генераль Ивановъ намъревается сдълать... но не дълаетъ.

Вмѣсто того, чтобы сразу приступить къ этой рѣшительной чисткѣ, онъ медлить въ Царскомъ, тѣмъ самымъ отдавая своихъ солдатъ въ жертву эмиссаровъ бунтовщиковъ, старающихся ихъ распропагандировать, и генерала Пожарскаго, который твердитъ имъ на всѣ лады, что грѣшно стрѣлять по народу.

Между тъмъ Ставка съ безпокойствомъ слъдитъ за событіями.

Въ этотъ моментъ Государь находится въ Псковъ. Онъ попался въ столь ловко разставленныя съти. Да, но Онъ еще можетъ изъ нихъ вырваться; Онъ попрежнему Верховный Главнокомандующій, имъющій право приказывать. Генералъ Ивановъ со своей стороны тоже можетъ дъйствовать и трескотня нъсколькихъ пулеметовъ превратитъ тогда бунтующую толпу въ стадо, объятое паникой... Нътъ, нужно во что бы то ни стало парализовать дъйствія генерала Иванова, и его бомбардируютъ телеграммами, ища его повсюду; онъ получаетъ одну изъ нихъ ночью. Это телеграмма 1) генерала Алексъева: порядокъ возстановленъ въ Петроградъ, тамъ съ нетерпъніемъ ожидаютъ Государя, миссія генерала Иванова становится такимъ образомъ безполезной.

Все это наглая ложь. Алексъевъ обманываетъ Иванова, какъ онъ все время обманывалъ Царя. Но старый генералъ недовърчивъ. Эти уговоры кажутся ему подозрительными. Онъ получилъ приказаніе дъйствовать и онъ обязанъ дъйствовать. Но прежде чъмъ выступить на Петроградъ, необходимо обезпечить безопасность Царской Семьи и для этого обезоружить Царскосельскій гарнизонъ. Это можетъ сдълать оставшійся върнымъ и къ тому же довольно многочисленный дворцовый гарнизонъ Все это хорошо, но здъсь возникаетъ формальное препятствіе: дворцовый гарнизонъ подчиненъ только дворцовому коменданту, должность котораго въ это время исполняетъ ген. Ресинъ; захочетъ ли ген. Ресинъ исполнить приказаніе Иванова? Въроятно нътъ, если не будетъ на то особаго распоряженія Императрицы. И, несмотря на ночной часъ, генералъ Ивановъ ръшаетъ поъхать во Дворецъ просить объ этомъ Императрицу.

<sup>1)</sup> Телеграмма 28 февраля 1917 г. № 1833. Русская Лѣтопись, кн. III, стр. 120.

Ивановъ смотритъ на этотъ шагъ какъ на формальность онъ такъ увъренъ въ согласіи Ея Величества, что беретъ съ собой заготовленное имъ воззваніе къ населенію.

Проходя мимо и. д. дворцоваго коменданта ген. Ресина, генералъ Ивановъ передаетъ ему черновикъ своего приказа. «Распорядитесь, чтобы этотъ приказъ былъ сейчасъ же отпечатанъ, я велю завтра расклеить его на стѣнахъ Петрограда», говоритъ онъ ему. Но часъ спустя, Ивановъ, подавленный, выходитъ отъ Императрицы. «Все измънилось», объясняетъ онъ Ресину. «Я доложилъ Ея Величеству мой планъ дъйствій и Она его одобрила. Но, когда я попросиль Ея приказанія для приведенія его въ исполненіе, Она наотрѣзъ отказалась»... — «Государь далъ вамъ порученіе», сказала мнѣ Она, «вы должны повиноваться Ему, а не Мнъ. Поступайте согласно вашей совъсти»,... Но трудно было генералу Иванову разобрать, что подсказываетъ ему совъсть. Онъ получаетъ телеграмму отъ Государя, съ нъсколькими милостивыми словами и просьбой ничего не предпринимать до Его прівзда; съ другой стороны изв'єстія, доходящія изъ Петрограда повидимому подтверждають офиціальный оптимизмъ: Дума проявила свои монархическія чувства, теперь остается только не мъшать ей возстановить порядокъ... потомъ Богъ дастъ все наладится...1).

Поколебленный, хотя и не убъжденный, генералъ Ивановъ ръшаетъ возвратиться въ Вырицу, собрать тамъ кой-какія части, достигнуть Гатчины, гдъ гарнизонъ остался върнымъ и оттуда идти на Петроградъ. Какъ только Дума узнаетъ объ этомъ планъ, начинается паника: инженеръ Ломоносовъ, ставшій во время революціи во главъ управленія жельзныхъ дорогъ, разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что между его сослуживцами обсуждался уже слъдующій важный вопросъ: будутъ ли они повъшены по всъмъ правиламъ искусства, или просто на фонаряхъ. Одинъ изъ инженеровъ, Съдельниковъ, перепуганный такими мрачными шутками, предпочитаетъ бъжать. То же намъреваются сдълать и другіе; но событія съ часа на часъ измъняютъ положеніе. Кому-то приходитъ наконецъ мысль загородить путь на Гатчину, устроивъ на пути крушеніе, вслъдствіе чего генералъ Ивановъ оказывается отръзаннымъ отъ войскъ

<sup>1)</sup> Ген. Лукомскій. .Изъ воспоминаній, стр. 21. Неопубликованный дневникъ графа П. Н. Апраксина.

этого города. Тогда генераль ръшаетъ идти на Петроградъ съ тъмъ отрядомъ, который у него подъ рукой.

Онъ звонитъ по телефону въ министерство путей сооб-

«Я генералъ Ивановъ».

«Я профессоръ Ломоносовъ».

«Мнѣ управляющій Виндавской линіи сказаль, что вы распоряжаетесь движеніемь, и что онь безь вась не можеть сдѣлать никакихъ распоряженій. Что это значить?»

«Будемъ хитрить», рѣшаетъ Ломоносовъ и отвѣчаетъ:

«Ваше превосходительство, въ столь отвътственное время распоряжение дорогами должно быть сосредоточено въ однъхърукахъ. Линія же Витебскъ-Петроградъ одна изъ важнъйшихъвъ военномъ отношеніи».

«Кто вы такой?» недоумъваетъ Ивановъ.

«Послъ ареста начальника управленія Бъляшева, я несу его обязанности».

«По Высочайшему повельнію я сльдую въ Петроградъ», заявляеть генераль, очевидно предполагавшій, что Ломоносову ничего не извъстно объ его миссіи. И Ломоносовъ спъшить укръпить его въ этомъ заблужденіи.

«Хотя изъ Ставки такого распоряженія не было», говоритъ онъ, «я вамъ върю на слово, но не могу вамъ гарантировать безопасный проъздъ въ Петроградъ».

«Почему?»

«Для встръчи вашего поъзда на 6-ой верстъ сосредоточено четыре батареи артиллеріи и тысячъ двадцать пъхоты. Переговорите съ Думой».

Ломоносовъ лжетъ безъ зазрѣнія совѣсти; онъ бросаетъ свою послѣднюю карту.

Ивановъ продолжаетъ:

«Очень признателенъ за эти свѣдѣнія. Они вполнѣ точны?» «Помилуйте, ваше превосходительство! осмѣлюсь ли я»...

Генералъ Ивановъ колеблется, поъздъ его маневрируетъ у самой Гатчины, которую онъ считаетъ ключемъ Петрограда. Эти передвиженія возбуждаютъ безпокойство въ Петроградъ. Новый министръ путей сообщенія посылаетъ ему телеграмму за телеграммой, настаивая на отводъ войскъ, присутствіе которыхъ — о иронія! мъшаетъ будто бы Государю пріъхать въ Свою столицу. Генералъ Ивановъ не сдается, онъ ожидаетъ объщанной

поддержки съ фронта; не получая ее, онъ посылаетъ генералу Алексъеву настойчивую телеграмму: нътъ извъстій объ объщанныхъ войскахъ, поъздъ его задержанъ, онъ проситъ принять срочныя мъры для обузданія администраціи пути, которая, повидимому, перешла на сторону революціи.

Наивный Ивановъ! какъ Алексвевъ долженъ смъяться, читая его телеграмму! Да, смъяться, ибо въ Псковъ въ это время идетъ ръшительная игра, и у Ставки въ рукахъ уже всъ козыри.

Въ Псковъ ожидаютъ прибытія думскихъ эмиссаровъ, которые явятся требовать отъ Государя отреченія, и ген. Даниловъ, на свой страхъ, отдаетъ приказъ войсковымъ частямъ, посланнымъ съ съвернаго фронта въ распоряженіе генерала Иванова, повернуть обратно.

У Иванова остается только его маленькій отрядъ, путь на Гатчину отрѣзанъ. Что онъ можетъ сдѣлать? Только ждать. И въ эту же ночь, въ Своемъ вагонѣ на станціи Псковъ, Государь подписываетъ Свое отреченіе.

На другой день, 3 марта, слѣдующая телеграмма Родзянко, какъ громомъ, поражаетъ генерала Иванова.

№ 185. Генералъ-Адъютантъ Алексѣевъ телеграммой отъ сего числа № 1892 увѣдомляетъ назначеніе главнокомандующимъ войсками Петроградскаго округа генералъ-лейтенанта Корнилова. Проситъ передать Вашему Высокопревосходительству приказаніе о возвращеніи вашемъ въ Могилевъ.

Это конецъ. Измѣна побѣдила.

А между тѣмъ: ... «растерянность и всеобщее непониманіе положенія въ столицѣ были такъ велики, что одинъ твердый батальонъ, во главѣ съ начальникомъ, понимавшимъ, чего онъ кочетъ, могъ повернуть вверхъ дномъ всю обстановку» 1).

Да, ръшительный начальникъ, батальонъ върныхъ солдатъ, быстрота дъйствій, и судьба Россіи — да и всего міра — была бы иная.

## 6. Отреченіе.

Что произошло за это время въ Псковъ?

Эта ночь, 1 марта, въ Царскомъ поъздъ прошла въ тревожномъ ожиданіи. Генералъ Рузскій долженъ былъ вернуться доложить Государю о своемъ разговоръ съ Родзянко, но время про-

<sup>1)</sup> Деникинъ. Очерки Русской Смуты, т. 1, в. I, стр. 47.

ходило, брезжилъ уже голубой свътъ наступающаго утра, а о главнокомандующемъ все еще не было никакихъ извъстій.

Государь тоже не спаль. Уйдя въ Свое купе, Онъ горячо молился; несчастный Отецъ не могъ оторвать глазъ отъ портрета отрока — Наслъдника, на котораго, казалось, смерть уже наложила свою печать, и Онъ покрывалъ поцълуями изображеніе Своего больного Сына 1).

Государь не дълалъ себъ никакихъ иллюзій насчеть благотворнаго дъйствія манифеста, подписаннаго Имъ съ такимъ тяжелымъ чувствомъ. Онъ зналъ тъхъ людей, которые присваивали себъ теперь право распоряжаться судьбами Россіи. Онъ зналъ ихъ самомнѣніе, ихъ неспособность, ихъ полнѣйшее непониманіе дъйствительности. Какъ Онъ говорилъ генералу Рузскому, мысль быть превращеннымъ въ конституціоннаго Монарха возмущала Его религіозное чувство, Его понятіе о долгѣ и объ отвътственности передъ Богомъ. Въроятно, тогда уже мысль объ отреченіи явилась Ему, какъ выходъ изъ положенія.

Но все же въ четверть шестого, напрасно прождавъ прибытія генерала Рузскаго, Государь приказалъ телеграфировать генералу Алексъеву опубликовать манифестъ, подписанный въ эту ночь, послъ чего Онъ легъ отдохнуть.

Въ теченіе этого времени главнокомандующій велъ съ предсѣдателемъ Государственной Думы разговоръ, который могъ бы показаться совершенно безсвязнымъ, если бы съ тѣхъ поръ не стала извѣстна настоящая его подкладка.

По мъръ того, какъ на аппаратъ развертывалась лента съ отпечатанными на ней словами двухъ лицъ, отдъленныхъ другъ отъ друга сотнями верстъ, — слова эти, одни за другими, немедленно передавались въ Ставку, гдъ, такимъ образомъ, слъдили за всъмъ разговоромъ.

Генералъ Рузскій начинаетъ съ краткаго описанія прибытія Государя и разговора, который онъ имълъ съ Нимъ; говоритъ объ отвътственномъ министерствъ, о назначеніи Родзянко и спрашиваетъ его мнъніе относительно немедленнаго опубликованія манифеста. Родзянко, въ порывъ удовлетвореннаго честолюбія, хочетъ знать точный текстъ манифеста, но тотчасъ же спохватывается, входитъ въ туманныя объясненія о разверты-

<sup>1)</sup> По разсказу камердинера Государя. (Д. Н. Дубенскій. Какъ произошель перевороть въ Россіи. Русская Льтопись, кн. III, стр. 57.)

вающихся въ Петроградъ событіяхъ, запутывается, повторяется, говорить о самомъ себъ, какъ объ единственномъ лицъ, чьи приказанія исполняются безпрекословно, объявляеть съ самодовольствомъ, что онъ велълъ заключить въ кръпость всъхъ министровъ прежняго Правительства и тутъ же признается, что боится самъ туда же попасть съ минуты на минуту. Однимъ словомъ манифестъ опоздалъ. Государю остается только одно — отречься отъ Престола. Генералъ Рузскій пораженъ внезапной перемъной требованій Родзянко. Неужели для него недостаточно уже стать предсъдателемъ Совъта Министровъ? Не мътитъ ли онъ въ президенты будущей Россійской республики? Не хочется ли ему стать регентомъ Государства, съ Великимъ Княземъ Михаиломъ Александровичемъ въ качествъ подставного лица? Или же Родзянко чувствуетъ, что тайныя силы, направляющія все движеніе, уже обошли его, и вся его наглость лишь маска, подъ которой скрывается гримаса страха?

Одно генералъ Рузскій понимаєть ясно, это то, что во второй разъ за эти сутки судьба Монархіи оказалась у него върукахъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него спитъ въ Своемъ вагонѣ Тотъ, Кому онъ присягалъ въ вѣрности; самъ онъ командуетъ цѣлымъ фронтомъ, одного небольшого отряда котораго было бы достаточно для окончательнаго усмиренія возстанія; поможеть ли онъ Государю удержать Престолъ, возьметъ ли онъ на себя роль Монка? Да, но послѣднія слова Родзянко еще пріятно звучатъ въ его ушахъ: «Да поможетъ вамъ Богъ, нашъ доблестный вождь, — скоро побѣдить непріятеля!» — Нашъ доблестный вождь! Не есть ли это обѣщаніе, которое надо понять съ полу-слова! Въ концѣ концовъ, если Государь отречется отъ Престола, постъ верховнаго главнокомандующаго освободится, и онъ, Рузскій, конечно имѣетъ больше правъ на него, чѣмъ эта тряпка Алексѣевъ . . . Какъ всѣ неврастеники, Рузскій подверженъ такимъ болѣзненнымъ колебаніямъ воли, порывамъ отчаянія и надежды.

Разговоръ съ Родзянко, начатый въ три съ половиной часа ночи, оканчивается только въ семь съ половиною утра.

Генералъ Рузскій, совершенно измученный, не зная, какъ поступить, ръшаетъ немного отдохнуть, прежде чъмъ явиться къ Государю. «Утро вечера мудренъе», говоритъ пословица, и

хотя утро уже настало, старому генералу кажется, что еще продолжается все тотъ же безконечный вчерашній день.

Пока Рузскій дремаль, въ Ставкъ приняты были важныя ръшенія. Новое требованіе Родзянко вовсе не являлось неожиданностью для генерала Алексъева и его штаба. Возможность отреченія давно уже предвидълась Алексъевымъ; съ терпъніемъ исполнительнаго штабного офицера издавна и тайно подготовляль онъ тотъ государственный переворотъ, который и долженъ былъ осуществиться.

По полученіи телеграммы, содержащей сумбурныя заявленія Родзянко, генераль Алексвевь понимаеть, что насталь часъ раскрыть свои карты. Онь такъ торопится вырвать отъ Государя отреченіе, что поручаеть представителю министерства иностранныхь дъль въ Ставкъ Базили, составить немедленно проекть манифеста объ отреченіи, который по телеграфу будеть сообщень Государю. Кромъ того онъ велить передать Рузскому приказаніе разбудить Государя, «отбросивъ всякіе этикеты», и безотлагательно сообщить Ему новое требованіе предсъдателя Думы и настойчивый совъть Ставки согласиться на него.

Начинается разговоръ по прямому проводу между генераль-квартирмейстеромъ Ставки Лукомскимъ и генераломъ Даниловымъ, замѣняющимъ главнокомандующаго. Генералъ Лукомскій и «черный Даниловъ» фамильярно и съ оттѣнкомъ пренебрежительности разсуждаютъ о Государѣ.

Даниловъ не усматриваетъ препятствій къ тому, чтобы разбудить Государя, «отбросивъ всякіе этикеты», но онъ не смъетъ безпокоить главнокомандующаго, который только что легъ спать. Къ тому же уже девять часовъ, а въ десять генералъ Рузскій долженъ отправиться къ Государю. Даниловъ высказываетъ при этомъ опасеніе, что главнокомандующему будетъ нъсколько затруднительно добиться отреченія Государя, послътого, какъ онъ самъ же увърялъ Его, что для успокоенія умовъ достаточно будетъ образовать отвътственное министерство. Лукомскій на лету подхватываетъ этотъ добрый совътъ и въ десять часовъ 15 минутъ, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Рузскій является къ Государю, генералъ Алексъевъ отправляетъ всъмъ главнокомандующимъ фронтами циркулярную гелеграмму, призывая ихъ присоединяться къ его голосу, чтобы убъдить Царя отречься отъ Престола 1).

<sup>1)</sup> Телеграмма генерала Алексъева отъ 2 марта № 1872

Телеграмма эта, сыгравшая такую ръшительную роль въ русской трагедіи, была составлена въ очень настойчивыхъ выраженіяхъ; генералъ Алексъевъ въ самомъ мрачномъ свътъ обрисовывалъ положеніе въ столицъ, увърялъ, что отреченіе Царя требовалось самимъ народомъ, что отказъ въ этомъ вызвалъ бы забастовку желъзнодорожныхъ служащихъ, пагубную для снабженія фронта. Всъ эти свъдънія были совершенно ложны, какъ сознался самъ генералъ Алексъевъ двадцать четыре часа спустя. Они предназначались только для того, чтобы поразить воображеніе тъхъ главнокомандующихъ, которые не знали о заговоръ, о другихъ же заботиться не приходилось.

Въ наступившіе потомъ позорные дни Алексъевъ не могъ простить себъ посылки этой телеграммы, слъдствіемъ которой явилось крушеніе фронта, арміи и самой Россіи.

Генералъ Рузскій еще не ознакомился съ телеграммой, но онъ уже извъщенъ своимъ начальникомъ штаба Даниловымъ о желаніи Ставки. Жребій брошенъ, пътелъ пропълъ: главнокомандующій арміями съвернаго фронта добровольно становится на сторону революціи.

Государь проснулся около восьми часовъ. За утреннимъ чаемъ Онъ казался блъднымъ и утомленнымъ, но какъ всегда былъ внъшне спокойнымъ и любезнымъ, не выказывая ничъмъ волновавшихъ Его чувствъ.

Въ десять съ половиною часовъ Государь принимаетъ Рузскаго. Генералъ старается скрыть волненіе. Видя осунувшееся лицо, лучистые, сърые, задумчивые глаза своего Государя, которые какъ бы читаютъ въ его темной душъ, генералъ Рузскій чувствуетъ, что языкъ его отказывается произнести приготовленныя слова. Онъ молча кладетъ передъ Государемъ ленту своего ночного разговора съ Родзянко; онъ знаетъ, что эта узкая полоса бумаги, которую Государь теперь внимательно читаетъ, повторяетъ и хвастовство Родзянко, и оскорбительные выпады противъ Императрицы, и обвиненія Царскаго Правительства и, наконецъ, наглое требованіе отреченія. Склонившись надъ столомъ, Государь прочтетъ все это, изопьетъ до конца чашу горечи.

Чтеніе окончено. Государь встаеть съ кресла и отходить къ окну вагона; генераль Рузскій тоже встаеть. Наступаеть минута ужасной тишины. Государь возвращается къ столу, ука-

зываетъ генералу на стулъ, приглашая опять състь и спокойнымъ, ровнымъ голосомъ начинаетъ говорить о возможности отреченія.

«Мое твердое убъжденіе, что я рожденъ для несчастья», говоритъ Онъ. «Я ясно сознавалъ уже вчера вечеромъ, что никакой манифестъ не поможетъ. Если надо, чтобы я отошелъ въ сторону для блага Россіи, я готовъ на это, но я опасаюсь, что народъ этого не пойметъ. Мнъ не простятъ старообрядцы, что я измънилъ своей клятвъ, данной въ день Священнаго Коронованія, меня обвинятъ казаки, что я бросилъ фронтъ»<sup>1</sup>).

Послѣ этого Государь задаетъ вопросы о подробностяхъ разговора съ Родзянко, обдумываетъ, какъ бы вслухъ, возможныя рѣшенія. Рузскій высказываетъ надежду, что Родзянко быть можетъ преувеличиваетъ опасность положенія и что манифестъ все успокоитъ, хотя не скрываетъ, что видимо въ Ставкѣ склоняются къ мнѣнію о необходимости отреченія... старая лиса думаетъ избѣгнуть такимъ образомъ непріятной обязанности настаивать самому передъ Государемъ...

Въ это время подаютъ срочную телеграмму Алексъева. Рузскій проситъ у Государя позволенія ее распечатать и начинаетъ читать вслухъ. По мъръ того, какъ онъ произноситъ предательскія слова телеграммы, Рузскій чувствуетъ, какъ онъ блъднъетъ подъ взглядомъ Царя.

Телеграмма эта — циркуляръ генерала Алексъева, разосланный главнокомандующимъ, о которомъ мы говорили выше. Алексъевъ требуетъ отъ генераловъ немедленно поддержать передъ Государемъ его мнъніе о необходимости отреченія.

Рузскій видить, что попаль въ западню. Невозможно уклониться отъ прямого отвъта, какъ онъ надъялся, невозможно перенести на Ставку всю отвътственность предпринятаго шага, невозможно умыть руки, какъ Пилатъ. Надо отвътить, высказаться открыто, здъсь же, передъ ожидающимъ Государемъ, за или противъ отреченія, за или противъ революціи.

«Что же вы думаете, Николай Владиміровичъ?» спрашиваетъ Государь.

<sup>1)</sup> С. Н. Вильчковскій. Пребываніе Государя Императора въ Псковъ 1 и 2 марта 1917 г. по разсказу ген.-адъют. Н. В. Рузскаго, Русская Лъто-пись, кн. III, стр. 178.

Смущенный и встревоженный, Рузскій мнется и старается выиграть время.

«Вопросъ такъ важенъ и такъ ужасенъ, что я прошу разръшенія Вашего Величества обдумать эту депешу, раньше чъмъ отвъчать. Депеша циркулярная. Посмотримъ, что скажутъ главнокомандующіе остальныхъ фронтовъ. Тогда выяснится вся обстановка».

Государь видитъ растерянность генерала. Онъ смотритъ на него съ жалостью.

«Да, и мнѣ надо подумать», говоритъ Онъ и отпускаетъ Рузскаго до завтрака.

Передъ завтракомъ Государь вышелъ изъ вагона и нѣкоторое время гулялъ одинъ по платформѣ. Въ умѣ Своемъ Онъ перебиралъ событія, обрушившіяся на Него съ такой быстротой въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, и пробовалъ разобраться въ этомъ невѣроятномъ сплетеніи роковыхъ причинъ.

Не прошло и сорока восьми часовъ со времени Его отъѣзда изъ Ставки, гдѣ окруженный вѣрными войсками, Онъ повелѣвалъ почти двумястами милліонами подданныхъ, какъ Ему уже приходится слушать дерзкіе совѣты, почти приказанія Своихъ генераловъ объ отреченіи отъ Престола.

Онъ, соединявшій въ себѣ двойную и могущественную власть Самодержца и Верховнаго Главнокомандующаго, ясно сознавалъ, что генералъ Рузскій не подчинится Его приказу, если Онъ велитъ подавить мятежъ, бушующій въ столицѣ. Онъ чувствовалъ, что тайная измѣна опутывала Его, какъ липкая паутина, но назвать прямо нѣкоторыя имена, Ему было слишкомъ тяжело.

Генералъ Рузскій медлилъ явиться. Государь позавтракалъ одинъ, противъ Своего обыкновенія, ибо за Высочайшимъ столомъ продолжалъ соблюдаться строжайшій этикетъ, не отмѣненный даже въ эти тревожные дни.

Между тѣмъ, главнокомандующій съ нетерпѣніемъ ожидалъ отвѣта другихъ генераловъ на телеграмму Алексѣева. Въ зависимости отъ того, будутъ ли эти отвѣты склоняться за или противъ отреченія, самъ онъ, Рузскій, увидитъ, какъ ему надо поступить. Наконецъ въ два съ половиной часа пришла длинная телеграмма изъ Ставки, содержащая отвѣты Великаго Князя Николая Николаевича, генераловъ Брусилова и Эверта.

Всъ три главнокомандующіе высказывались въ пользу отреченія.

Это было могучее оружіе въ рукахъ Рузскаго; тѣмъ не менѣе у него не хватило смѣлости говорить съ глазу на глазъ съ Государемъ. Завтракая съ генералами Даниловымъ и Саввичемъ, онъ заявилъ имъ: «Я вижу, что Государь мнѣ не вѣритъ. Сейчасъ пойдемъ къ Нему втроемъ, пускай Онъ, помимо меня, еще выслушаетъ васъ».

Всѣ трое немедленно были приняты Государемъ въ салонъвагонъ.

Даниловъ и Саввичъ чувствовали себя страшно смущенными той печальной ролью, которую имъ приходилось играть. Государь предложилъ всѣмъ сѣсть. Рузскій взялъ стулъ, но оба генерала не рѣшились этого сдѣлать и во все время разговора стояли на вытяжку.

Генералъ Рузскій доложилъ Государю отвѣты главнокомандующихъ. Моментъ былъ тяжелый. Несмотря на всю Свою выдержку, Государь не могъ скрыть чувства горечи, прочтя телеграмму Своего начальника штаба, этого человѣка, облагодѣтельствованнаго Имъ и отрекающагося отъ Него въ несчастіи.

Генералъ Рузскій безстрастнымъ голосомъ сталъ перечислять всъ причины, требующія отреченія отъ Престола; онъ заговорилъ о желаніи Ставки.

«Да», замътилъ Государь, «но я не знаю, хочетъ ли этого вся Россія».

Эти простыя слова смутили главнокомандующаго, который обратился за поддержкой къ своимъ помощникамъ.

«Я прошу Ваше Величество выслушать мнѣнія моихъ помощниковъ, они оба въ высшей степени самостоятельные и при томъ простые люди».

Ръшеніе Царя было уже принято; Ему претила комедія, которая разыгрывалась передъ Нимъ, Онъ спъшилъ съ ней покончить. Встревоженный Рузскій продолжалъ настаивать. Наконецъ Государь, обратившись къ застывшимъ въ своихъ позахъ генераламъ, произнесъ:

«Хорошо, но только я прошу откровеннаго мнѣнія».

Оба «въ высшей степени самостоятельные» генерала повторили безъ ошибки затверженный урокъ. Все же генералъ Саввичъ почувствовалъ, что рыданья сдавливаютъ ему горло, когда онъ

заявилъ, что вполнъ присоединяется къ мнънію главнокомандующаго.

Наступило общее молчаніе, длившееся одну — двѣ минуты... затѣмъ Государь сказалъ:

«Я ръшился. Я отказываюсь отъ Престола» и перекрестился. Перекрестились и генералы.

Произошло событіе огромной важности, самое, быть можеть, значительное во всей тысячельтней исторіи Россіи: отреченіе Помазанника Божія, Царя Самодержца Святой Руси.

Впослѣдствіи, гораздо уже позднѣе, въ Своей Екатеринбургской тюрьмѣ, когда въ ожиданіи смерти Государь, казалось, освободился отъ всѣхъ страстей и заботъ земныхъ, Онъ произнесъ однажды слѣдующія слова: «Богъ не покидаетъ меня. Онъ даетъ мнѣ силы простить всѣмъ врагамъ, но я еще не могу побѣдить себя въ одномъ: я не могу простить генерала Рузскаго».

Государь удалился къ себъ и черезъ нъсколько минутъ появился дворцовый комендантъ Воейковъ. Характера замкнутаго и насмъшливаго, сухой и холодный въ обращени, Воейковъ, несмотря на свою искреннюю преданность Государю, не пользовался симпатіями Царскаго окруженія. Его, совершенно впрочемъ напрасно, считали человъкомъ, имъющимъ вліяніе на Царя.

Его встрътили неохотно и недружелюбно, и разговоръ начиналъ становиться непріятнымъ, когда вошелъ блъдный, разстроенный графъ Фредериксъ. Онъ только что узналъ изъ устъ самого Государя объ Его отреченіи.

Этотъ восьмидесятилътній старикъ, върой и правдой служившій тремъ Императорамъ, не могъ свыкнуться съ мыслью видъть въ своемъ Государъ лишь частнаго человъка.

«Никогда не ожидалъ, что доживу до такого ужаснаго конца. Вотъ что бываетъ, когда переживешь самого себя», повторялъ онъ съ горечью.

Снова вошелъ Государь съ двумя, только что составленными Имъ телеграммами въ рукахъ и передалъ ихъ генералу Рузскому, для немедленной ихъ отправки.

Первая телеграмма на имя Родзянко, была слъдующаго содержанія:

«Нътъ той жертвы, которой я не принесъ бы во имя дъйствительнаго блага и для спасенія родимой Матушки Россіи. Посему я готовъ отречься отъ Престола въ пользу моего сына съ тъмъ, чтобы онъ оставался при мнъ до совершеннольтія».

Генералъ Рузскій посовътовалъ прибавить къ этому «при регентствъ моего брата, Великаго Князя Михаила Александровича», что и было приписано.

Вторая телеграмма на имя генерала Алексъева содержала лишь слъдующія слова: «Во имя блага, спокойствія и спасенія горячо любимой Россіи, я готовъ отречься отъ Престола въ пользу моего сына. Прошу всъхъ служить Ему върно и нелицемърно».

Но едва только Рузскій ушель отъ Государя съ этими двумя документами, какъ ему вручили телеграмму изъ Петрограда, извъщавшую о прибытіи къ семи часамъ двухъ делегатовъ Государственной Думы.

Это событіе совершенно изм'вняло только что принятыя рішенія. Было очевидно, что прежде всего надо узнать о намівреніяхъ новаго Правительства и о предложеніяхъ, которыя представятъ Государю его эмиссары Гучковъ и Шульгинъ. Генералъ Рузскій немедленно возвратился доложить объ этомъ Государю, который потребовалъ отъ него обратно Свои ненужныя телеграммы.

Главнокомандующему все же удалось сохранить у себя одну изъ нихъ съ цълью использовать ее для своей выгоды, въ зависимости отъ того, какъ повернутся событія.

Между тѣмъ Свита, собравшаяся въ это время въ купе лейбъ-медика профессора Федорова, узнала отъ графа Фредерикса о происшедшихъ событіяхъ. Послѣ момента невольнаго ужаса, даже эти безпечные люди сообразили, какую опасность представляетъ оставшаяся въ рукахъ Рузскаго телеграмма объ отреченіи. Отъ Государя получить разрѣшеніе вернуть назадъ роковую телеграмму удалось, но генералъ Нарышкинъ, посланный съ этимъ деликатнымъ порученіемъ къ Рузскому, добиться возвращенія этого документа не смогъ.

Началось хожденіе взадъ и впередъ; нѣсколько разъ являлись къ Государю, то генералъ Рузскій, желающій облечь свой отказъ въ почтительную подобающую для Монарха форму, то профессоръ Федоровъ отъ имени Свиты, настаивавшій на возвращеніи телеграммы. Въ концѣ концовъ Рузскому пришлось уступить: онъ передалъ предметъ этого спора Нарышкину, который вручилъ его Государю.

Среди всѣхъ этихъ людей, обуреваемыхъ различными чувствами: честолюбіемъ, страхомъ, негодованіемъ, надеждою, одинъ только Государь сохранялъ спокойствіе.

За эти ужасные двадцать четыре часа, проведенные на затерянной, глухой станціи, вдали отъ Ставки, отъ столицы, отъ Семьи, въ ожиданіи и тревогѣ, Онъ больше научился познанію человѣческой души, чѣмъ за двадцать лѣтъ царствованія. На Его глазахъ вѣрность, преданность, присяга всѣхъ тѣхъ, на кого Онъ былъ въ правѣ разсчитывать, обращались въ прахъ.

Но, какъ бы ни были горьки Его чувства, вызванныя: «измѣной, трусостью и обманомъ», Государь ничѣмъ этихъ чувствъ не выдалъ.

Эти часы скорби и смиренія наложили на лицо Императора Николая ІІ ту печать умиротвореннаго спокойствія, которое освъщаетъ лики отшедшихъ отъ мірскихъ суетъ угодниковъ, то внутреннее сіяніе, передъ которымъ опускали глаза самые свиръпые палачи, выраженіе того истиннаго величія, съ которымъ Онъ прошелъ черезъ всъ испытанія, униженія, муки, чтобы встрътить смерть и войти въ безсмертіе.

Около пяти часовъ Государь вышелъ передъ чаемъ на обычную прогулку съ дежурнымъ флигель-адъютантомъ полковникомъ, герцогомъ Лейхтенбергскимъ; Онъ шелъ не спѣша, спокойно разговаривая съ герцогомъ. Извѣстіе объ отреченіи уже распространилось, и Государь чувствовалъ на себѣ взоры любопытные, печальные, сочувствующіе, враждебные... Но Онъ продолжалъ идти все тѣмъ же медленнымъ и размѣреннымъ шагомъ. Проходя мимо свитскаго вагона, Государь увидѣлъ у окна генерала Дубенскаго и привѣтливо кивнулъ ему головой.

Вернувшись къ себъ, Государь имълъ съ лейбъ-медикомъ профессоромъ С. П. Федоровымъ знаменательный по своимъ послъдствіямъ разговоръ:

«Неужели Вы думаете, Ваше Величество, что Вамъ разръшено будетъ имъть при себъ Сына послъ отреченія?» спросиль Федоровъ.

«Отчего же нѣтъ?» отвѣтилъ съ удивленіемъ Государь. «Онъ еще ребенокъ и вполнѣ понятно, что Онъ долженъ остаться въ семьѣ до совершеннолѣтія. Въ это время мой братъ Михаилъ будетъ на правахъ регента управлять государствомъ».

«Нътъ, Ваше Величество, едва ли это будетъ возможно, и Вы не должны на это разсчитывать».

Государь молча задумался... затъмъ обратился къ Федорову съ вопросомъ:

«Скажите мнъ откровенно, Сергъй Петровичъ, думаете ли вы, что болъзнь Наслъдника неизлъчима?»

«Ваше Величество, наука говорить, что бользнь эта неизльчима, хотя страдающіе ею часто живуть очень долго. Здоровье Насльдника всегда будеть подъ угрозой мальйшаго несчастнаго случая».

«Если такъ», произнесъ какъ бы про себя Государь, «я не смогу разстаться съ сыномъ. Это было бы выше моихъ силъ... тъмъ болъе, что состояніе его здоровья даетъ мнъ право оставить его при себъ».

Такимъ образомъ было принято ръшеніе, которое, устраняя отъ Престола прямого Наслъдника, сдълало Великаго Князя Михаила Александровича, честнаго, но слабаго и неръшительнаго, призрачнымъ Монархомъ, царствованіе котораго продолжилось не болъе сутокъ.

Ни трагическія переживанія этого дня, ни волненія, ни утомленіе безсонной ночи, ни тревожное ожиданіе эмиссаровъ Государственной Думы, ни безпокойство всѣхъ этихъ людей, отрѣзанныхъ отъ остальной Россіи, ничего не знающихъ о судьбѣ своихъ семей, не могли, хотя бы на іоту, измѣнить правила этикета, предписаннаго разъ навсегда Государемъ.

Часто говорять о лицемъріи монарховъ; при этомъ забывають, что выпавшее имъ на долю особое представительное существованіе на виду у всъхъ, вынуждаетъ ихъ скрывать свои чувства, владъть собой, играть свою царскую роль до конца. И этикетъ, кажущійся какой-то китайской церемоніей, именно и составляетъ остовъ этой придворной жизни и дисциплину, добровольно принятую на себя королями и императорами.

Итакъ, въ пять часовъ, по обыкновенію, былъ поданъ чай. Съ тяжелымъ чувствомъ собрались генералы, офицеры и придворные чины вокругъ общаго стола, гдъ впервые послъ отреченія, занялъ мъсто Государь.

Государь поддерживаль разговорь, который не клеился, обращаясь съ обычной привътливостью къ каждому изъ присутствующихъ. Только нъкоторая нервность движеній, когда Онъ закуривалъ папиросу, выдавала Его волненіе.

Но ни слова о происшедшемъ, ни намека на чувства, волновавшія этихъ людей, спаянныхъ привычкой, совмъстной жизнью и опасностью.

Наконецъ Государь удалился къ себъ, а офицеры собрались въ купе у адмирала Нилова.

Изъ всѣхъ окружавшихъ Государя, Ниловъ, несомнѣнно, былъ единственнымъ, отдающимъ себѣ точный отчетъ въ положеніи и способнымъ принять требуемыя энергичныя мѣры.

Слова върнаго Царскаго слуги были полны негодованія: «Въдь зналъ же этотъ предатель Алексъевъ», возмущался онъ, «зачъмъ ъдетъ Государь въ Царское Село. Знали же всъ дъятели и пособники происходящаго переворота, что это будетъ 1 марта, и все-таки спустя только одни сутки, то есть за одно 28 февраля, уже спълись и сдълали такъ, что Его Величеству приходится отрекаться отъ Престола. Михаилъ Александровичъ— человъкъ слабый и безвольный и врядъ ли Онъ останется на Престолъ. Эта измъна давно подготовлялась и въ Ставкъ и въ Петроградъ. Думать теперь, что разными уступками можно помочь дълу и спасти Родину, по моему, безуміе. Давно идетъ ясная борьба за сверженіе Государя, огромная масонская партія захватила власть и съ ней можно только открыто бороться, а не входить въ компромиссы». 1)

Прівздъ Гучкова не предвъщалъ ничего добраго; этотъ честолюбивый «двятель» не скрывалъ своей ненависти къ Царю, который всегда отказывался назначить его министромъ. Но имя Шульгина подавало нѣкоторую надежду. Хотя, правый членъ Государственной Думы, Шульгинъ за послѣднее время и сдвинулся сильно влѣво, слѣдуя за общимъ теченіемъ, все же казалось невозможнымъ, чтобы такой монархистъ могъ согласиться на оскорбительную для Монарха миссію. Представлялось болѣе вѣроятнымъ, что онъ посланъ къ Государю съ мирными предложеніями отъ Государственной Думы, испуганной эксцессами разнузданной черни.

Одного не подозрѣвали ни въ Царскомъ поѣздѣ, ни въ штабѣ генерала Рузскаго, что эти Думскіе эмиссары, эти представители русскаго народа, на самомъ дѣлѣ были просто самозванцами, никѣмъ не уполномоченными принять или пред-

<sup>1)</sup> Д. Н. Дубенскій. Какъ произошель перевороть въ Россіи, Русская Льтопись, кн. III, стр. 54.

ложить что бы то ни было, или хотя бы даже вступить въ переговоры отъ имени несуществующаго Правительства.

Но приближеннымъ Государя казалось очевиднымъ, что отъ исхода свиданія Царя съ этими двумя эмиссарами будетъ зависъть судьба Монархіи, а можетъ быть и всей Россіи.

Между тъмъ генералъ Рузскій, не зная точно, каковы намъренія делегатовъ, далъ приказаніе привести ихъ къ себъ, прежде чъмъ они увидятъ Государя.

Такое распоряженіе генерала встревожило лицъ Свиты; они не безъ основанія подумали, что примирительныя нам'вренія делегатовъ могли бы изм'вниться подъ вліяніемъ главнокомандующаго, и что важно было оградить ихъ отъ этого вліянія, завладъвъ ими немедленно по пріъздъ. Это порученіе было возложено на флигель-адъютанта полковника Мордвинова.

Уже давно наступила ночь; томительно, тревожно тянулись часы. Повздъ, ожидаемый къ семи часамъ, все не прибывалъ. Наконецъ около десяти часовъ вдали показались огни паровоза. Повздъ, состоящій изъ двухъ вагоновъ, быстро приближался. Не успълъ онъ остановится, какъ Мордвиновъ уже вскочилъ во второй вагонъ; онъ отворилъ дверь въ купе, слабо освъщенное мерцающимъ огнемъ свъчи, и увидълъ въ тъни двъ неясныя фигуры — очевидно Думскихъ делегатовъ: «Его Величество ожидаетъ васъ и немедленно приметъ», сказалъ онъ.

Оба прівхавшіе были видимо взволнованы. Руки ихъ, которыя полковнику Мордвинову пришлось пожать, дрожали. Покрытые пылью, растрепанные, грязные, они скорѣе похожи были на бѣжавшихъ каторжниковъ, чѣмъ на представителей самодержавнаго народа. Шульгинъ попросилъ позволенія привести себя въ порядокъ, раньше чѣмъ представиться Государю, но Мордвиновъ, опасаясь вмѣшательства Рузскаго, объявилъ, что невозможно заставлять ждать Его Величество и поспѣшно повелъ делегатовъ къ Царскому поѣзду.

И, дъйствительно, время не терпъло. Едва только они спустились съ вагона, какъ генералъ Даниловъ, посланный ген. Рузскимъ, появился съ другого конца платформы, приближаясь быстрыми шагами. Увидъвъ Мордвинова и делегатовъ, генералъ ръзко повернулъ кругомъ и исчезъ.

«Что происходить въ Петроградѣ?» спросилъ Мордвиновъ своихъ спутниковъ.

Отвътилъ Шульгинъ:

«Происходитъ нъчто невообразимое. Мы находимся всецъло въ ихъ рукахъ, и насъ навърное арестуютъ, когда мы вернемся».

«Хороши же вы, народные избранники, облеченные всеобщимъ довъріемъ!» подумалъ Мордвиновъ. «Не прошло и двухъ дней, какъ вамъ приходится уже дрожать передъ этимъ народомъ!» «Что вы теперь думаете дълать, съ какимъ порученіемъ пріъхали, на что надъетесь?» продолжалъ онъ вслухъ.

Шульгинъ, понизивъ голосъ, отвътилъ съ оттънкомъ отчаянія:

«Знаете, мы надъемся... что, быть можеть, Государь намъ поможеть».

Уже входили въ вагонъ. Гучковъ и Шульгинъ сняли свои шубы и вошли въ вагонъ-салонъ, гдъ они, въ ожиданіи Государя, были приняты графомъ Фредериксомъ.

Бъдный старикъ, безпокоясь о судьбъ своей семьи, оставшейся въ Петроградъ, разспрашивалъ Гучкова о происходящемъ въ столицъ. Гучковъ отвътилъ ему съ обычной своей грубостью: «Въ Петроградъ все спокойно, но домъ вашъ сгорълъ, и что сталось съ вашимъ семействомъ, неизвъстно».

Черезъ нѣсколько мгновеній отворилась дверь, и появился Государь. Онъ былъ одѣтъ въ кавказскую казачью форму. Лицо Его выражало лишь ту нѣсколько холодную благожелательность, которую оно имѣло на офиціальныхъ пріемахъ.

Онъ подалъ делегатамъ руку, какъ будто не замѣчая ихъ замѣшательства, затѣмъ жестомъ пригласилъ ихъ всѣхъ сѣсть. Гучковъ рядомъ съ Государемъ, Шульгинъ противъ Него, графъ Фредериксъ немного въ сторонѣ; наконецъ въ углу, помѣстившись за маленькимъ столомъ, генералъ Нарышкинъ, начальникъ военно-походной канцеляріи, исполнялъ должность секретаря.

Въ эту минуту неожиданно явился генералъ Рузскій, запы-хавшійся, съ искаженнымъ отъ гнъва лицомъ.

Онъ только что узналъ о прівздв делегатовъ и былъ внв себя, видя свои планы разрушенными Мордвиновымъ. Ворча, генералъ усвлся противъ Государя.

Среди наступившаго молчанія сталъ говорить Гучковъ. Въ самыхъ мрачныхъ краскахъ обрисовалъ онъ картину положенія. Онъ говорилъ, не поднимая глазъ, какъ бы избъгая устремленнаго на него взгляда Государя.

Въ тотъ моментъ, когда Гучковъ заявилъ о необходимости отреченія Государя въ пользу Наслъдника, Рузскій, наклонившись къ Шульгину, шепнулъ ему съ удовлетвореніемъ:

«Это уже дѣло рѣщенное».

Когда Гучковъ кончилъ, Царь заговорилъ, при чемъ Его голосъ и манеры казались гораздо спокойнъе, чъмъ взволнованная, нъсколько приподнятая, ръчь Гучкова:

«Я вчера и сегодня цълый день обдумывалъ и принялъ ръшеніе отречься отъ Престола. До трехъ часовъ дня Я готовъ былъ пойти на отреченіе въ пользу Моего Сына, но затъмъ Я понялъ, что разстаться со Своимъ Сыномъ Я не способенъ».

Тутъ Онъ сдълалъ очень короткую остановку и прибавилъ, но все такъ же спокойно:

«Вы это, надѣюсь, поймете».

Затъмъ Онъ продолжалъ:

«Поэтому Я ръшилъ отречься въ пользу Моего Брата».

Это ръшеніе застало делегатовъ врасплохъ. Шульгинъ пробормоталъ, что онъ предвидълъ только отреченіе въ пользу Цесаревича Алексъя и проситъ разръшенія поговорить съ Гучковымъ. Царь согласился, но Гучковъ заявилъ, что не чувствуетъ себя въ правъ вмъшиваться въ отцовскія чувства и считаетъ невозможнымъ въ этой области какое-либо давленіе.

На лицъ Царя промелькнула тънь удовлетворенія.

Разговоръ продолжался. Шульгинъ выдвинулъ въ пользу новаго ръшенія Государя тотъ доводъ, что оно устраняло неудобства регентства, давая вмъстъ съ тъмъ Великому Князю Михаилу Александровичу возможность принести присягу на върность конституціи, что бывшему монархисту Шульгину представлялось совершенно необходимымъ.

Да, но имълъ ли право Царь отречься за Своего Сына? Можетъ быть, это право Ему не принадлежало? Нарышкинъ принесъ томъ Основныхъ законовъ Россійской Имперіи. Въ нихъ не только ничего объ этомъ вопросъ сказано не было, но и не предвидълась самая возможность отреченія.

Итакъ положились на волю Царя.

И тогда, передъ тъмъ какъ подписать актъ отреченія отъ Престола за себя и за Сына, передъ совершеніемъ того, что въ глубинъ Своего сердца върующаго человъка и Монарха, убъ-

жденнаго въ Своемъ призваніи свыше, Государь долженъ былъ считать величайшей жертвой, приносимой во имя Родины, Онъ обратился къ тъмъ, кто называлъ себя представителями русскаго народа, со слъдующимъ по истинъ трагическимъ вопросомъ:

«Можете ли вы принять на себя отвътственность, дать гарантію въ томъ, что актъ отреченія дъйствительно успокоитъ страну и не вызоветъ какихъ-либо осложненій?»

Могъ ли этотъ призывъ къ чести тронуть двухъ самозванцевъ, которымъ только что удался одинъ изъ самыхъ наглыхъ политическихъ обмановъ, какіе знаетъ исторія? Во всякомъ случаѣ, у нихъ не хватило мужества произнести то покаяніе, которое быть можетъ готово было сорваться съ ихъ устъ... Они отвѣтили, что, насколько можно предвидѣть, они осложненій не ждутъ.

Десять лѣтъ спустя, въ бесѣдѣ съ однимъ французскимъ журналистомъ, де-Отклокъ (Xavier de Hautcloque), Шульгинъ, вспоминая тягостныя событія этого вечера и ту жалкую роль, которую онъ сыгралъ, не могъ скрыть навертывающихся ему на глаза слезъ стыда и безплоднаго сожалѣнія.

Во время своего провзда изъ Петрограда Гучковъ и Шульгинъ составили текстъ отреченія, который они предполагали предложить Государю — жалкій документъ, пропитанный дешевой революціонной фразеологіей.

Гучковъ, опустивъ взоръ, молча положилъ эту бумагу передъ Государемъ.

Царь всталъ и вышелъ, унося съ собой текстъ Гучкова.

Актъ объ отреченіи быль заранѣе составленъ Государемъ и переписанъ на пишущей машинкѣ на телеграфныхъ бланкахъ. Черезъ нѣсколько мгновеній Государь вернулся, держа въ рукахъ эти листочки; Онъ передалъ ихъ делегатамъ, а Гучкову вернулъ его текстъ жестомъ чуть-чуть небрежнымъ, показывая, насколько онъ Ему показался неумѣстнымъ.

Делегаты принялись читать вполголоса актъ объ отреченіи; онъ быль написанъ величественно и благородно. Шульгинъ почувствовалъ смущеніе, вспомнивъ о томъ недостойномъ вздоръ, который онъ посмълъ составить. Онъ предложилъ сдълать небольшую поправку въ послъднихъ словахъ манифеста. Царь сейчасъ же согласился и тутъ же приписалъ ее.

Вотъ текстъ этого историческаго документа: «Ставка. Наштаверх.

Въ дни великой борьбы съ внъшнимъ врагомъ, стремящимся почти три года поработить Нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать Россіи новое, тяжкое испытаніе.

Начавшіяся внутреннія народныя волненія грозять бъдственно отразиться на дальнъйшемъ веденіи упорной войны.

Судьба Россіи, честь геройской Нашей арміи, благо народа, все будущее дорогого Нашего Отечества требуютъ доведенія войны во что бы то ни стало до побъднаго конца.

Жестокій врагъ напрягаетъ послъднія силы, и уже близокъ часъ, когда доблестная армія Наша совмъстно со славными Нашими союзниками сможетъ окончательно сломить врага.

Въ эти рѣшительные дни въ жизни Россіи почли Мы долгомъ совѣсти облегчить народу Нашему тѣсное единеніе и сплоченіе всѣхъ силъ народныхъ, для скорѣйшаго достиженія побѣды, и, въ согласіи съ Государственной Думой, признали Мы за благо отречься отъ Престола Государства Россійскаго и сложить съ себя Верховную Власть.

Не желая разстаться съ любимымъ сыномъ Нашимъ, Мы передаемъ наслъдіе Наше Брату Нашему, Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляемъ Его на вступленіе на Престоль Государства Россійскаго. Заповъдуемъ Брату Нашему править дълами государственными въ полномъ и ненарушимомъ единеніи съ представителями народа въ законодательныхъ учрежденіяхъ на тъхъ началахъ, кои будутъ ими установлены, принеся въ томъ ненарушимую присягу.

Во имя горячо любимой Родины, призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества къ исполненію своего святого долга передъ нимъ — повиновеніемъ Царю въ тяжелую минуту всенародныхъ испытаній, и помочь Ему, вмѣстѣ съ представителями народа, вывести Государство Россійское на путь побѣды, благоденствія и славы.

Да поможеть Господь Богъ Россіи.

Николай».

Государь подписаль манифесть карандашомь и помѣтилъ его 2 марта 15 часовъ, т. е. тѣмъ часомъ, когда Имъ было принято рѣшеніе, задолго до пріѣзда делегатовъ. Актъ этотъ долженъ быль быть скрѣпленъ министромъ Двора, которому и

отнесли его въ купе. Несчастный старикъ, страшно взволнованный, нъсколько разъ принимался сквозь слезы выводить трясущейся рукой свою подпись подъ документомъ, положившимъ конецъ режиму и лишавшимъ Престола Государя, котораго онъ глубоко чтилъ, какъ Монарха, и любилъ отеческой любовью.

Отреченіе Царя влекло за собою назначеніе новаго Верховнаго Главнокомандующаго. Государь избраль своимь преемникомь въ Ставкъ Великаго Князя Николая Николаевича, уже исполнявшаго эту высокую должность. Вмъстъ съ этимъ Царь подписаль назначеніе князя Львова предсъдателемъ Совъта Министровъ. Объ этомъ просили Гучковъ и Шульгинъ.

Когда все было кончено, обмѣнялись нѣсколькими словами о будущей судьбѣ Государя и Царской Семьи. Делегаты почтительно освѣдомились у Царя о Его намѣреніяхъ. Было рѣшено, что Государь возвратится въ Ставку, чтобы проститься съ арміей, послѣ чего Онъ поѣдетъ въ Царское Село. Оттуда Царская Семья уѣдетъ въ Крымъ или за границу, гдѣ будутъ жить частными людьми.

Делегаты отъ имени Временнаго Правительства взяли на себя обязательство облегчить Государю прівздъ изъ Могилева въ Царское. Мы увидимъ ниже, какимъ образомъ новые властители Россіи сдержали это объщаніе.

Была уже полночь, когда думскіе делегаты удалились вмъсть съ генераломъ Рузскимъ. Передъ уходомъ они выдали расписку въ полученіи документа объ отреченіи, составленную въ слъдующихъ краткихъ выраженіяхъ: «Высочайшій Манифестъ отъ 2 марта 1917 года получилъ». — «Подписали: Александръ Гучковъ. Шульгинъ. 2 марта 1917 г. (24 часа)».

Итакъ ровно въ полночь 2 марта Самодержавная Монархія въ Россіи окончила свое существованіе.

Вернувшись къ себъ, Государь раскрылъ Свой дневникъ и, подъ датой 2-го марта, написалъ слъдующія горькія и страшныя слова: «Кругомъ измъна и трусость и обманъ».

Между тъмъ пять часовъ спустя, Родзянко телеграфировалъ уже Рузскому, что манифестъ объ отречени, на которое съ такой болью согласился Государь, сталъ болъе ненужнымъ. Великаго Князя Михаила Александровича такъ же не желали, какъ не желали Государя. Надо было повременить съ приведеніемъ манифеста въ исполненіе. Тутъ Рузскій увидълъ, какъ нагло онъ обманутъ Родзянко, и тогда только понялъ, что слу-

жилъ лишь слъпымъ орудіемъ въ рукахъ людей болъе сильныхъ и болъе умныхъ, чъмъ онъ самъ. Онъ удивляется, негодуетъ, требуетъ объясненій: возможно ли, чтобы делегаты Временнаго Правительства не знали о намъреніяхъ послъдняго? Изъ кого составлено это Правительство? Отвъты получаются неопредъленные; Родзянко путается самъ: онъ знаетъ только, что предсъдательствуетъ въ какомъ-то Правительствъ, но есть ли это Верховный Совътъ или Думскій Комитетъ, сказать онъ не можетъ. Отвътственно ли новое министерство и передъ къмъ?.. Объ этомъ Родзянко не знаетъ ничего; онъ спъшитъ окончить неловкій для него разговоръ и старается отвязаться отъ Рузскаго шаблоннымъ заявленіемъ о патріотизмъ арміи.

Генералъ Рузскій, потерявъ терпъніе, сухо отвъчаетъ Родзянко, чтобы онъ впредь сообщался непосредственно со Ставкой, куда выъхалъ Государь.

Дъйствительно, въ часъ ночи Царскій поъздъ отбыль изъ Пскова. Пока онъ мчался въ ночной тьмѣ, увозя отрекшагося Государя, телеграфъ между Петроградомъ, Псковомъ и Ставкой дъятельно работалъ, разрушая все, что уцълъло еще отъ мощи Россіи, и дълая напрасной тяжелую жертву, принесенную Государемъ во имя того, что Онъ считалъ благомъ Своего народа.

Ровно черезъ шесть часовъ послѣ подписанія акта отреченія генераль Алексѣевъ, получивъ телеграмму Рузскаго, передающую ему разговоръ его съ Родзянко, воскликнулъ: «Никогда себѣ не прощу, что повѣрилъ въ искренность нѣкоторыхъ людей, послушался ихъ и послалъ телеграмму главнокомандующимъ по вопросу объ отреченіи Государя отъ Престола».

И Алексъевъ дълаетъ слабую попытку исправить свой великій гръхъ. Онъ немедленно шлетъ главнокомандующимъ новую циркулярную телеграмму, въ которой обвиняетъ Родзянко въ томъ, что въ его сообщеніяхъ нѣтъ искренности и откровенности; жалуется на стремленіе Родзянко «побудить представителей дъйствующей арміи присоединиться къ ръшенію крайнихъ элементовъ, какъ къ факту совершившемуся и неизбъжному». Вмъстъ съ тъмъ Алексъевъ съ неожиданной прозорливостью указываетъ, что «очерченное положеніе создаетъ грозную опасность болье всего для дъйствующей арміи», что это «ввергнетъ Россію безнадежно въ пучину крайнихъ бъдствій, повлечетъ потерю значительной части территоріи и полное разложеніе порядка въ

тѣхъ губерніяхъ, которыя остались за Россіей, попавшихъ въ руки крайнихъ лѣвыхъ элементовъ».

Все это Алексъевъ понимаетъ только въ шесть часовъ утра; пойми онъ грозящую опасность на нъсколько часовъ раньше, отмъни онъ во-время свою первую преступную телеграмму главнокомандующимъ или хотя бы умоли онъ въ послъднюю минуту Государя не подписывать отреченія, завърь Его въ своей готовности служить Ему нелицемърно и подавить бунтъ — все бы измънилось, и Россія не погибла бы въ «пучинъ крайнихъ бъдствій».

Но въ полночь Алексъевъ еще не прозрълъ, а на заръ 3 марта подточенное при его участіи зданіе русскаго Государства съ оглушительнымъ трескомъ рухнуло, похоронивъ въ своихъ развалинахъ все то, что онъ хотълъ спасти.

Спасти какъ? Повидимому, попыткой военной диктатуры. Но и въ этотъ ръшительный моментъ Алексъевъ малодушничаетъ; какъ начальникъ штаба онъ замъняетъ Верховнаго Главнокомандующаго, значитъ онъ можетъ приказать самъ, распорядиться безконтрольно, послать, если нужно, войска для подавленія бунта. Но онъ боится, ему хочется раздълить отвътственность съ другими, и онъ не приказываетъ, а проситъ высказать мнъніе о созывъ съъзда главнокомандующихъ въ Могилевъ.

На эту депешу извъстенъ лишь одинъ отвътъ Рузскаго: онъ высказывается противъ собранія главнокомандующихъ, слъдовательно противъ плана возможной диктатуры.

Искупленіе начиналось.

Въ ночь на 4 іюля 1918 года Императоръ Николай II, сосланный въ Сибирь по приказанію Временнаго Правительства, которому Онъ съ такимъ благородствомъ довърилъ Свою судьбу, былъ звърски убитъ вмъстъ со Своей Семьей въ подвалъ Ипатьевскаго дома въ Екатеринбургъ.

Два съ половиной мѣсяца спустя, генералъ Алексѣевъ, гонимый революціей, успѣху которой онъ самъ способствовалъ, умиралъ въ рядахъ бѣлой арміи отъ болѣзни, истощенія, быть можетъ отъ горя...

Еще черезъ двъ недъли въ холодную, туманную октябрьскую ночь на Пятигорское кладбище, къ вырытой наканунъ могилъ, приведена была партія «буржуевъ заложниковъ». Боль-

шевицкіе палачи долго работали шашками... на разсвътъ на мъстъ ямы высилась насыпь свъжей земли...

Среди заложниковъ, убитыхъ въ эту ночь, находился бывшій главнокомандующій арміями сѣвернаго фронта, генералъадъютантъ Николай Владиміровичъ Рузскій.

## 7. Измъна.

Владиміръ Дмитріевичъ Набоковъ, членъ центральнаго комитета кадетской партіи, личный другъ Милюкова и кандидатъ заговорщиковъ на портфель министра юстиціи, шелъ утромъ 2 марта въ Государственную Думу освъдомиться о происходящихъ событіяхъ. Площадь передъ Таврическимъ дворцомъ была сплошь запружена толпой; на дорожкахъ, ведущихъ къ подъъзду, происходила неописуемая давка, въ воздухъ раздавались возгласы и крики. У входа какіе-то юноши еврейскаго типа опрашивали прибывающихъ. Людская волна внесла Набокова въ вестибюль. Необычный видъ думскихъ залъ, биткомъ набитыхъ кричащими людьми, привелъ корректнаго Набокова въ изумленіе; но еще больше удивился онъ, узнавъ составъ новаго министерства, списокъ котораго ходилъ по рукамъ. Въ списокъ этотъ вошли главнымъ образомъ, конечно, давно знакомыя имена, которыя не разъ назывались на тайныхъ совъщаніяхъ у Коновалова; но сразу бросалось въ глаза два новыхъ и совершенно неожиданныхъ имени — министра юстиціи Керенскаго и никому невъдомаго молодого Терещенко, про котораго говорили, что онъ купилъ портфель министра финансовъ за пять милліоновъ рублей, пожертвованныхъ имъ во-время на революцію.

Какой-то любезный журналистъ взялся провести Набокова къ его друзьямъ. Проходя по кулуарамъ, они встръчали много знакомыхъ лицъ, среди нихъ и новаго главу Правительства, князя Львова. Пришибленный видъ его и растерянное выраженіе лица поразили Набокова. Гдъ-то въ задней комнатъ отыскали наконецъ Милюкова, окруженнаго женой и друзьями. Съ перомъ въ рукъ, онъ поправлялъ текстъ только что произнесенной имъ въ большомъ Думскомъ залъ ръчи. Въ ней онъ объявилъ о созданіи новаго Правительства, при чемъ высказался лично за монархическій строй для Россіи съ Царемъ Алексъемъ

Николаевичемъ, при регентствъ Великаго Князя Михаила Александровича.

Какъ видно, Милюковъ предупреждалъ событія, такъ какъ въ это время отреченіе Государя Императора еще не состоялось; прибавимъ, что программа кадетскаго лидера не могла бы осуществиться и впослъдствіи: Государь отказался отъ Престола и за Своего Сына, а вопросъ о Великомъ Князъ Михаилъ Александровичъ разръшился иначе и весьма неожиданно.

На другой день, 3 марта утромъ, извъстіе объ отреченіи Государя въ пользу Своего Брата, Великаго Князя Михаила Александровича, облетъло городъ. Около двухъ часовъ пополудни князь Львовъ вызвалъ по телефону Набокова къ князю Путятину, гдъ находился Великій Князь, и сообщилъ ему о только что происшедшемъ здъсь событіи, грозящемъ неисчислимыми и роковыми послъдствіями.

Дъйствительно, въ это самое утро, какъ только стало офиціально извъстно объ отреченіи Государя, члены Правительства и Думскій комитетъ вмъстъ съ новымъ Императоромъ собрались для совъщанія у князя Путятина.

Былъ поставленъ вопросъ чрезвычайной важности: долженъ ли Великій Князь Михаилъ Александровичъ принять Престолъ? Начались горячіе споры. Родзянко и Керенскій, какъ представители демагогіи, были противъ; Милюковъ и Гучковъ, испуганные разраставшейся анархіей, настаивали на принятіи Престола. Великій Князь поступилъ согласно своему слабому и неръшительному характеру: онъ примкнулъ къ мнънію Родзянко. Милюковъ и Гучковъ тотчасъ же заявили о своей отставкъ.

«Что Гучковъ уходитъ, это не бѣда», объяснилъ князь Львовъ Набокову, «вѣдь оказывается, что его въ арміи терпѣть не могутъ, солдаты его просто ненавидятъ. А вотъ Милюкова надо непремѣнно уговорить остаться. Это уже дѣло ваше и вашихъ друзей помочь намъ».

Лидеръ оппозиціи безъ труда сдался на усиленныя просьбы. Гучковъ же, котораго никто не упрашиваль остаться, размыслиль, что отъ министерскаго портфеля, хотя бы временнаго, отказываться невыгодно, и больше о своемъ уходъ не говорилъ.

По окончаніи этихъ переговоровъ услужливому Набокову было поручено составить актъ объ отреченіи Великаго Князя Михаила Александровича. Набоковъ взялъ себѣ въ помощники

«осторожнаго и тонкаго спеціалиста по государственному праву» барона Нольде, и неизмѣннаго Шульгина, только что возвратившагося изъ Пскова, съ манифестомъ объ отреченіи Государя въ карманѣ. Эти три лица, собравшись въ дѣтской Путятиныхъ, на Милліонной ул. № 12, составили текстъ самаго необычайнаго, самаго незаконнаго, самаго невѣроятнаго документа, извѣстнаго въ исторіи. Великій Князь не принималъ Престола, но и не отказывался отъ него; онъ предоставлялъ рѣшеніе этого вопроса Учредительному Собранію, которое должно было быть созвано на основаніи всеобщаго голосованія.

Вотъ текстъ заявленія Великаго Князя Михаила Александровича:

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшаго Мнѣ Императорскій Всероссійскій Престолъ въ годину безпримѣрной войны и волненія народа.

Одушевленный со всѣмъ народомъ мыслью, что выше всего благо Родины Нашей, принялъ Я твердое рѣшеніе въ томъ лишь случаѣ воспринять верховную власть, если такова будетъ воля великаго народа Нашего, которому и надлежитъ всенароднымъ голосованіемъ черезъ представителей своихъ въ Учредительномъ Собраніи установить образъ правленія и новые основные законы государства Россійскаго.

Призывая благословеніе Божіе, прошу всѣхъ гражданъ Державы Россійской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, какъ созванное въ возможно кратчайшій срокъ, на основѣ всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія, Учредительное Собраніе своимъ рѣшеніемъ объ образѣ правленія выразитъ волю народа.

Михаилъ».

Невозможно, конечно, допустить мысль, чтобы это родившееся изъ-подъ пера трехъ редакторовъ нагроможденіе юридическихъ и логическихъ нельпостей — было результатомъ простого невъжества. Самая научная квалификація по крайней мъръ двухъ изъ трехъ составителей, устраняетъ подобное предположеніе, да и главный авторъ документа Набоковъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, очень настаиваетъ на тщательности, съ которой онъ былъ продуманъ.

Въ чемъ же заключается смыслъ акта? Въдь было совершенно очевидно, что Учредительное Собраніе, созванное подъ давленіемъ Правительства государственнаго переворота, никогда не признаетъ правъ Великаго Князя. Итакъ, его условный отказъ былъ, въ дъйствительности, замаскированнымъ отреченіемъ. Но для чего г. г. Набокову, Нольде, Шульгину и ихъ хозяевамъ нуженъ былъ этотъ лицемфрный обманъ? Цфль здѣсь совершенно ясна: если бы Великій Князь Михаилъ Александровичъ, или точнъе Императоръ Михаилъ I, формально отрекся отъ Престола, то, согласно Основнымъ Государственнымъ Законамъ, право на Престолъ автоматически перешло бы къ слъдующему по старшинству Представителю Императорскаго Дома; отрекись и онъ, право это переходило бы послъдовательно къ другимъ представителямъ Династіи, и среди нихъ могло бы оказаться лицо менѣе покладистое, чѣмъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ.

Этого ни въ коемъ случав допустить не хотвли. Нужно было, по указу Якова Шифа и Ко, положить вообще конецъ Монархіи въ Россіи, и потому одного отреченія Великаго Князя Михаила Александровича было недостаточно. Но, не отрекаясь отъ Престола, а лишь временно отказываясь отъ «воспріятія» верховной власти, Великій Князь парализоваль на неопредъленный срокъ всякую возможность не только реставраціи, но хотя бы предъявленія другимъ лицомъ права на Престолъ, который вакантнымъ еще не могъ почитаться. Съ другой стороны въ актѣ заключалось указаніе на недѣйствительность существующихъ основныхъ законовъ — что превышало права не только Великаго Князя, но и царствующаго Монарха, — и впервые признавалась законная власть самозваннаго Временнаго Правительства. Не слъдуетъ, дъйствительно, забывать, что офиціально до сихъ поръ шла рѣчь объ отвътственномъ министерствъ, и что первый его предсъдатель, кн. Львовъ, былъ назначенъ Высочайшимъ Указомъ. Объ этомъ въ актъ Великаго Князя нътъ ни слова; подъ эгидой Члена Царствующаго Дома законное все же Правительство Львова превращается въ революціонное; цфпь престолонаслфдія прерывается, основные законы отмѣняются, и самый актъ, подписанный Великимъ Княземъ, является свидътельствомъ о смерти Императорской Россіи. Кому это было нужно? Чье приказаніе исполняли наемныя перья, написавшія этоть преступный

документъ? Какъ могъ согласиться на него Великій Князь Михаилъ Александровичъ?

«Богъ знаетъ, кто надоумилъ Мишу подписать такую гадость», записываетъ 3 марта Государь въ Своемъ дневникъ; а Набоковъ, со своей стороны, даетъ этому поступку свое циничное, но, увы, быть можетъ върное объясненіе: «Я, признаться, не думалъ, чтобы онъ вполнъ отдавалъ себъ отчетъ въ важности и значеніи совершаемаго акта». Иначе говоря, политическіе мошенники обманули Великаго Князя.

Между тъмъ, главные актеры этой исторической трагедіи собрались въ той же комнатъ; тамъ, на дътскомъ столикъ, Великій Князь Михаилъ Александровичъ и подписалъ тотъ актъ, въ которомъ онъ отказывался отъ борьбы, связывалъ будущее своей Родины и отдавалъ ее въ руки самой необузданной демагогіи, сицилійской вечернъ большевизма.

И какъ бы для довершенія ироніи, едва лишь Великій Князь положиль перо, какъ Керенскій, прижавъ руку къ сердцу, воскликнуль театральнымъ голосомъ:

«Повърьте, Ваше Императорское Высочество, что мы сумьемъ донести до Учредительнаго Собранія драгоцънную чашу Вашей власти, не проливъ ни единой капли».

Восемь мѣсяцевъ спустя, жалкій Керенскій бѣжалъ, а большевикъ матросъ Желѣзнякъ ликвидировалъ новорожденное Учредительное Собраніе, вышвырнувъ вонъ его предсѣдателя.

Итакъ, на второй же день послъ отреченія Государя, Временное Правительство, рожденное революціей, очутилось соверодинокимъ передъ отвътственностью за событія. Это Правительство, такъ настойчиво требовавшее отвътственоказалось совершенно неспособнымъ болъе того, оно и не проявило никакой иниціативы, никакого желанія бороться противъ теченія. Крайнія партіи. буржуазія, не на которыя опиралась либеральная могли, конечно, удовлетвориться побъдой третьяго сословія, «безсмертные принципы» великой французской революціи казались слишкомъ старомодными въ сравненіи съ ученіемъ Карла Маркса, и Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ требовалъ, если не немедленнаго примъненія соціалистическихъ теорій, то, по крайней мъръ, возможно скораго приближенія къ этому идеалу, а прежде всего исполненія двухъ молчаливо данныхъ объщаній: смерти Государя и окончанія войны...

Почему смерть Государя считалась даже либеральной оппозиціей, даже лидерами Думы, даже генералами, причастными къ заговору, необходимой для успѣха революціи? Оттого что заговорщики брали на себя страшную отвѣтственность передъ страной и союзниками, производя во время войны государственный переворотъ, который неизбѣжно долженъ былъ вывести Россію изъ строя.

Они чувствовали, что эту измъну никогда имъ не простятъ, и что то Правительство, которое совершитъ ее, не будетъ имъть никакихъ шансовъ удержаться у власти; значитъ, надо было оправдать революцію, найдя другого виновника.

Этотъ виновникъ, эта искупительная жертва — былъ Государь, — на этотъ счетъ колебаній не было никакихъ. Поэтому судьба Монарха была рѣшена заранѣе; согласенъ ли Онъ былъ на отреченіе или нѣтъ, Онъ не могъ избѣжать смерти. Но даже и это цареубійство нужно было подготовить, придать ему какойто, пусть лживый, лицемѣрный, но все же обликъ суда и законности, а не простой кровавой расправы, какъ это предлагалось на совѣщаніяхъ у Родзянко. А для этого необходимо было Государя изъ бывшаго Монарха обратить въ подсудимаго, поразить народное воображеніе, арестовавъ Его какъ преступника. Государя привезли бы въ Петроградъ, предали бы революціонному суду и казнили бы какъ Людовика XVI.

Поэтому 3 марта, на другой день послъ отреченія, Совъть рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ постановляетъ арестовать «семейство Романовыхъ». Временное Правительство должно привести въ исполнение этотъ арестъ въ согласии съ Совътомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. «Въ случав отказа Временнаго Правительства, спросить его, какъ оно поступитъ, если исполкомъ самъ произведетъ арестъ». Совътъ какъ будто безпокоится о намъреніяхъ Временнаго Правительства, состоящаго изъ представителей аристократіи и буржуазіи, среди которыхъ нѣкоторые открыто признаютъ себя монархистами. Напрасная тревога! Чхеидзе и его клевреты забывають, что жирондисты, бывшіе министрами короля Людовика XVI, голосовали за его смерть. И въ протоколъ засъданія Совъта отъ 6 марта занесено, что «одинъ изъ министровъ (Керенскій) заявляеть о готовности Временнаго Правительства облегчить задачу исполнительному комитету въ случав ареста Николая II». Что подразумвваетъ Правительство подъ словами «облегчить задачу?»

Товарищи изъ Совъта люди энергичные, но плохіе дипломаты; ихъ крики и угрозы могли бы открыть Государю глаза. Однако, не забудемъ, что Императоръ въ это время еще находится въ Ставкъ, среди Своихъ войскъ. Если Онъ узнаетъ о намъреніяхъ Совъта, то можетъ проявить ръшительныя дъйствія. Тогда все сразу изм'єнится. В ідь съ отказомъ Великаго Князя Михаила Александровича отъ Престола и отречение Государя перестаетъ быть дъйствительнымъ, и если Временное Правительство въроломно нарушаетъ соглашеніе, заключенное съ Монархомъ, то Онъ имъетъ право свободно дъйствовать, можетъ призвать отборныя части, можеть пойти на Петроградь, можеть, наконецъ, укръпиться въ Ставкъ и этимъ парализовать все начатое дѣло. Итакъ, прежде всего надо внушить Ему довѣріе и поддержать въ Немъ убъждение въ томъ, что торжественно данная Ему гарантія будеть соблюдена, и дать Ему понять, что Временное Правительство предпринимаеть переговоры съ англійскимъ правительствомъ въ цъляхъ перевезенія Царской Семьи въ Англію. Послѣ этого Государю позволять уѣхать спокойно изъ Ставки и только тогда захватятъ одновременно Его и Императрицу.

Таковъ былъ планъ, который и былъ точно приведенъ въ исполненіе. Пока Временное Правительство распространяло слухи о скоромъ отъъздъ Царской Семьи за границу, оно, въ то же время, дъятельно готовилось къ аресту Государя и Императрицы. Но надо было найти подходящихъ людей для этого преступнаго дѣла, и 3 марта генералъ Корниловъ былъ назначенъ командующимъ войсками Петроградскаго военнаго округа. На него и возлагалась обязанность арестовать Императрицу среди Ея больныхъ Дътей. Этотъ генералъ, прославившійся бъгствомъ изъ австрійской крѣпости во время войны, страдалъ бользненнымъ самолюбіемъ; оно его и бросило въ объятія революціи. Какъ только побъдилъ мятежъ, генералъ Корниловъ восторженно привътствовалъ новый режимъ, хвалясь при этомъ своимъ крестьянскимъ происхожденіемъ. Впослѣдствіи даль еще доказательство своей върности революціи, собственноручно приколовъ Георгіевскій крестъ къ груди унтеръ-офицера л.-гв. Волынскаго полка Кирпичникова, убившаго 27 февраля прямого своего начальника — завъдующаго учебной командой того же полка капитана Лашкевича 1).

<sup>1)</sup> В. Н. Воейковъ. Съ Царемъ и безъ Царя, стр. 280.

Что же касается ареста Государя, то это дѣло рѣшили поручить четыремъ членамъ Думы, изъ самыхъ неизвѣстныхъ и мало уважаемыхъ: Калинину, Грибунину, Вершинину и Бубликову.

Этотъ планъ держался въ строжайшей тайнъ; въ этомъ былъ залогъ успъха. Даже управляющій дълами Временнаго Правительства Набоковъ ничего не зналъ о намъреніяхъ Правительства. Не безъ удивленія, поэтому, услышалъ онъ 7 марта отъ предсъдателя Совъта Министровъ о ръшеніи арестовать Государя и Императрицу.

«Вѣдь, въ сущности говоря, не было никакихъ основаній, — ни формальныхъ, ни по существу, — объявлять Николая II лишеннымъ свободы», сознается Набоковъ въ своихъ воспоминаніяхъ, «отреченіе его не было формально-вынужденнымъ. Подвергать его отвътственности за тѣ или иные поступки его, въ качествъ Императора, было бы безсмыслицей и противоръчило бы аксіомамъ государственнаго права... Между тѣмъ, актомъ о лишеніи свободы завязанъ былъ узелъ, который былъ 4/17 іюля въ Екатеринбургъ разрубленъ «товарищемъ» Бълобородовымъ. Но этого мало. Я лично убъжденъ, что это «битье лежачаго», — арестъ бывшаго Императора, — сыграло свою роль и имъло болъе глубокое вліяніе въ смыслъ разжиганія бунтарскихъ страстей. Онъ придавалъ «отреченію» характеръ «низложенія», такъ какъ никакахъ мотивовъ къ этому аресту не было указано»¹).

Однако, эти соображенія Набокова отнюдь не пом'вшали ему скр'впить телеграмму, посланную Правительствомъ генералу Алекс'веву съ изв'вщеніемъ о своемъ р'вшеніи. «Это было первымъ постановленіемъ Временнаго Правительства, опубликованнымъ съ моей скр'впой»... не безъ отт'внка гордости заявляетъ Набоковъ.

Нѣкоторые благожелательные люди пытались оправдать поведеніе Временнаго Правительства и смягчить страшную его отвѣтственность въ трагической участи, постигшей Царскую Семью: такъ, напримѣръ, быв. предсѣдатель Совѣта Министровъ графъ В. Н. Коковцовъ, въ статьѣ, появившейся во французской печати, и въ докладѣ, прочитанномъ въ Обществѣ ревнителей памяти Императора Николая II въ Парижѣ, пытается совершенно

<sup>1)</sup> В. Д. Набоковъ. Временное Правительство. Архивъ Русской Революціи, т. І, стр. 32.

обълить Правительство князя Львова и доказать, что оно отлично сознавало ту опасность, которая съ первыхъ же дней угрожала Государю, и искренно желало увезти Царя и Его Семью за границу. Но, утверждаетъ гр. Коковцовъ, Правительство, будучи безсильнымъ и сознавая это безсиліе, было принуждено подчиниться власти, отъ которой оно зависъло съ самыхъ же первыхъ дней своего существованія. Это была власть Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Графъ Коковцовъ не находить нужнымь точно указать, какія именно причины заставляютъ его върить «искреннему желанію» Временнаго Правительства спасти Государя и Его Семью, ограничиваясь заявленіемъ, что «они (представители Правительства) сознательно, конечно, не желали насильственной смерти Государя и Его Семьи». Мы въ правъ считать такое заявленіе гр. Коковцова недостаточнымъ; слово «конечно» не есть доказательство и не опровергаетъ всъ тъ установленные и безспорные факты, которые приводятъ насъ какъ разъ къ обратному заключенію.

Для человъка благожелательнаго, «интеллигентнаго», въ мъру либеральнаго, «конечно», можетъ быть непріятно послъ Екатеринбургскаго злодъянія и крушенія Россіи, допустить мысль, что смерти Царя могли желать столь же благожелательные, «интеллигентные» и либеральные люди, какъ и онъ самъ; гораздо проще всю вину и за умыселъ и за исполненіе преступленія свалить на «черную кость», сперва на Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, потомъ на большевиковъ, то есть на преступниковъ какъ бы профессіональныхъ и отъ своихъ преступленій не отпирающихся.

Но предположимъ на одно мгновеніе, что февральская революція удалась, что Временное Правительство обратилось въ постоянное и правило бы Россіей и понынѣ, что же, можемъ ли мы утверждать, что эта удавшаяся революція не могла бы принести въ жертву жизнь монарха, какъ это сдѣлали революціи англійская и французская? Вѣдь и Кромвель былъ лично весьма порядочный и «либеральный» человѣкъ, и многіе члены Конвента, голосовавшіе за смерть Людовика XVI, были нисколько не хуже, не менѣе просвѣщенные люди, чѣмъ г.г. Милюковы и Гучковы, не говоря уже о ничтожномъ Керенскомъ. Среди нихъ были даже выдающіеся государственные дѣятели, сыгравшіе впослѣдствіи крупную политическую роль въ качествѣ министровъ Наполеона и Людовика XVIII.

Не забудемъ также, что Временное Правительство состояло изъ представителей тѣхъ слоевъ населенія, для которыхъ цареубійство никогда не представлялось дѣломъ преступнымъ и позорнымъ. Мы уже приводили краткую историческую справку о томъ, какъ русскій «правящій классъ» искони относился къ своей присягѣ и къ жизни Монарховъ: не только Орловы, Зубовы, Палены, Беннигсены и другіе были цареубійцами, но и все общество, къ которому они принадлежали, не отреклось отъ нихъ и, пусть молчаливо, но одобрило ихъ преступленія. Убили строгаго и взбалмошнаго Императора Павла, но вѣдь то же общество хотѣло убить и кроткаго Александра Благословеннаго. Неудавшимися цареубійцами были и воспѣваемые до сего дня декабристы, принадлежавшіе, всѣ безъ исключенія, къ правящему классу.

Другая часть Временнаго Правительства представляло русское радикальное «третье сословіе», то есть именно тоть классъ, изъ котораго вербовались народовольцы, убившіе Царя-Освободителя.

Итакъ, февральскіе дѣятели, по своему нравственному облику, вовсе не были чужды идеи цареубійства, давно бывшей въ традиціяхъ тѣхъ круговъ, къ которымъ они принадлежали, и поэтому негодующее восклицаніе гр. Коковцова, отвергающаго самую возможность такой мысли у нихъ, не имѣетъ ровно никакого основанія.

Но преступныя намъренія этихъ людей были не только возможны, но совершенно точно установлены рядомъ неопровержимыхъ фактовъ. Мы уже разсказывали о томъ, что вопросъ о цареубійствъ обсуждался на совъщаніяхъ у предсъдателя Государственной Думы Родзянко; мы приводили заявленіе С. И. Шидловскаго (правящій классъ) о томъ, что «щадить и жалъть Его (Царя) нечего», и выходку по тому же поводу Терещенко (третье сословіе), столь безобразную, что Родзянко пришлось его остановить. Мы упомянули о планъ остановить Государя по дорогъ изъ Ставки въ Петроградъ и умертвить Его, въ случаъ отказа отречься; намъ извъстно, что Милюковъ былъ сторонникомъ террора и въ Лондонъ уговаривалъ Ленина совершить новые террористическіе акты; мы знаемъ также, что Керенскій принадлежаль къ террористической партіи и еще недавно, въ своемъ докладъ въ Парижъ, онъ признавалъ эту свою

кровавую работу, горделиво заявивъ, что онъ «не былъ либеральнымъ бълоручкой».

И всъ эти люди, привътствовавшіе терроръ, требовавшіе не «щадить» Государя, говорившіе о Его казни—всъ они какъ разъ и составляли новую власть, какъ разъ вошли и въ Комитетъ Думы и въ то Временное Правительство, которое, по мнѣнію гр. Коковцова, «конечно» не могло желать смерти Государя.

Какъ можемъ мы сомнъваться въ преступномъ «намъреніи» Временнаго Правительства, когда намъреніе это получило вполнъ реальное осуществленіе? Въдь Государя арестовали какъ преступника и учредили надъ Нимъ слъдствіе. Для какой цъли? На это мы имъемъ вполнъ ясный отвътъ въ приведенныхъ выше словахъ Набокова: для «разжиганія бунтарскихъ страстей», при которыхъ только и возможно совершить надъ Царемъ Шемякинъ судъ и кровавую расправу.

Но пусть благожелательный гр. Коковцовъ всего этого не знаетъ; но простой здравый смыслъ говоритъ, что если даже Временное Правительство не могло спасти Государя послъ Его заточенія (что, какъ мы увидимъ дальше, совершенно не върно), то оно могло бы это сдълать, когда Онъ находился еще внъ предъловъ достиженія Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

Совершенно очевидно, что, имъй князь Львовъ хоть малъйшее желаніе спасти Государя отъ грозящей Ему опасности, онъ удержалъ бы Его въ Ставкъ, гдъ съ Нимъ могла бы соединиться Его Семья. Оттуда было бы не трудно перевезти Царскую Семью за границу, минуя Петроградъ.

Послѣ Своего отреченія Государь обратился къ главѣ новаго Правительства съ письмомъ, полнымъ достоинства, въ которомъ Онъ вручалъ ему Свою судьбу и судьбу Семьи. Самое меньшее, что могъ сдѣлать князь Львовъ, это послать Государю въ отвѣтъ предупрежденіе о намѣреніяхъ Совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ относительно Его и, такимъ образомъ, предоставить Ему самому рѣшить, какъ поступить. Но глава Правительства даетъ Ему понять, что все подготовлено для Его отъѣзда въ Англію; онъ пускается даже на отвратительный обманъ: въ то самое время, когда ужъ рѣшенъ вопросъ объ арестѣ Государя, князь Львовъ посылаетъ генералу Алексѣеву телеграмму, предназначенную въ дѣйствительности для Государя. Въ этой телеграммѣ онъ заявляетъ, что Царскій поѣздъ будетъ направленъ

изъ Ставки въ Царское Село и оттуда въ Мурманскій портъ, черезъ который происходили тогда морскія сообщенія съ Великобританіей <sup>1</sup>). Значитъ, Львовъ нагло обманываетъ Царя.

Итакъ, Правительство не только не желаетъ «искренно» спасти Царя, но, напротивъ, дѣлаетъ все возможное, чтобы заманить Его въ ловушку, заготовленную Петроградскимъ Совѣтомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Впрочемъ министръ юстиціи Керенскій, человѣкъ болѣе откровенный и экспансивный, даже не скрываетъ намѣренія новой власти относительно Государя. Когда бывшій предсѣдатель Петроградскаго Совѣта присяжныхъ повѣренныхъ Карабчевскій спрашиваетъ его, какую участь онъ готовитъ Царю, Керенскій краснорѣчивымъ жестомъ обводитъ рукою кругомъ шеи.

Второе утвержденіе графа Коковцова о томъ, что Правительство было безсильно привести въ исполнение свое желание спасти Государя, не имъя для того никакой реальной возможности, также не выдерживаетъ критики. Любопытно отмътить, что въ этомъ мнѣніи графъ Коковцовъ идетъ дальше самихъ заинтересованныхъ лицъ: ни князю Львову, ни Милюкову, ни Керенскому никогда не приходило въ голову прибъгнуть къ такому объясненію. Допрошенные впослѣдствіи судебнымъ слѣдователемъ Соколовымъ, они сваливаютъ отвътственность за неудачу плана вывоза Царской Семьи не на Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, а на англійское правительство, которое, въ концъ концовъ, отказало въ гостепріимствъ Государю. О противодъйствіи же со стороны Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ Милюковъ упоминаетъ впервые, да и то вскользь, въ разговор съ сэромъ Джорджемъ Бьюкененомъ, только 21 марта, т. е. спустя болъе двухъ недъль послъ ареста Государя.

Но это обвиненіе Англіи встрѣчаетъ со стороны гр. Коковцова самый рѣшительный отпоръ. «Мы не имѣемъ ни права, ни основанія», говоритъ онъ, «пока намъ не будутъ даны болѣе точныя данныя, допускать самую мысль о томъ, что король Георгъ, хотя бы по совѣту перваго министра — могъ взять назадъ свое предложеніе о гостепріимствѣ его другу и родственнику — Нашему Государю, въ постигшей Его участи».

Но и это заключеніе гр. Коковцова столь же необосновано, какъ и два первыхъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. приложеніе стр. 373.

Почтенный бывшій русскій государственный дѣятель ссылается на заявленія англійскихъ государственныхъ дѣятелей, которые эту отвѣтственность Англіи отрицаютъ. Такъ, Бьюкененъ въ своихъ мемуарахъ утверждаетъ, что сообщилъ Милюкову о согласіи британскаго правительства оказать гостепріимство Царской Семьѣ, при условіи, что русское Правительство возьметъ на себя расходы по Ея содержанію. Странное гостепріимство, оплачиваемое наличными деньгами! Business are business. Великобританская имперія, очевидно, слишкомъ бѣдна, чтобы содержать даромъ находящагося въ несчастіи двоюроднаго Брата своего короля и Его Семью. «Намъ невозможно было сдѣлать больше», прибавляетъ Бьюкененъ. «Наше предложеніе осталось въ силѣ, и мы никогда отъ него не отказывались».

Ллойдъ-Джорджъ, которому суждено было сыграть такую роковую и печальную роль въ судьбахъ Европы, опубликовалъ и свою версію о несостоявшемся отъъздъ Царской Семьи въ Англію. Онъ утверждаетъ, что приглашеніе, сдъланное англійскимъ правительствомъ Царской Семьъ, оставалось все время въ силъ, и что онъ не виноватъ въ томъ, что оно не было использовано.

Какъ же, однако, согласовать такое огульное отрицаніе съ категорическими заявленіями Керенскаго, Милюкова и Терещенко, которые, споря между собою и обвиняя другъ друга, все же сходятся на фактъ отказа англійскаго правительства?

Бывшій «главноуговаривающій» приводить даже тексть телеграммы Ллойдъ-Джорджа къ Временному Правительству, въ которой онъ заявляль, что «не имъетъ возможности совътовать Его Величеству Королю предложить гостепріимство лицамъ, германофильскія тенденціи коихъ слишкомъ хорошо извъстны ему».

Конечно, всѣ эти три революціонные дѣятеля показали себя достаточно искусными во лжи и клеветѣ, чтобы, и на этотъ разъ, прибѣгнуть къ этимъ любимымъ средствамъ. Но какова бы ни была ихъ смѣлость, едва ли возможно предположить, чтобы они могли, безъ тѣни основанія, бросить столь тяжкое обвиненіе не по адресу своихъ жертвъ, какъ они привыкли это дѣлать, а могущественному великобританскому правительству, располагающему всѣми необходимыми документами для раскрытія правды и уличенія своихъ обвинителей во лжи.

Но если бы даже гр. Коковцовъ и допускалъ такой заговоръ трехъ бывшихъ министровъ Временнаго Правительства

противъ чести Англіи, то какъ можетъ онъ отметать свидѣтельства самихъ англичанъ?

Такъ, напримъръ, дочь англійскаго посла Бьюкенена, миссъ Меріэль Бьюкененъ (нынъ миссисъ Knowling), не только подтверждаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ фактъ отказа англійскаго правительства въ гостепріимствъ Царской Семьъ, но еще приводитъ мотивы Ллойдъ-Джорджа, — опасеніе недовольства рабочей партіи въ случаѣ пріѣзда въ Англію Государя — и разсказываетъ весьма подробно, при какихъ обстоятельствахъ телеграмма Ллойдъ-Джорджа была получена въ посольствъ и какое тяжелое впечатлъніе она произвела на ея отца. Замътимъ, что самыя воспоминанія миссъ Бьюкененъ написаны съ нескрываемой целью реабилитировать бывшаго посла; неужели возможно предположить, чтобы эта преданная дочь ръшилась уличать своего отца въ неправдѣ, когда онъ заявлялъ, что «наше предложение осталось въ силъ, и мы никогда отъ него не отказывались», если бы у нея не было въскихъ основаній утверждать то, что мы читаемъ въ ея воспоминаніяхъ?

Перейдемъ къ тому, что разсказываетъ самъ Ллойдъ-Джорджъ, на котораго ссылается гр. Коковцовъ.

Бывшій англійскій премьеръ опубликоваль свои воспоминанія сперва въ газеть «Дейли Телеграфъ», а потомъ и отдъльнымъ изданіемъ; въ нихъ излагается и исторія переговоровъ объ отъъздъ Царской Семьи въ Англію.

По словамъ Ллойдъ-Джорджа, англійскій кабинетъ, въ засъданіи 22 марта разсматривалъ и разръшилъ въ утвердительномъ смыслъ вопросъ о переъздъ Царской Семьи въ Англію, о чемъ въ тотъ же день послалъ Бьюкенену телеграмму слъдующаго содержанія:

«Отвъчая на запросъ русскаго правительства, Его Величество Король и британское правительство счастливы пригласить Царя и Царицу и готовы дать Имъ убъжище на все время войны. Вы должны въ переговорахъ съ русскимъ правительствомъ опредъленно заявить, что оно будетъ отвътственно за содержаніе Ихъ Величествъ здъсь надлежащимъ образомъ».

На эту телеграмму Быккененъ 24 марта донесъ своему правительству о своемъ разговоръ съ Милюковымъ, который высказался очень осторожно и неопредъленно объ отъъздъ Царской Семьи. Посолъ особенно настаивалъ на отпускъ денежныхъ средствъ, что, повидимому, играло здъсь первенствую-

щее значеніе. Милюковъ старался успокоить его тревоги на этотъ счетъ, заявивъ, что у Царя имъются крупныя личныя денежныя средства. Прибавимъ, кстати, что эти личныя средства были начисто расхвачены Временнымъ Правительствомъ.

2 апръля Бьюкененъ снова доносить, что все еще нъть никакого ръшенія объ отъъздъ Царской Семьи и что Государю даже не сообщено о приглашеніи англійскаго короля. Черезъ нъсколько дней посолъ сообщаеть, что, по заявленію Керенскаго, Государю не будеть дано разръшеніе вытхать въ ближайшій мъсяцъ, пока не будеть законченъ разборъ изъятыхъ у Него документовъ. Въ той же телеграммъ Бьюкененъ указываетъ, что Керенскій отказалъ въ разръшеніи передать Вдовствующей Императрицъ Маріи Өеодоровнъ письмо отъ Ея сестры, королевы англійской Александры.

Но не проходить и двухъ недѣль, какъ 15 апрѣля посоль уже высказывается лично противъ переѣзда Царской Семьи въ Англію; онъ сообщаетъ, что совѣтовалъ кн. Львову дать разрѣшеніе на отъѣздъ Государя въ Ливадію и, въ виду отказа Львова, Бьюкененъ высказываетъ предположеніе что было бы лучше везти Семью не въ Англію, а во Францію.

Англійское правительство сносится по этому вопросу со своимъ представителемъ въ Парижѣ лордомъ Берти и 22 апрѣля отъ него получаетъ уже отвѣтъ. Посолъ лордъ Берти начинаетъ съ выраженія радости тому, что Царская Семья не будетъ допущена въ Англію, и продолжаетъ: «Нѣмцы будутъ утверждать, а русскіе соціалисты этому повѣрятъ, будто британское правительство намѣрено держать бывшаго Царя въ запасѣ, чтобы использовать Его для цѣлей реставраціи и чтобы потомъ произвести въ Россіи выгодныя для Англіи неурядицы. Я не думаю, чтобы бывшій Императоръ и Его Семья были привѣтливо встрѣчены во Франціи. Царица нѣмка не только по рожденію, но и по чувствамъ. Она сдѣлала все, что только могла, для сепаратнаго мира съ Германіей. Ее здѣсь разсматриваютъ какъ преступницу или какъ опасно-помѣшанную, а бывшаго Императора, какъ человѣка преступно слабаго и подверженнаго Ея вліянію».

Такъ англійскій джентльменъ и посоль выражался объ Императрицъ союзнаго государства, внучкъ королевы Викторіи и родственницъ его монарха. Такъ англичане понимаютъ честь. Но здъсь важна не квалификація англійскаго «джентльменства»; важно то, что и самъ Ллойдъ-Джорджъ признаетъ, что вопросъ

объ отъвздв въ Англію въ извъстный моменть отпаль и что британское правительство перестало на немъ настаивать. Все это, конечно, только дипломатическія формы для того, что можно проще назвать отказомъ; но какова была причина этого отказа? По словамъ Ллойдъ-Джорджа, желаніе британскаго правительства спасти Царскую Семью могло бы не понравиться Керенскому и побудить его къ прекращенію военныхъ дъйствій съ Германіей.

Комментируя въ своей газетъ это заявление Ллойдъ-Джорджа, Милюковъ, которому, какъ министру иностранныхъ дълъ, хорошо были извъстны виды и намъренія Керенскаго въ эту эпоху, считаетъ его вполнъ правдоподобнымъ. Керенскій выступиль противь своихъ обвинителей въ англійской и русской печати съ нъсколькими длинными опроверженіями, въ кото-«объясненіе Ллойдърыхъ указывалъ, между прочимъ, что Джорджа ни въ малъйшей степени не соотвътствуетъ дъйствительности». Убъдить Керенскаго «продолжать войну съ Германіей никогда англійскіе представители не пытались, т. к. ни Временное Правительство, ни я ни одно мгновеніе кончать войну сепаратно не намъревались». Это заявление Керенскаго, разумъется, сплошная ложь, и Временное Правительство, какъ мы увидимъ дальше, съ первыхъ же дней пребыванія у власти, не только обсуждало вопросъ о прекращеніи войны, но и подготовляло эту мфру.

Но если лжетъ Керенскій, лжетъ также и Ллойдъ-Джорджъ, умалчивая о другихъ причинахъ поведенія англійскаго правительства. Въдь лордъ Берти, напримъръ, зналъ отлично, что все, что онъ пишетъ объ Императрицъ, злостная, глупая и мерзкая клевета; для чего же онъ къ ней прибъгаетъ? Для того, чтобы скрыть настоящій, подлинный мотивъ дъйствій англійскаго правительства, тотъ мотивъ, о которомъ онъ неосторожно проговаривается: помъшать возможной реставраціи, ибо англійскіе государственные дъятели, которые составляли правительство Великобританіи, хотъли Россіи не сильной, а слабой, и они понимали, что сильной она можетъ быть только подъ скипетромъ Царя.

Именно поэтому англійское правительство не хотѣло, чтобы Государь уѣхалъ не только въ Англію, но и во Францію и вообще выѣхалъ изъ Россіи туда, гдѣ Его жизнь могла бы оказаться въ безопасности и гдѣ Онъ могъ бы выждать наступленія момента для возвращенія на Родину. Англіи важно было, чтобы законный представитель государства, передъ которымъ она приняла обязательство, не могъ когда-либо потребовать выполненія этихъ обязательствъ. Евреямъ, господствовавшимъ въ англійской знати, въ финансахъ и въ политикъ, важно было, чтобы въ Россій исчезъ тотъ режимъ, который защищалъ народъ отъ еврейскаго засилія — режимъ, возглавляемый русскимъ Царемъ.

Русскій Царь мъшалъ Альбіону и синагогъ. Вотъ причина — настоящая причина, по которой британское правитель-

ство не хотъло спасти Государя.

Но гр. Коковцовъ всего этого не хочетъ знать. Онъ закрываетъ глаза на очевидность, какъ брезгливый человъкъ отворачивается отъ грязи, отъ сцены, которая тревожитъ его нервы. И въ разсужденіяхъ своихъ онъ прямо указываетъ настоящее основаніе, заставляющее его отрицать отвътственность Англіи.

«Мы знаемь», пишеть онь, «что приглашеніе найти убъжище въ Англіи исходило не только оть короля, но и оть его правительства и было передано черезъ министра иностранныхъ дъль лорда Бальфура. При такихъ условіяхъ не только король Великобританіи, но и просто уважающій себя человъкъ, а тъмъ болье правительство, не могли взять назадъ своего приглашенія».

Это трогательное, по своей наивности, заявленіе гр. Коковцова выходить, конечно, изъ предъловъ исторіи и фактовъ. Кому, въ самомъ дѣлѣ, не извѣстно, что въ преслѣдованіи своихъ практическихъ цѣлей англійское правительство передъ вопросами чувствъ и самоуваженія никогда не останавливалось.

Но каково бы ни было поведеніе англійскаго правительства въ этомъ дѣлѣ, все же не отъ него зависѣла судьба Царской Семьи. Невозможно вѣдь допустить, чтобы отказъ Ллойдъ-Джорджа автоматически долженъ былъ привести къ цареубійству. Представители бывшаго Временнаго Правительства это отлично понимаютъ и съ момента крушенія «ихъ» революціи, со времени Екатеринбургскаго злодѣянія, они не перестаютъ искать себѣ оправданія, обвиняя другъ друга, впадая въ противорѣчія, отрекаясь отъ своихъ собственныхъ признаній.

Такъ, въ своихъ недавнихъ выступленіяхъ въ печати,

Керенскій утверждаетъ слѣдующее:

«Седьмого марта», пишетъ онъ, «я заявилъ въ московскомъ Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, что Временное Правительство взяло на себя отвътственность за личную безопасность Царя и Его Семьи. Это обязательство мы выполнимъ

до конца. Царь съ Семьей будетъ отправленъ за границу, въ Англію. Я самъ довезу Его до Мурманска. Я добавилъ, что не буду русскимъ Маратомъ».

Постаточно сопоставить этотъ разсказъ съ показаніемъ самого же Керенскаго, даннымъ имъ въ августъ 1920 г. слъдователю Соколову, чтобы сразу обнаружилась вся лживость придуманной имъ новой версіи. Вотъ это первое показаніе: «Николай II и Александра Өеодоровна были арестованы согласно постановленія Временнаго Правительства отъ 7 марта. Два рода причинъ его къ этому побуждали: состояніе умовъ солдатскихъ массъ въ тылу и рабочихъ въ районахъ Петрограда и Москвы, крайне возбужденныхъ противъ Николая. Вспомните о моемъ выступленіи на московскомъ Совъть 7 марта. Тамъ требовали отъ меня кары надъ Государемъ. Возражая отъ имени Временнаго Правительства противъ этихъ требованій, я заявилъ отъ своего имени, что я никогда не стану играть роль Марата. Я заявиль, что дъло безпристрастнаго суда судить о проступкахъ Николая передъ Россіей»... Въ другомъ же своемъ показаніи Соколову Керенскій указываеть, что его «намекъ 7 марта въ Москвъ на возможный отъъздъ Царской Семьи изъ Царскаго Села привелъ къ налету петроградскаго Совъта на Царское», и далье Керенскій разсказываеть объ этомъ «налеть» соціальреволюціонера Масловскаго на Дворецъ съ цълью увезти Государя.

Итакъ, по одной версіи, Керенскій 7 марта объщалъ солдатамъ-дезертирамъ московскаго Совъта судъ надъ Царемъ и лишь «намекнулъ» на возможность отъъзда Его за границу. По другой версіи, онъ въ томъ же засъданіи принялъ, отъ имени Временнаго Правительства, отвътственность за личную безопасность Царской Семьи и заявилъ, что Она будетъ отправлена за границу, и что самъ онъ поъдетъ Ее сопровождать до Мурманска.

Совершенно очевидно, что Керенскій не говориль, да и не могь говорить ничего подобнаго московскому Совъту, и что все имъ теперь разсказанное цъликомъ придумано для своего оправданія.

Прибавимъ еще одну черту. Все по тому же новому объясненію Керенскаго петроградскій Совѣтъ уже не только не «требуетъ кары» для Государя, не только соглашается на отъѣздъ Царской Семьи, но высказывается даже за «необходи-

мость» такого отъъзда за границу на время войны, по причинамъ какъ политическимъ, такъ и личной безопасности.

Вообще «варіаціи» въ объясненіяхъ г. Керенскаго положительно неисчислимы. Такъ, въ докладахъ, сдъланныхъ имъ въ Парижъ въ началъ 1936 года, бывшій премьеръ ссылается, въ оправданіе бездъятельности Временнаго Правительства, на бользнь Великихъ Княженъ, которая, будто бы, и помъшала отъъзду Царской Семьи. Насколько въ заявленіи этомъ Керенскій впадаеть въ противоръчіе съ самимъ собой, видно изъ того, что Царскія Дъти поправились уже въ концъ марта, кромъ Великой Княжны Маріи Николаевны, которая пробольла еще нъкоторое время. 23 марта Государь записываетъ въ свой дневникъ: «началъ откладывать все то, что хочу взять съ собой, если придется уъзжать въ Англію», а 12 апръля Боткинъ обращается къ Керенскому съ просьбой разръшить перевезти Царскую Семью въ Крымъ, для здоровья Дътей, и получаетъ отказъ. Итакъ, самое позднее въ началъ апръля, Великія Княжны и Наслъдникъ были уже настолько здоровы, что могли вполнъ вынести путешествіе. Когда же, по словамъ Керенскаго, послѣдовалъ отказъ англійскаго правительства? Въ і ю н ъ мъсяцъ. Такимъ образомъ ссылка Керенскаго на болъзнь Царскихъ Дътей является только лживой и жалкой отговоркой.

Итакъ, если върить объясненіямъ дъйствующихъ лицъ, замъшанныхъ въ этомъ предательскомъ дълъ, оказывается, что всъ желали отъъзда Царской Семьи въ Англію: и король Георгъ V, и Ллойдъ-Джорджъ, и Милюковъ, и Керенскій и даже петроградскій Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Что же помъшало этому отъъзду? На этотъ вопросъ ни одинъ изъ этихъ лицъ не даетъ исчерпывающаго отвъта, или же, какъ въ пойманной воровской шайкъ, объляетъ себя, обвиняя во всемъ своихъ сообщниковъ.

Конечно, о намфреніи арестовать Государя вслухъ не говорили; изъ союзныхъ пословъ одинъ Бьюкененъ зналъ о немъ. 8 марта, когда Государь находился еще въ Ставкъ, и разговоровъ объ Его арестъ, какъ будто бы, еще не могло возникнуть, Бьюкененъ спрашиваетъ Милюкова, върно ли появившееся въ печати сообщеніе объ арестъ. Смущенный Милюковъ мнется, говоря, что это извъстіе не вполнъ точно. Государь только лишенъ свободы. Бьюкененъ «немедленно напомнилъ ему, что Государь родственникъ и близкій другъ короля, и при-

бавилъ, что былъ бы счастливъ получить увъреніе, что всъ мъры, гарантирующія Ему безопасность, будутъ приняты». Милюковъ охотно завърилъ его въ этомъ. Онъ сказалъ, что не былъ сторонникомъ перевезенія Государя въ Крымъ, какъ предполагалось сначала; онъ находилъ предпочтительнъе для Него остаться въ Царскомъ, пока Дъти не оправятся отъ кори, послъчего Царская Семья могла бы уъхать въ Англію.

Все въ этомъ заявленіи сплошная ложь. Въ то время, какъ онъ «охотно давалъ» англійскому послу увъреніе, что мъры для безопасности Государя приняты, и что Царская Семья сможетъ уъхать въ Англію, самъ министръ иностранныхъ дълъ прекрасно зналъ, что судьба Императора была ръшена, и что Чрезвычайная слъдственная комиссія, на которую возложена была обязанность найти основанія для преданія Его суду, была уже составлена за четыре дня до того.

Впрочемъ, былъ ли дъйствительно обманутъ этой ложью англійскій посоль? Не существовало ли уже между нимъ и Милюковымъ молчаливое соглашеніе относительно судьбы Императора Николая II? Одинъ фактъ, какъ будто, подтверждаетъ это предположеніе.

Какъ только ему стало извъстно объ отречени Государя, король Георгъ V послалъ въ Ставку слъдующую телеграмму:

«Событія послѣдней недѣли меня глубоко взволновали. Я думаю постоянно о тебѣ и остаюсь всегда твоимъ вѣрнымъ и преданнымъ другомъ, какимъ, какъ ты знаешь, я всегда былъ и раньше».

Телеграмма была адресована англійскому военному агенту генералу Вильямсу для передачи Государю; но въ это время Государь уже выѣхалъ изъ Могилева, и Вильямсъ отправилъ телеграмму короля Георга англійскому послу Бьюкенену съ просьбой доставить ее Царю.

Однако эта телеграмма, выражающая Государю сочувствіе и поддержку искренной дружбы, никогда Ему вручена не была. Сэръ Бьюкененъ и Милюковъ, съ общаго согласія, перехватили ее; это ясно изъ замътки, сдъланной Милюковымъ на поляхъ самого документа. Какая же была причина этому невъроятному произволу? «Телеграмма быда адресована Императору», объявляетъ Милюковъ, «а такъ какъ Государь больше не былъ Императоромъ, то я отдалъ ее англійскому послу». Жалкое объясненіе! Сэръ Бьюкененъ болье откровененъ: онъ прямо

сознается въ причинъ, заставившей скрыть телеграмму: она могла облегчить отъъздъ Царской Семьи въ Англію; но дъйствіе это онъ приписываетъ одному лишь Милюкову.

Миссъ Меріэль Бьюкененъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, пытается дать нѣсколько другое освѣщеніе этому позорному поступку: «Княгиня Палѣй и г. Якобій пошли даже дальше», пишетъ она, «они обвинили его (ея отца) въ томъ, что онъ умышленно задержалъ телеграмму, адресованную королемъ Государю въ первые дни революціи». Дальше г-жа Бьюкененъ приводитъ текстъ изъ воспоминаній княгини Палѣй и прибавляетъ: «г. Якобій даетъ, по крайней мѣрѣ, болѣе точное объясненіе означенной телеграммы», и, процитировавъ то мѣсто, гдѣ авторъ приводитъ весь этотъ случай, г-жа Бьюкененъ, желая обѣлить своего отца, ссылается на воспоминанія послѣдняго, въ которыхъ онъ разсказываетъ, что ему «было прислано распоряженіе не давать хода этому дѣлу».

«Оглядываясь назадъ», замѣчаетъ г-жа Бьюкененъ, «можетъ казаться страннымъ, что великобританское правительство не настаивало на передачѣ посланія короля Государю. Если бы оно оказало нѣкоторое давленіе на Временное Правительство, послѣднее, несмотря на свои сомнѣнія и колебанія, дало бы Государю разрѣшеніе получить телеграмму, въ которой Онъ нашелъ бы, по крайней мѣрѣ, выраженіе сочувствія Своего кузена и доказательство, что о Немъ не забыли совсѣмъ... Это молчаніе, которое Его окружало, должно было быть одной изъ самыхъ горькихъ сторонъ Его длительнаго и тяжкаго заключенія»¹).

Всѣ приведенныя г-жей Бьюкененъ соображенія, конечно, самаго факта нисколько не мѣняютъ и, въ концѣ концовъ, не оправдываютъ поведенія англійскаго посла. Она это сама чувствуетъ и признаетъ, что ея отецъ «никогда не могъ совершенно смыть съ своего имени обвиненія въ томъ, что, по малодушію или по недомыслію, онъ не помогъ русской Царской Семьѣ въ несчастіи».

Почему же, собственно, сэръ Джорджъ Бьюкененъ оказался безпомощнымъ передъ этимъ обвиненіемъ, почему самъ онъ его какъ будто подтверждаетъ въ своихъ собственныхъ воспоминаніяхъ? «Потому», утверждаетъ его дочь, «что ему угрожали лишить его пенсіи, если онъ разскажетъ правду»;

<sup>1)</sup> Muriel Buchanan. La dissolution d'un Empire, ctp. 211—215.

такимъ образомъ, то, что пишетъ Бьюкененъ въ своихъ воспоминаніяхъ, по мнѣнію его дочери, — ложь, «онъ искажаетъ факты и спасаетъ этимъ отвѣтственныхъ отъ критики и презрѣнія». Не будемъ спорить съ г-жей Бьюкененъ, пусть дѣйствительно посолъ предпочелъ принять на себя «критику и презрѣніе», нежели потерять пенсію; практичный англичанинъ оцѣнилъ свою честь на фунты и шиллинги — не слишкомъ дорого, впрочемъ. Что же изъ этого вытекаетъ? Только то, что Бьюкененъ творилъ не свою волю, а волю своего правительства, что онъ велъ въ Россіи подрывную революціонную работу и способствовалъ гибели Царской Семьи не потому, что ему этого хотѣлось, а потому, что ему приказывали изъ Лондона. Но мы это знали и безъ такого признанія г-жи Меріэль Бьюкененъ.

Такимъ образомъ, исторія о перевозѣ Царской Семьи въ Англію была лишь комедіей, разыгрываемой Керенскимъ, Милюковымъ и ихъ присными. Измѣнническимъ способомъ овладѣвъ Государемъ, они не выпустили бы своей жертвы.

Всѣ показанія, данныя слѣдователю Соколову участниками и пособниками расправы съ Государемъ и Его Семьею, жалкія ихъ оправданія въ появившихся затѣмъ мемуарахъ и статьяхъ, — все это дышитъ ложью и трусостью и не похоже на достойное объясненіе невинно заподозрѣнныхъ государственныхъ дѣятелей.

Прошли года, преступная шайка распалась; появились въ печати взаимныя обвиненія и уличающія признанія. Но никто изъ участниковъ этого гнуснаго преступленія однако никогда не отрицалъ намъренія Правительства предать Государя суду. Князь Львовъ сознается въ этомъ, хотя съ оговорками; Керенскій дълаетъ это ръшительнъе: онъ признается, что объявилъ на засъданіи Совъта 7 марта: «безпристрастный судъ долженъ судить ошибки Николая II передъ Россіей». Что касается до Милюкова, то онъ предпочелъ сослаться на затменіе памяти, когда судебный слъдователь Соколовъ допрашивалъ его о мотивахъ ръшенія Временнаго Правительства: «Мнъ абсолютно не сохранила память ничего о томъ, какъ и когда состоялось ръшеніе вопроса объ арестъ Царя и Царицы. Я совершенно ничего не помню по этому вопросу».

Замътимъ, что забывчивый Милюковъ былъ въ этотъ моментъ вліятельнымъ членомъ Правительства, и что странные пробълы его памяти не помъшали ему написать впослъдствіи по-

дробную исторію русской революціи. Прибавимь, что этоть самый Милюковь, этоть пъвецъ революціи, утверждаєть, что Думскій Комитеть и министерство князя Львова вначаль имъли въ рукахъ всъ козыри, чтобы стать хозяевами положенія. Новая власть была законной, ибо Дума была государственнымъ учрежденіемь, а предсъдатель Совъта Министровъ назначенъ Высочайшимъ указомъ; войска относились къ нему съ довъріемъ; самъ Государь и Императрица надъялись, что Правительство это будеть, по крайней мъръ, въ состояніи продолжать войну. Если новый кабинетъ стушевался передъ волею Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, то оттого только, что эта воля совпадала съ ихъ волей; оттого, что они шли къ общей цъли; оттого, что они совмъстно должны были совершить великое предательство, оплаченное иностранными деньгами.

## 8. Прощаніе въ Могилевъ.

Царскій поъздъ отбыль изъ Пскова 3 марта въ три часа ночи. Съ утра, несмотря на волненіе, охватившее дъйствующихъ лицъ и статистовъ только что разыгравшейся драмы, мелкія событія текущей жизни попрежнему шли своимъ чередомъ. Государь, какъ и всегда, былъ сдержанъ, привътливъ и наружно спокоенъ. Онъ послалъ съ дороги телеграмму Своей Матери, Вдовствующей Императрицъ, прося Ее пріъхать на свиданіе съ Нимъ въ Могилевъ, а также Императрицъ Александръ Өеодоровнъ и брату, Великому Князю Михаилу Александровичу, или, върнъе, Императору Михаилу І. Государь извинялся передъ послъднимъ, что передалъ Ему тяжкое бремя Царской власти, не спросивъ Его согласія, и заканчивалъ телеграмму слъдующими словами: «Останусь навсегда върнымъ и любящимъ тебя братомъ» 1).

Послѣ четырехъ часовъ пополудни, когда поѣздъ остановился на какой-то маленькой станціи, Государь, въ сопровожденіи флигель-адъютанта Мордвинова, вышелъ изъ вагона, чтобы немного пройтись пѣшкомъ.

<sup>1)</sup> Подлинникъ этой телеграммы, повидимому не дошедшей до Великаго Князя, не опубликованъ. Содержаніе ея приведено на память полк. Мордвиновымъ. Отрывки изъ воспоминаній. Русскав Літопись, кн. V, стр. 130.

Мордвиновъ смотрълъ на своего Государя, покинутаго, отвергнутаго, разлученнаго съ любимыми близкими, терзаемаго страхомъ за Родину; этотъ офицеръ въ полковничьей формѣ, погруженный въ мрачныя думы, съ трудомъ шагающій по грязи на этой заброшенной станціи, вчера еще былъ Самодержцемъ самой могущественной Имперіи въ мірѣ!

Щемящее чувство сожальнія, состраданія, безсилія передъ этой ньмой трагедіей охватило Мордвинова. Изъ устъ его полились слова, отрывочныя, безсвязныя, неумьлыя въ своей искренности. Онъ напомнилъ Государю, что Его Династія не добивалась Престола, что только уступая настоянію народа, предокъ Его Михаилъ Өеодоровичъ Романовъ, согласился принять шапку Мономаха; теперь говорятъ, «воля народа измънилась... ну и пусть они попробуютъ сами устроить свою жизнь»...

Государь внезапно остановился: «Ужъ и хороша эта воля народа!» воскликнулъ Онъ съ болью и горечью, затѣмъ, отвернувшись, чтобы скрыть волненіе, снова продолжалъ Свою прогулку.

— «Ваше Величество», заговорилъ Мордвиновъ, «что же теперь Вы намърены дълать?»

«Я самъ хорошо не знаю», съ печальнымъ недоумъніемъ отвътилъ Государь, «все такъ быстро повернулось... на фронтъ даже, защищать мою Родину, мнѣ врядъ ли дадутъ теперь возможность поѣхать, о чемъ я раньше думалъ. Вѣроятно, буду жить совсѣмъ частнымъ человѣкомъ, вотъ увижу Свою Матушку, переговорю съ Семьей. Думаю, что уѣдемъ въ Ливадію, для здоровья Алексѣя и больныхъ дочерей это даже необходимо, или, можетъ быть, въ другое мѣсто, въ Костромскую губернію, въ нашу прежнюю вотчину».

«Ваше Величество», съ убъжденіемъ возразилъ Мордвиновъ, «уъзжайте возможно скоръе за границу. При нынъшнихъ условіяхъ даже въ Крыму не житье».

Но Государь его прерваль:

«Нътъ, ни за что я не хотълъ бы уъхать изъ Россіи, я ее слишкомъ люблю. За границей мнъ было бы слишкомъ тяжело, да и дочери и Алексъй еще больны».

Дворецъ въ Ливадіи... Костромскіе лѣса... уединенная жизнь частныхъ людей... вотъ образы, проносившіеся въ мысляхъ Государя. Могъ ли сомнъваться Онъ, только что при-

несшій столь великую жертву во имя Родины, только что отдавшій все — корону, скипетръ и верховное командованіе, — могъли Онъ сомнѣваться, что Ему оставятъ по крайней мѣрѣ то, чѣмъ пользовался самый послѣдній изъ Его подданныхъ: свободу? Могъ ли Онъ подумать, хотя бы на мгновеніе, что обѣщанія двухъ думскихъ эмиссаровъ были ложью, и что князь Львовъ, которому Онъ такъ благородно вручилъ Свою судьбу и судьбу Семьи, въ отвѣтъ на это довѣріе пошлетъ Его на смерть?...

Въ этотъ день утромъ ген. Дубенскій зашелъ въ купе барона Р. А. Штакельберга. Онъ сидълъ еще не одътый и все лицо его было красно отъ слезъ.

«Меня возмущаетъ обстановка, при которой совершили переворотъ», сказалъ онъ. «Готовили все давно. Воспользовались только волненіями въ Петроградъ. Ставка по отъъздъ Государя въ одинъ день снеслась со всъми главнокомандующими фронтами, отъ съвера Россіи до Румыніи и Малой Азіи. Установилась полная связь между Алексъевымъ, Родзянко и всъми высшими генералами. Англійскій посолъ Бьюкененъ принималъ давно горячее участіе во всъхъ интригахъ и проискахъ. Ръшили, что надо смънить «шоффера», и тогда Россія помчится быстръе къ побъдъ и реформамъ. И начальникъ штаба Государя, Его генералъ-адъютантъ прощается съ Его Величествомъ 27 февраля, провожая Государя въ Царское для созданія «отвътственнаго» министерства, а часъ спустя начинаетъ осуществлять смъну шоффера. Вотъ что меня особо удивляетъ и возмущаетъ. Въдь это измъна и предательство!»

Дубенскій, знавшій давно Алексъева, замътилъ, что онъ не можетъ понять, какъ этотъ дъйствительно религіозный человъкъ могъ осуществить это величайшее предательство и измънить своему Царю, будучи у Него самымъ довъреннымъ лицомъ.

«Какъ встрътится сегодня Алексъевъ съ Государемъ, какъ онъ будетъ глядъть Ему въ глаза?» сказалъ, волнуясь, Штакельбергъ. «И все это совершено въ два-три дня, съ 28 февраля по 2 марта. Да, новая и небывалая въ исторіи Россіи позорная страница!»

Штакельбергъ проявлялъ, конечно, нѣкоторую наивность, предполагая, что предательство Алексѣева и Ставки имѣло цѣлью «помчать быстрѣе Россію къ побѣдѣ и реформамъ». Начальникъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго лучше чѣмъ кто-

либо зналъ, какимъ ударомъ именно для побъды долженъ былъ явиться переворотъ. Но 3 марта Дубенскій, Штакельбергъ и лица Свиты могли не знать всъхъ подробностей заговора и естественно искали хоть тънь оправданія въ предательствъ Алексъева.

Но народъ смотрълъ на событія проще и переживаль ихъ иначе. Пока верхніе слои общества, Дума и либеральное дворянство, столичные салоны и генералы торжествовали побъду измѣны и крамолы, народъ думалъ и чувствовалъ другое. И голосъ его, какъ грозное предупрежденіе, прозвучалъ уже въ этотъ день.

На одной изъ станцій, во время остановки свитскаго поѣзда, къ ген. Дубенскому подошелъ пожилой человѣкъ, съ виду степенный купецъ или зажиточный крестьянинъ. Онъ поклонился, затѣмъ спросилъ очень тихо:

«Простите, позвольте узнать, неужели это Государя провезли?»

Дубенскій отв'ьтиль, что Его Величество просл'єдоваль въ Ставку, въ Могилевъ.

«Да въдь у насъ здъсь читали, что Его отръшила Дума и теперь сама хочетъ управлять», продолжалъ человъкъ.

Дубенскій постарался разъяснить ему, что произошло, но онъ остался неудовлетвореннымъ и съ грустью и горечью сказаль:

«Какъ же это такъ? Не спросясь народа, сразу Царя русскаго, Помазанника Божія, и отмѣнить и замѣнить новымъ»... И человѣкъ, поникнувъ головою, отошелъ.

«Я задумался надъ этими простыми, но ясными словами», пишетъ Дубенскій. «Точно нарочно, этотъ русскій случайный человъкъ передалъ мнъ, въ первый же день, когда у насъ уже не было Государя Императора Николая II, голосъ толпы, голосъ того русскаго народа, который сотни лътъ такъ свято чтилъ имя Православнаго Царя».

Въ этотъ же вечеръ поъздъ прибылъ на станцію Могилевъ. На вокзалѣ группа генераловъ, офицеровъ, иностранныхъ военныхъ агентовъ ожидала Государя. Онъ вышелъ изъ вагона и обошелъ ихъ ряды, подавая каждому руку.

У присутствующихъ отъ волненія сжималось сердце. Одинъ изъ офицеровъ разрыдался. Государь остановился и повернулъ

къ нему голову. Тусклый свътъ фонаря освътилъ покрытое слезами блъдное и скорбное лицо Императора <sup>1</sup>).

И потянулись дни, полные скорби.

Исторія знала примъры такихъ великихъ несчастій. Наполеонъ, низвергнутый съ высоты могущества на скалы острова Св. Елены, величественъ какъ пораженный Прометей. Но великій императоръ, преданный маршалами, наполняетъ весь міръ своимъ негодованіемъ и жалобами, какъ прежде онъ наполнялъ его своей громкой славой:

«Зачѣмъ мнѣ не дали умереть въ эту ночь?» стонетъ онъ. «Я бы не узналъ измѣны Мармона, предательства Нея, наглой грубости Макдональда! Вы слышали только что ихъ голоса, когда они требовали отъ меня отреченія? Какой позоръ! У этихъ людей нѣтъ ни сердца, ни чувства!» И, подобно вулкану, онъ извергаетъ огонь, пламя и лаву, которые душатъ и сжигаютъ его.

Императоръ Николай II, измъривъ всю глубину въроломства своихъ генераловъ, записываетъ въ дневникъ: «Кругомъ измъна и трусость и обманъ». И это все.

Затъмъ Онъ замыкается въ молчаніи, полномъ достоинства, ни возмущенія, ни негодованія, ни обвиненій отъ Него никто не услышитъ. Лишь Супругъ и Своему дневнику повъряетъ Онъ Свои мысли.

4 марта днемъ Вдовствующая Императрица прибыла изъ Кієва въ Могилевъ; Государь и нѣсколько лицъ Свиты встрѣчали Ее на вокзалѣ. Какъ только поѣздъ остановился, Государь вошелъ въ вагонъ и вскорѣ вышелъ, сопровождаемый Августѣйшей Матерью. Несмотря на неизмѣнную Свою привѣтливую улыбку, Императрица замѣтно дѣлала большія усилія надъ собой, чтобы скрыть волненіе. Поздоровавшись съ лицами Свиты, Государь и Императрица вошли въ маленькій деревянный сарай, находящійся противъ платформы. И тамъ, подъ этой бѣдной кровлей, Мать и Сынъ смогли наконецъ, вдали отъ строгаго этикета, открыть Свои изстрадавшіяся сердца. О чемъ говорили Они въ теченіе этого получаса? Какія слова нашла въ Своемъ материнскомъ сердцѣ Императрица, чтобы не разбередить еще не зажившую рану? Это осталось Ихъ тайной, касаться которой не смѣетъ никто. Когда Они вышли, на Ихъ лицахъ нельзя

<sup>1)</sup> Н. Рыбинскій. Послѣдніе дни. «Новое Время» 17 ноября 1929.

было прочесть ничего, кромъ Царственнаго привътливаго достоинства.

Императрица завтракала въ Ставкъ съ Государемъ, который потомъ пріъхалъ объдать и провести вечеръ въ Ея вагонъ. Великій князь Александръ Михайловичъ, князь Шервашидзе, графиня Менгденъ, пріъхавшіе съ Вдовствующей Императрицей, присутствовали за объдомъ, а также Великій Князь Сергъй Михайловичъ и флигель-адъютантъ полковникъ Мордвиновъ.

Несмотря на стараніе Государя, объдъ этотъ, казавшійся приглашеннымъ безконечнымъ, прошелъ печально. Сидя рядомъ съ графиней Менгденъ, Мордвиновъ разговаривалъ съ ней о самыхъ незначительныхъ вещахъ, чтобы избъжать только молчанія. Графиня охотно и даже оживленно отвъчала ему... Когда вставали изъ-за стола, князъ Шервашидзе наклонился къ Мордвинову и шепнулъ ему, указывая глазами на графиню: «Знаете, она только что получила извъстіе, что ея старшаго брата убили солдаты!»

Впослъдствіи графиня Менгденъ доказала еще разъ свою силу характера и полнъйшее презръніе къ разнузданной черни. Когда, въ слъдующіе дни, слухи о революціонныхъ эксцессахъ въ Петроградъ взволновали мирный маленькій Могилевъ, когда красныя тряпки стали мало-по-малу замънять національные флаги, когда среди толпы стали появляться уже какія-то разбойничьи лица, графиня, несмотря на просьбы друзей, продолжала безстрастно выходить одна на улицу.

Въ самомъ дѣлѣ, становилось яснымъ, что вопросъ былъ уже не въ замѣнѣ одного царствованія другимъ, ни даже въ перемѣнѣ режима. Люди и принципы, которые годами противопоставлялись Царскому Самодержавію: Великій Князь Михаилъ Александровичъ и парламентскій строй, Родзянко и третье сословіе, Милюковъ и конституція, Гучковъ и реформа арміи, все это разваливалось, какъ карточные домики, отъ дуновенія петроградскаго Совѣта. управляемаго горсточкой интернаціоналистовъ, Керенскими, Чхеидзе, Гоцами, Либерами, Данами и подонками еврейства. И это было не все. Чувствовалось, что за этими побѣдителями на часъ готовился уже натискъ всѣхъ темныхъ силъ ненависти, зависти, хамства, фанатизма, жестокости. Въ пожарахъ, убійствахъ, грабежахъ, вспыхивавшихъ тамъ и сямъ, какъ приступы лихорадки, вырисовывалась уже

могучая и темная власть, надвигавшаяся, какъ тънь, на всъ живыя силы Россіи.

Знаменитый «приказъ» № 1», изданный петроградскимъ Совѣтомъ при попустительствѣ новаго военнаго министра Гучкова, только что нанесъ дисциплинѣ въ войскахъ ударъ, отъ котораго она никогда не оправилась.

Тъмъ временемъ, солдаты, подъ вліяніемъ агитаторовъ, посланныхъ большими массами изъ столицы, начинали волноваться, бунтовать, предъявлять новыя требованія, переставали повиноваться начальству.

Это настроеніе солдатни умітью использовалось вождями революціи для того, чтобы избавиться отъ лицъ, которыя могли бы стіснить ихъ впослідствіи. Прежде всего надо было изолировать Государя, отдалить отъ Него самыхъ вітрныхъ Его слугъ. Генералъ Алексіввь, начальникъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго и въ то же время глава заговора противъ Царя въ Ставкі, усиленно занялся этимъ дітломъ. Онъ сообщилъ Государю, что солдаты требуютъ отъізда министра Двора графа Фредерикса и дворцоваго коменданта ген. Воейкова, и что присутствіе ихъ въ Могилевіть могло бы привести къ демонстраціямъ и эксцессамъ, направленнымъ противъ нихъ и даже противъ Монарха.

Обоимъ пришлось, такимъ образомъ, уѣхать изъ Могилева какъ разъ въ день пріѣзда Вдовствующей Императрицы. Старый графъ Фредериксъ былъ любимъ и уважаемъ всѣми приближенными Государя, которые пришли проститься съ нимъ.

«Шестьдесять лѣть я честно служиль Царю и Родинѣ», говориль Фредериксъ. «Полвѣка находился при Государяхъ, готовъ былъ всегда отдать жизнь свою въ Ихъ распоряженіе, и сейчасъ оставлять Его Величество я считаю для себя недопустимымъ и, если дѣлаю это, то только по настоянію генерала Алексѣева, который этого требуетъ и говоритъ, что если я и Воейковъ останемся въ Ставкѣ, онъ не ручается за спокойствіе Его Величества. Это меня глубоко потрясло, я такъ преданъ всему Царскому Дому!»¹).

И старикъ зарыдалъ....

Графъ Фредериксъ, котораго узнали по дорогъ взбунтовавшіеся солдаты, былъ арестованъ и доставленъ въ Петроградъ.

<sup>1)</sup> Ген. Дубенскій. Какъ произошелъ переворотъ въ Россіи, стр. 75.

Когда его вели черезъ толпу, скопившуюся у вокзала, послышались угрожающіе крики, протянулись руки, уже готовыя схватить его; стража едва не была смята напоромъ черни. Одинъ старый графъ сохранялъ презрительную невозмутимость. Выпрямившись во весь свой большой ростъ, онъ направился спокойнымъ шагомъ къ ожидавшему его автомобилю, въ который и сълъ со своимъ секретаремъ.

Однако, революціонной пропагандъ въ Могилевъ не удалось еще поколебать чувства солдатъ, върныхъ своему Царю. Повсюду, при проъздъ Царскаго автомобиля, Государю отдавали честь и почтительно кланялись. На улицъ, въ магазинахъ, на рынкъ только и было разговоровъ о необычайныхъ событіяхъ послъднихъ дней: «Мы ничего кромъ добра отъ нашего Царя не видъли», говорили всъ, «Онъ всегда былъ съ нами простъ и привътливъ... а Наслъдникъ, этотъ милый мальчикъ, игралъ съ дътьми, гулялъ среди насъ; какъ жаль, что Онъ насъ покидаетъ. Мы были такъ счастливы!»

И женщины крестились со вздохомъ.

Въ воскресенье утромъ Государь пошелъ къ объднъ вмъстъ со Вдовствующей Императрицей. Съ Днъпра дулъ ледяной вътеръ. Несмотря на это, церковь во имя Св. Троицы была полна народа, непрерывно прибывавшаго. Тутъ были и солдаты, и генералы, и просто горожане, пришедшіе помолиться и поглядъть на Царя.

Во все время богослуженія въ храмѣ стояла удивительная тишина и глубоко молитвенное настроеніе охватило всѣхъ. Всѣ понимали, что это была послѣдняя обѣдня, на которой присутствовалъ Государь въ Могилевѣ, и что здѣсь Онъ какъ бы прощался со Своей арміей; по выходѣ изъ церкви, когда умолкнутъ напѣвы литургіи, начнется новая жизнь для народа, — жизнь безъ Царя.

Чувство это передалось и священнослужителямъ. Когда діаконъ громкимъ голосомъ возгласилъ ектенію о «Благочестивъйшемъ, Самодержавнъйшемъ Великомъ Государъ Императоръ Николаъ Александровичъ», голосъ его прервался, но, подавивъ свое волненіе, онъ окончилъ молитву 1).

<sup>1)</sup> А. Мордвиновъ. Отрывки изъ воспоминаній. Русская Лѣтопись, т. V, стр. 141.

Офицеры, солдаты плакали. Генералъ Алексъевъ особенно усердно молился и становился на колъни. «О чемъ молится онъ?» думалъ одинъ изъ присутствующихъ, «какъ онъ въ своей молитвъ объясняетъ свои поступки и дъйствія по отношенію къ Государю, которому онъ присягалъ?» 1).

Слъдующіе за этимъ дни были днями испытанія для върности генераловъ. И какъ разъ среди самыхъ обласканныхъ, среди тѣхъ, которые вращались вокругъ Государя, которые сдълали легкую и блестящую карьеру, и оказались измънившіе Ему. Графъ Граббе, начальникъ Собственнаго Конвоя, отрекся первый. Государь былъ еще въ Могилевъ, когда графъ Граббе просилъ ген. Алексъева разръшить снять вензеля и переименовать его часть въ «конвой Ставки Верховнаго Главнокомандующаго» <sup>2</sup>).

Другіе послѣдовали его примѣру и часто простые солдаты давали урокъ вѣрности и приличія своимъ начальникамъ.

Когда генералъ Цабель, командиръ Собственнаго Его Величества желъзнодорожнаго полка, приказалъ курьеру, старому преображенцу Михайлову, снять со своихъ погонъ Царскіе вензеля, онъ выслушалъ такой негодующій отвътъ:

«Никакъ нътъ, не могу, увольте. Никогда это дълать не согласенъ, не дай Богъ и смотръть!»

И курьеръ тотчасъ вышелъ изъ комнаты.

Генералъ Цабель покраснълъ, замолчалъ и сталъ самъ ковырять что-то на погонахъ. И на первомъ же полковомъ митингъ произошло совершенно неожиданное: всъ солдаты оказались съ вензелями на погонахъ, а командиръ полка генералъ Цабель и его адъютантъ, поручикъ баронъ Нольде, явились безъ вензелей...³).

Вернувшійся изъ своей неудачной экспедиціи генераль Ивановъ, опасаясь возникшихъ на вокзаль безпорядковъ, ръщилъ переселиться изъ своего вагона, въ которомъ онъ жилъ, въ одну изъ городскихъ гостиницъ. Но и тамъ онъ чувствовалъ себя неспокойнымъ. Когда онъ однажды сидълъ у ген. Дубенскаго, полевые жандармы донесли ему, что толпа какихъто хулигановъ подходила къ гостиницъ и требовала, чтобы онъ къ ней вышелъ.

 <sup>1)</sup> Ген. Дубенскій. Какъ произошелъ переворотъ въ Россіи, стр. 80.
 2) В. М. Пронинъ. Послѣдніе дни Царской Ставки, стр. 51.

<sup>3)</sup> Ген. Дубенскій, стр. 94.

Событія послѣднихъ дней разстроили и подавили старика. «Все наше спасеніе въ скоромъ возстановленіи Царской власти въ Россіи», говорилъ онъ Дубенскому. «Я считаю, что Великій Князь Михаилъ Александровичъ не могъ не исполнить воли Государя и согласиться по уговору Временнаго Правительства отказаться отъ Престола. А самое величайшее бъдствіе, это отказъ Царя отъ Царства. Алексевва знаю хорошо, онъ ведь мой начальникъ штаба; Алексъевъ человъкъ съ малой волей и величайшее его преступленіе передъ Россіей — его участіе въ совершенномъ переворотъ. Откажись Алексъевъ осуществлять планы Государственной Думы — Родзянко, Гучкова и другихъ, я глубоко убъжденъ, что побороть революцію было бы можно, тъмъ болье, что войска на фронтахъ стояли и теперь стоятъ спокойно и никакихъ броженій не было. Да и главнокомандующіе не могли и не ръшились бы согласиться съ Думой безъ Алексѣева» 1).

Переворотъ и предательство Ставки произвели самое тягостное впечатлъніе и на союзныхъ военныхъ агентовъ, вызвавъ въ нихъ естественную тревогу за участь дальнъйшихъ военныхъ дъйствій.

«У насъ въ Англіи есть старая пословица: при переправъ въ бродъ, лошадей не мъняютъ», говорилъ ген. Вильямсъ. «А вы, русскіе, ръшились перемънить не только лошадей, но даже экипажъ. Можно бояться, что этотъ опытъ принесетъ губительные результаты».

«Но въдь вашъ же посолъ Бьюкененъ принималъ близкое участіе въ подготовкъ переворота», не безъ язвы замътили генералу Вильямсу.

«Я думаю, не всъ одобряють дъятельность г. Бьюкенена», осторожно отвътилъ Вильямсъ.

Англійскій генераль ясно сознаваль то, чего не вид'ыли русскіе генералы, поднявшіе руку на своего Монарха: ужасныя посл'ядствія этой изм'яны. Политическій хаосъ, установившійся тотчась же въ столицѣ, приводилъ его въ негодованіе:

«Они всѣ тамъ сумасшедшіе, сумасшедшіе!» повторяль онъ. Разговаривая съ Мордвиновымъ передъ пріемомъ, онъ выражалъ тревогу за участь Царской Семьи. Вильямсъ сказалъ Мордвинову, что имъ получена отъ Бьюкенена телеграмма о

<sup>1)</sup> Ген. Дубенскій. Какъ произошелъ переворотъ въ Россіи, стр. 95.

томъ, что англійское правительство ручается за безопасный проъздъ Царской Семьи въ Англію, и даже показывалъ ему эту телеграмму, держа ее въ рукахъ, въроятно для доклада Государю. Но съ этимъ отъъздомъ за границу, по мнънію ген. Вильямса, нужно было торопиться, и бользнь Царскихъ Дътей не должна была служить препятствіемъ; оставаться въ Россіи было опасно: «отъ этихъ сумасшедшихъ всего можно ожидать!»

Отъъздъ Государя въ Царское Село былъ назначенъ на 8 марта. Царь выразилъ желаніе проститься со своимъ штабомъ утромъ того же дня. Большой залъ управленія дежурнаго генерала былъ переполненъ генералами, офицерами и казаками конвоя. Стояло тяжелое молчаніе, едва нарушаемое разговорами вполголоса. Прибъжавшій офицеръ доложилъ генералу Алексвеву, что Государь вышель изъ губернаторскаго дома. Черезъ нъсколько мгновеній донесся отвътъ караула на Царское привътствіе: «Здравія желаемъ, Ваше Императорское Величество!» Въ наступившей мертвой тишинъ слышались шаги Государя, поднимавшагося по лъстницъ. Генералъ Алексъевъ скомандоваль: «Господа офицеры!» И Государь появился въ дверяхъ. Онъ былъ въ кубанской пластунской формъ, на которой бъльль Георгіевскій кресть. Львая рука, державшая папаху, опиралась на шашку, правая свободная рука слегка дрожала. На блъдномъ и усталомъ лицъ Государя лежалъ отпечатокъ нервнаго напряженія. Быстро пройдя черезъ залъ, Царь остановился и, повысивъ голосъ, началъ Свою ръчь. Онъ говорилъ звонко и ясно, но немного задыхаясь отъ сдерживаемаго волненія.

«Я васъ вижу... сегодня... въ послъдній разъ... такова Божья воля... и мое ръшеніе»... Затъмъ Государь заговорилъ о Своемъ отреченіи, въ нъсколькихъ словахъ объяснилъ его причину, коснулся отказа брата, Великаго Князя Михаила Александровича, принять Престолъ, наконецъ, призвалъ Своихъ бывшихъ соратниковъ продолжать войну до побъднаго конца... Царь замолкъ, а присутствующіе, казалось, еще слушали Его, неподвижные и подавленные.

Потомъ началось прощаніе; по мѣрѣ того, какъ Государь, подвигаясь, пожималъ руки генераламъ и офицерамъ, обращаясь къ каждому изъ нихъ съ ласковымъ словомъ, послышались сначала сдержанныя, а потомъ все

болѣе громкія рыданія во всей залѣ. Какіе-то голоса пробовали сказать: «Тише, тише, вы волнуете Государя», но рыданія продолжались. Царь невольно поворачивалъ голову по направленію этихъ звуковъ; съ глазами, полными слезъ, Онъ пытался улыбаться, но и улыбка эта была горестной. Одинъ изъ офицеровъ, шт.-ротмистръ Мухановъ, поблѣднѣвъ какъ смерть, лишился чувствъ, за нимъ хорунжій Лавровъ и нѣсколько другихъ упали въ обморокъ. Казакъ-конвоецъ рыдалъ навзрыдъ и слезы текли по его окладистой черной бородѣ. Громаднаго роста вахмистръ кирасирскаго полка, громко всхлипывая, вскрикнулъ: «Не покидайте насъ, Батюшка».

Теперь вокругъ слышались только горькія рыданія. Потрясенный волненіемъ и горемъ, Царь не смогъ продолжать Свой обходъ. Силы, видимо, измѣняли Ему. Онъ сдѣлалъ прощальный жестъ и быстро направился къ двери. Генералъ Алексѣевъ поспѣшилъ за Нимъ, говоря на ходу нѣсколько офиціальныхъ словъ: «Ваше Величество . . . желаю насколько возможно счастливой жизни» . . . смутно слышались отрывочныя выраженія; затѣмъ произошло какое-то движеніе, пронесся гулъ голосовъ, — Царь ушелъ 1).

Нѣсколько генераловъ и военные агенты союзныхъ государствъ поднялись къ Государю, который принялъ ихъ отдѣльно и прощался съ ними, обращаясь къ каждому съ нѣсколькими сердечными словами.

«Дай Богъ, чтобы дѣти ваши были счастливы», говорилъ Онъ одному, — «берегите ихъ»... «надѣюсь, вы найдете утѣшеніе въ вашей супругѣ», обращался Онъ къ другому, «передайте ей мой привѣтъ, скажите что я прошу ее поберечь васъ». Наконецъ, третьему — «Вамъ будетъ трудно служить теперь въ арміи, всѣ эти новыя условія не для васъ... Я такъ жалѣю, что покидаю васъ, я такъ привыкъ цѣнить вашу преданность и вашу работу»...

Иностранные военные агенты— Вильямсъ, Коанда, Жаненъ, Риккель— ушли отъ Царя со слезами на глазахъ. Серб-

<sup>1)</sup> Прощаніе Государя съ чинами Ставки 7 марта 1917 г. описывалось нъсколько разъ, съ небольшими варіантами. Наиболѣе подробные разсказы объ этомъ моментѣ въ брошюрѣ ген. Н. А. Тихменева «Изъ воспоминаній о послѣднихъ дняхъ пребыванія Императора Николая ІІ въ Ставкѣ» (Ницца 1925 г.), и В. М. Пронина «Послѣдніе дни Царской Ставки» (Бѣлградъ 1929 г.), а также у ген. Дубенскаго. Русская Лѣтопись, кн. ІІІ.

скій полковникъ Браниславъ Лонткевичъ поцѣловалъ руку Государя, выражая этимъ трогательную благодарность сербскаго народа тому, кто даровалъ ему свободу. «Россія безъ Царя... нѣтъ, это невозможно... этого никогда не можетъ быть!»... съ отчаяніемъ повторялъ Лонткевичъ.

Въ этотъ день Государь обратился къ войскамъ съ прощальнымъ привътомъ. Это трогательное, глубоко прочувствованное обращение, въ которомъ такъ ярко отражается благородная душа Государя:

«8 марта 1917. № 371.

Ставка.

Въ послъдній разъ обращаюсь къ вамъ, горячо любимыя Мною войска. Послъ отреченія Моего за себя и за Сына Моего отъ Престола Россійскаго, власть передана Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему.

Да поможетъ ему Богъ вести Россію по пути славы и благоденствія. Да поможетъ Богъ и вамъ, доблестныя войска, от-

стоять нашу Родину отъ злого врага.

Въ продолженіи двухъ съ половиной лѣтъ вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сдѣлано усилій и уже близокъ часъ, когда Россія, связанная со своими доблестными союзниками однимъ общимъ стремленіемъ къ побѣдѣ, сломитъ послѣднее усиліе противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной побѣды.

Кто думаетъ теперь о миръ, кто желаетъ его, — тотъ измънникъ Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воинъ такъ мыслитъ. Исполняйте же вашъ долгъ, защищайте доблестно нашу великую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь вашихъ начальниковъ, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.

Твердо върю, что не угасла въ вашихъ сердцахъ безпре-

дъльная любовь къ нашей великой Родинъ.

Да благословить васъ Господь Богъ и да ведеть васъ къ побъдъ Святой Великомученикъ и Побъдоносецъ Георгій.

Николай».

Не успѣлъ Государь передать этотъ прощальный приказъ генералу Алексѣеву для опубликованія, какъ этотъ послѣдній поспѣшилъ доложить о немъ своему другу и владыкѣ Гучкову. Новоиспеченный военный министръ немедленно по телеграфу

воспретиль оглашать документь и доводить его до свъдънія войскъ. Чъмъ объясняется такая мелочность? Въдь въ обращеніи Государя заключалось все, чего, казалось, могъ желать революціонный министръ: призывъ къ патріотизму, къ върности союзникамъ, къ повиновенію новому Правительству... Да, но это прощаніе могло возбудить въ войскахъ сочувствіе къ Царю. А избъжать этого было важнѣе всего. Не побъды, а власти и популярности жаждалъ Гучковъ!

Въ этотъ же день Государь долженъ былъ отбыть изъ Могилева. Въ телеграммѣ, полученной тогда же генераломъ Алексѣевымъ, князь Львовъ извѣщалъ его, что четыре делегата отъ Государственной Думы посланы для сопровожденія Царскаго поѣзда въ Царское, а оттуда въ Мурманскъ. Мурманскъ, единственный оставшійся портъ для сообщенія съ Англіей. Значитъ, Царская Семья воспользуется гостепріимствомъ короля Георга...

Около трехъ часовъ пополудни Государь прівхаль на вокзаль и отправился къ Своей Матери. Какъ всегда, въ моменть отъвзда, на платформв быль безпорядокъ и оживленіе. Великіе Князья Борисъ Владиміровичъ и Александръ Михайловичъ, Принцъ Ольденбургскій, генералы, офицеры, просто любопытные, простонародье, пришедшіе въ послѣдній разъ взглянуть на Царя, — всѣ смѣшались въ пеструю толпу, удрученную, тревожную... Наконецъ сообщено было о прибытіи поѣзда съ думскими делегатами... Вскорѣ они вышли изъ вагона, — четыре жидкія фигуры хмурыхъ полуинтеллигентовъ.

Извъщенный объ ихъ прибытіи, Государь передалъ имъ черезъ гофмаршала князя Долгорукова приглашеніе къ объду... Делегаты отказались... Долгоруковъ не посмълъ передать этотъ грубый отвътъ Государю, онъ сказалъ только, что вагонъ делегатовъ не соединенъ проходомъ съ поъздомъ, и имъ невозможно пройти въ вагонъ-ресторанъ въ пути. Государь понялъ и больше не настаивалъ.

И только тогда, въ моментъ отъѣзда, думскіе посланцы неожиданно объявили Алексѣеву, что Государь арестованъ. Такимъ образомъ, переговоры, отреченіе, телеграммы, Мурманскъ, Англія, почетная стража, — все это оказалось просто комедіей, ложью, измѣной, имѣющими одну только цѣль — усыпить подозрѣнія, побудить Государя признать новую власть, парализовать Его дѣйствія. И теперь, когда Онъ оказался одинъ, оторванный

отъ арміи, отъ народа, окруженный генералами, либо измѣнившими Ему, либо, хотя и оставшимися вѣрными, но слабыми, нерѣшительными, колеблющимися — грубый хамъ съ краснымъбантомъ въ петлицѣ кладетъ руку на плечо Помазанника Божьяго...

Алексъевъ поспъшилъ передать Государю сообщение делегатовъ. Государь выслушалъ молча, слегка поблъднълъ и отвернулся. Черезъ нъсколько минутъ Онъ вышелъ изъ вагона Вдовствующей Императрицы... шаговъ двадцать отдъляли Его отъ поъзда, который долженъ былъ увезти Его. Толпа окружала Царя, шла за Нимъ, цъловала Ему руки. Онъ обнялъ върнаго Нилова, которому думцы не разръшили сопровождать Государя, потомъ поднялся въ вагонъ и, ставъ въ дверяхъ, неподвижно и скорбно глядълъ на тонкую, маленькую женскую фигуру въ черномъ платьъ, которая изъ окна Своего вагона махала платкомъ, порою утирая имъ слезы, текущія по Ея лицу; это была Его Мать... Потомъ, издали, Императрица перекрестила уъзжавшаго въ неизвъстность Сына, котораго Она видъла въ послъдній разъ и въ страшную смерть котораго впослъдствіи никогда не хотъла повърить. Поъздъ тронулся. Генералъ Алексъевъ, стоя на вытяжку, отдавалъ честь Государю, взявъ подъ козырекъ. Но когда послъдній вагонъ, увозившій думскихъ делегатовъ, мелькнулъ у платформы, старый генераль, снявъ фуражку, низко и почтительно поклонился тюремщикамъ своего Царя.

Отъъздъ Государя изъ Царскаго Села въ Могилевъ глубоко взволновалъ Императрицу Александру Өеодоровну, которая всей Своей впечатлительной, нервной натурой предчувствовала готовящіяся ужасныя событія, какъ чувствуютъ приближеніе грозы.

Вскоръ послъ отъъзда Государя въ Ставку на Царскую Семью обрушились болъзни: Наслъдникъ и старшая Великая Княжна Ольга Николаевна заболъли корью, потомъ заболъли Татьяна и Анастасія Николаевны, а также А. А. Вырубова, жившая во Дворцъ. Въ это же время доходятъ первыя извъстія о волненіяхъ въ столицъ.

«На Васильевскомъ Островъ и на Невскомъ произошли безпорядки», пишетъ Императрица 24 февраля, — «народъ осаждаетъ булочныя, разгромили Филиппова и должны были вызвать казаковъ. Я обо всемъ этомъ узнала неофиціально».

Затъмъ Императрица переходитъ къ тому, что Ее волнуетъ, — здоровье Дътей: «Вчера Бэби былъ веселъ, и я ему читала «Les bébés d'Hélène» и т. д. '

Письмо отъ слѣдующаго дня отражаетъ нѣкоторое безпокойство: «Это волненіе вызвано хулиганами; мальчишки и дѣвчонки волнуются и кричатъ, что недостаетъ хлѣба, исключительно, чтобы вызвать безпорядокъ. Если бы погода была болѣе холодная, всѣ эти люди сидѣли бы дома, но все это пройдетъ и успокоится, лишь бы Дума себя хорошо вела». Затѣмъ, со своимъ рѣшительнымъ и быстрымъ умомъ, Императрица указываетъ, какъ по Ея мнѣнію возможно было бы устранить повтореніе этихъ безпорядковъ: «Почему не вводятъ хлѣбныхъ карточекъ, какъ въ другихъ странахъ? Сдѣлали же это для сахара и у всѣхъ его теперь достаточно». Она возвращается къ этой мысли въ письмѣ отъ 26 февраля, но констатируетъ, что «вчера въ городѣ было плохо». Въ тотъ же самый день получается телеграмма отъ Государя; черезъ два дня Онъ выѣзжаетъ въ Царское.

Въ Царскомъ Селѣ при Императрицѣ въ эти дни находились: оберъ-гофмаршалъ Двора Е. И. В. графъ П. К. Бенкендорфъ; помощникъ Дворцоваго коменданта свиты Е. И. В. генералъ-маіоръ Гротенъ 1); состоявшій при Императрицѣ въ должности гофмейстера графъ П. Н. Апраксинъ 2); лейбъ-медикъ Е. С. Боткинъ и командиръ Собственнаго Его Величества полка свиты Е. И. В. генералъ-маіоръ А. А. Ресинъ.

Изъ числа всъхъ находившихся въ то время въ Петроградъ флигель-адъютантовъ одинъ лишь графъ А. Замойскій прибылъ въ Царское Село 27 февраля и провелъ во Дворцъ первые тревожные дни революціи.

Но событія въ столицѣ развиваются съ ужасной быстротой. Министры, начальники гражданскіе и военные какъ будто исчезли, снесенные бурей; сестра А. А. Вырубовой, пріѣхавшая изъ Петрограда, въ полномъ отчаяніи: все погибло, городъ во власти мятежниковъ. Волненіе, похожее на панику, охватываетъ окруженіе Императрицы. Она одна остается спокойной и стойкой, разрываясь между больными Дѣтьми и павшими духомъ, кото-

<sup>1)</sup> Былъ арестованъ 2 марта въ Ратушѣ (штабъ возставшаго гарнизона).

<sup>2)</sup> Графъ П. Н. Апраксинъ оставался во Дворцъ до 12 марта.

рыхъ Она поддерживаетъ Своимъ примъромъ, авторитетомъ, словами. Она держитъ Государя въ курсъ всего происходящаго, всего, что Она узнаетъ, и въ письмахъ Ея, упомянутыхъ выше, мы находимъ отзвукъ настоящихъ чувствъ, волнующихъ Ея гордое и замкнутое сердце: надежды, страха, тревоги. Извъстіе объ образованіи Комитета Государственной Думы немного успокаиваетъ Императрицу — это первый просвътъ, какъ будто предвъщающій конецъ бури. Къ тому же Государь извъщаетъ о Своемъ пріъздъ, но, опасаясь для Семьи сосъдства бунтующей столицы, Онъ желаетъ, чтобы Императрица уъхала съ Дътьми изъ Царскосельскаго Дворца либо въ Гатчину, либо Ему навстръчу 1).

Но Дѣти больны... Наслѣдникъ — очень серьезно... Какъ пуститься въ дорогу при такихъ условіяхъ? Родзянко, къ которому обращаются за совѣтомъ, отвѣчаетъ: «Когда домъ горитъ, то прежде всего выносятъ больныхъ»²).

Безполезныя колебанія... вскорѣ становится извѣстнымъ, что желѣзнодорожная сѣть вокругъ столицы въ рукахъ революціонеровъ. Они не пропустять Императрицу, быть можетъ даже остановятъ поѣздъ Государя. Эта тревога длится до вечера 28 февраля. Въ десятомъ часу по телефону сообщаютъ, что Царскосельскій гарнизонъ взбунтовался тоже и идетъ на Дворецъ... уже стрѣляютъ на улицѣ...

Дворцовый гарнизонъ состоитъ изъ вѣрныхъ частей, въ немъ нѣтъ колебаній и онъ тотчасъ же начинаетъ выстраиваться передъ Дворцомъ, готовый его защищать отъ мятежниковъ. Наступаютъ глубоко драматическія минуты: сейчасъ можетъ пролиться кровь, и чья кровь!

Въ половинъ одиннадцатаго вечера Императрица, опираясь на руку Великой Княжны Маріи Николаевны, выходитъ изъ Дворца и начинаетъ обходъ върныхъ Своихъ войскъ. Проходя передъ частями, Она здоровается, но имъ приказано не отвъчать, дабы шумомъ не встревожить больного Наслъдника. И это молчаніе людей, готовыхъ умереть за свою Царицу, за Царскихъ Дътей, красноръчивъе, трогательнъе, торжественнъе, всякихъ восторженныхъ, бурныхъ привътствій. Но Императрица заботится не только о безопасности Своей и Дътей; Ей тягостна мысль о братоубійственной схваткъ между русскими людьми,

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, crp. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 176.

русскими воинами. «Не стр $\pm$ ляйте первыми!» проситъ, приказываетъ Она  $^{1}$ ).

Но бунтовщики не осмѣлились придти. Они по телефону требуютъ отъ Своднаго Е. И. В. полка, чтобы онъ присоединился къ нимъ, грозя, въ противномъ случаѣ, сжечь казармы полка. А батарея тяжелой артиллеріи, расположенная на Софійскомъ плацу, тоже шлетъ угрозу: при первомъ выстрѣлѣ со стороны Дворца она откроетъ по немъ огонь. Но есть ли у батареи снаряды? Комендантъ увѣряетъ, что нѣтъ, ген.Гротенъ—думаетъ, что, можетъ быть, есть, но никто ничего навѣрное не знаетъ.

Отъ Государя поступаютъ извѣстія съ пути: 28 февраля 15 часовъ изъ Вязьмы; въ 21 часъ 27 минутъ Государь телеграфируетъ изъ Лихославля: «Благодарю за извѣстіе, счастливъ, что все идетъ хорошо. (Дѣло идетъ о Дѣтяхъ.) Завтра утромъ надѣюсь быть дома. Цѣлую тебя и дѣтей. Храни васъ Богъ».

Какое тайное предчувствіе заставило Государя написать это странное слово «надъюсь?» Развъ Онъ въ этомъ неувъренъ? И, дъйствительно, на другой день, 1 марта, Императорскій поъздъ не прибываетъ въ Царское. Что сталось съ тъмъ, кого ждутъ съ такимъ нетерпъніемъ встревоженная жена и больныя дъти?

До этого времени, осажденная въ Своемъ Дворцъ, отръзанная отъ всего міра, Императрица имъла по крайней мъръ то утъшеніе, что могла сообщаться съ Государемъ, знать, что Онъ дълаетъ, какія Его намфренія, наконецъ, получать отъ Него ласковыя слова, дающія силы въ ожиданіи и въ тяжелыхъ испытаніяхъ. Телеграфный проводъ, соединяющій на протяженіи сотенъ верстъ Царское Село со Ставкой, служитъ единственной связью между двумя терзаемыми тревогой существами. Но вдругъ связь эта прерывается и наступаетъ зловъщее молчаніе. Царь уъхалъ изъ Могилева и не пріфхалъ въ Царское. Вотъ все, что извъстно. Гдѣ былъ Онъ остановленъ, что съ Нимъ сталось, въ какія сѣти попалъ Онъ, куда завела Его измъна? Императрица призываетъ къ себъ Великаго Князя Павла Александровича — это върный другъ. Онъ ничего не знаетъ о Государъ, но извъстія изъ Петрограда тревожны. Думу, какъ будто, захлестываетъ волна приближающейся анархіи. Великій Князь думаеть, что для сохраненія Престола надо идти на уступки народу. Въ такомъ мучительномъ ожиданіи проходять два дня.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Весь эпизодъ возстановленъ по неопубликованному дневнику гр. П. Н. Апраксина.

«Страданія Императрицы въ эти дни смертельной тревоги», говоритъ Жильяръ, «когда, не имъя извъстій отъ Государя, Она предавалась отчаянію у изголовья Своего больного Сына, превосходили всякое воображеніе. Она дошла до предъла человъческихъ силъ. Въ этомъ послъднемъ испытаніи проявилась та чудесная лучезарная сила и спокойствіе, которыя поддерживали Ее и Ея близкихъ до самаго дня Ихъ смерти» 1).

Наконецъ, 2 марта, въ часъ пополудни снова телеграмма отъ Государя. Она отмъчена Псковомъ и состоитъ всего изъ нъсколькихъ словъ: «Пріъду къ объду. Надъюсь, что здоровье всъхъ лучше и что скоро увидимся. Храни васъ Господь. Кръпко цълую». Какая радость, быстро, однако, смъняющаяся мучительной тревогой. Псковъ? Зачъмъ Государь поъхалъ въ Псковъ, зачъмъ тамъ остановился, что могло произойти?

Императрица тщетно пытается возстановить прерванную связь... Больше нътъ ни почты, ни телеграфа. Она пробуетъ послать аэропланъ: механики захватили аппараты и не выдаютъ ихъ летчикамъ. Послать нарочнаго? Генералъ Ивановъ, къ которому Императрица обращается, отвъчаетъ, что у него нътъ никого. А въ его распоряжени цълый отрядъ. Наконецъ, Она находитъ двухъ преданныхъ молодыхъ людей; имена ихъ сохранила исторія: штабсъ-капитанъ Соловьевъ и хорунжій Граматинъ. Каждому изъ нихъ вручается по письму почти одинаковаго содержанія, которое, тщательно сложенное въ нъсколько разъ, легко прячется въ голенище сапога; и теперь, съ Богомъ!

«Любимый мой. Ангелъ мой дорогой! Свътъ очей моихъ! Сердце мое разрывается при мысли, что ты долженъ выносить всъ эти муки и тревоги въ полномъ одиночествъ и что мы ничего о тебъ не знаемъ, какъ ты ничего не знаешь о насъ». Такъ начинается письмо. Затъмъ, въ нъсколькихъ словахъ Императрица рисуетъ картину положенія: мрачная картина! Съ изумительнымъ предчувствіемъ угадываетъ Она, указываетъ тайную цъль заговорщиковъ. «Совершенно очевидно, что они не хотятъ позволить тебъ увидъть меня, раньше чъмъ не подпишешь какойнибудь документъ, конституцію или другую ужасную вещь въ этомъ родъ». Что это за «ужасная вещь?» Это — отреченіе, слово, которое Императрица Александра Өеодоровна не хочетъ начертать. Въ глубинъ сердца Она думаетъ, что Государь усту-

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, ctp. 178.

питъ, и находитъ слова для оправданія этого рѣшенія и для смягченія Его горечи. «И ты одинъ, безъ твоей арміи за тобой, пойманный, какъ мышь въ мышеловку, что ты сможешь сдѣлать?» И Она даетъ волю негодованію: «Это самая большая подлость и измѣна, извѣстная въ исторіи, арестовать своего Государя!» Лучъ надежды: «Ты могъ бы показаться войскамъ въ Псковѣ и въ другихъ мѣстахъ и собрать ихъ вокругъ себя». Она говоритъ о Своихъ больныхъ Дѣтяхъ, о домочадцахъ; что касается до Нея самой: «Сердце мое причиняетъ мнѣ страданія, но я не обращаю на это вниманія, я чувствую себя полной рѣшимости и мужества». И наконецъ, вѣра въ божественное Провидѣніе: «Богъ всемогущій превыше всего. Онъ любитъ своего Помазанника, спасетъ тебя и возстановитъ твои права»¹).

З марта на зарѣ къ Великому Князю Павлу Александровичу явился офицеръ для срочнаго доклада. Великаго Князя разбудили и онъ принялъ офицера, который блѣдный, какъ смерть, заявилъ, что новый комендантъ Царскаго Села просилъ разрышенія тотчасъ же видѣть Великаго Князя; тутъ онъ разрыдался. Вскорѣ показался новый комендантъ съ огромнымъ краснымъ бантомъ на груди. Извиняясь, что явился въ столь неурочный часъ, онъ вынулъ изъ кармана бумагу и сталъ читать ее вслухъ. Это былъ манифестъ объ отреченіи Государя.

Ошеломленный этимъ извъстіемъ, которое, казалось, лишало Россію всякой надежды на спасеніе, Великій Князь отправился къ Императрицъ.

«Дорогая Аликсъ», сказалъ онъ, стараясь сдержать волненіе, «я хотълъ быть съ тобой въ эти тяжелыя минуты».

Императрица посмотръла ему въ глаза.

«Ники?» едва прошептала Она.

«Ники здоровъ», поспѣшилъ прибавить Великій Князь, понявъ, что его племянница ничего не знала объ отреченіи Государя, и осторожно сообщилъ Ей ту тяжелую вѣсть, которую только что узналъ самъ.

Императрица слушала, поникнувъ головой, словно погруженная въ молитву. Потомъ, выпрямившись, Она сказала: «Если Ники сдълалъ это, значитъ, такъ надо было. Я върю въ милосердіе Божіе, Господь не оставитъ насъ» <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — отъ 2 марта 1917.

<sup>2)</sup> Princesse Paley. Souvenirs de Russie, ctp. 55-56.

На другой день узнають объ отказъ Великаго Князя Михаила Александровича. Кругомъ все рушится съ трескомъ. Императрица ходитъ за больнымъ Сыномъ. Она спокойна, очень блъдна и кажется необычайно похудъвшей и постаръвшей; Она пишетъ Мужу письмо, преисполненное любви и тревожной нѣжности: «Дорогой мой, душа моя, сердце мое обливается кровью за тебя! Я схожу съ ума. Я не знаю ничего, кромъ ужасныхъ глупыхъ разсказовъ, которые могутъ довести до отчаянія. Ради Бога, черкни хоть одну строчку!» И постоянно эта, непокинувшая Ее никогда, въра въ Бога: «Ахъ, ангелъ мой, одинъ Богъ надъ всъми нами, я только и живу безграничной върой въ Него. Онъ единственное наше упованіе. Самъ Господь проститъ и спасетъ ихъ, какъ написано на большой иконъ». И въ отвътъ на распространяемые слухи о Ея переговорахъ съ вождями революціи, Она прибавляетъ, что Она ни во что не вмѣшивается, никого не видѣла изъ «этихъ людей» и никогда не хотъла ихъ видъть, и пусть Мужъ Ея не въритъ, если Ему это разсказываютъ. Теперь Она только Мать при Своихъ больныхъ дътяхъ, Она ничего не можетъ сдълать, боясь чъмъ-нибудь повредить и не имъя никакихъ извъстій отъ Своего дорогого»... Она намеками говоритъ объ отречении и, несмотря на всю Свою горечь, на возмущенную гордость, находитъ бодрящія слова: «Я прекрасно понимаю твой поступокъ, мой герой. Я знаю, что ты не могъ подписать то, что шло вразръзъ твоей клятвъ во время коронованія. Мы въ совершенств понимаемъ другъ друга безъ словъ и, клянусь жизнью, мы снова увидимъ тебя на Престоль, возведеннымъ твоимъ народомъ и твоею арміей для славы твоего царствованія. Ты спасъ царство твоего сына, спасъ страну и святую чистоту твоей души, и самъ Богъ возложитъ на тебя вънецъ на этой землъ, въ твоей странъ» 1).

«Клянусь жизнью» — опасная клятва экзальтированной души. Богъ услышалъ эту молитву и возложилъ на голову Царя славнъйшій изъ вънцовъ — вънецъ терновый.

Съ какимъ нетерпъніемъ, съ какой тревогой Императрица ожидаетъ возвращенія Государя! И отъ Него приходитъ наконецъ телеграмма. Онъ сообщаетъ, что временно возвращается въ Могилевъ, куда Императрица Мать пріъдетъ встрътиться съ Нимъ. Снова начинается ожиданіе, но, по крайней мъръ, пре-

<sup>1)</sup> Lettres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna — отъ 3 марта 1917.

кратилась неизвъстность. Царствованіе окончилось, но можно еще надъяться на личное счастіе, при тихой, скромной, отъ всъхъ скрытой, жизни въ кругу близкихъ людей... Подростающія дъти... спокойная старость... и протекаютъ дни въ этихъ мечтахъ о будущемъ.

5 марта, около полуночи, ко Дворцу подътхалъ автомобиль, изъ котораго вышли нъсколько военныхъ и бородатый нахмуренный штатскій. На всъхъ были огромные банты изъ красныхъ лентъ, признакъ революціонной дежности. Бородатый человъкъ объявилъ, что онъ новый военный министръ Гучковъ; генералъ, сопровождавшій его, представился, какъ новый главнокомандующій войсками Петроградскаго военнаго округа Корниловъ. Они хотъли немедленно увидъть Императрицу. Охрана отвътила, что она не знаетъ этихъ людей и не пропустить ихъ во Дворецъ. Возникли пререканія. Привлеченный шумомъ, вступился офицеръ. Посътителей ввели въ вестибюль и послали извъстить Императрицу, которая была уже освъдомлена раньше о предстоящемъ посъщеніи новыхъ властей и, не желая ихъ принять одна, просила Великаго Князя Павла Александровича прівхать во Дворець. Въ ожиданіи Великаго Князя, Гучковъ и Корниловъ оставались въ большой гостиной съ графомъ Бенкендорфомъ, графомъ Апраксинымъ, генераломъ Ресинымъ и полковникомъ Лазаревымъ. Завязался вялый разговоръ объ облегченіи связи лицъ, живущихъ во Дворцѣ, съ внъшнимъ міромъ. Генералъ Корниловъ объщалъ назначить во Дворецъ штабъ-офицера для сношеній съ Временнымъ Правительствомъ.

Въ то время, какъ Гучковъ и Корниловъ собирались уже уъхать, пришли доложить, что Императрица ждетъ ихъ въ Своей гостиной.

Императрица, одътая сестрой милосердія, холодная и надменная, приняла обоихъ стоя; около Нея находился Великій Князь Павелъ Александровичъ. Войдя въ гостиную, оба революціонные посланца вдругъ остановились, смущенные и растерянные.

Всъ присутствующіе удалились, оставивъ Императрицу и Великаго Князя съ Гучковымъ и генераломъ Корниловымъ. Черезъ нъсколько минутъ они вышли изъ гостиной и уъхали.

Три дня спустя снова появился генералъ Корниловъ, на этотъ разъ безъ Гучкова. Пріѣхалъ онъ 8 марта, въ четверть одиннадцатаго утра, съ пятью офицерами и новымъ комендан-

томъ Царскаго Села и приказалъ о себъ доложить Императрицъ.

Императрица приняла генерала съ его свитой наверху, въ дътскихъ комнатахъ, стоя. Вся эта революціонная ватага казалась весьма смущенной передъ одинокой женщиной, въ платьъ сестры милосердія, только что наклонявшейся надъ кроватью Своихъ больныхъ Дътей. Черное, постыдное дъло, которое они совершали, быть можетъ, на мгновеніе смутило ихъ сердца. У нъкоторыхъ изъ этихъ офицеровъ показались слезы стыда на глазахъ, а самъ герой австрійскаго плъна, растерянный, взволнованный, сказалъ прерывающимся голосомъ: «Ваше Императорское Величество... Вамъ не извъстно, что происходитъ въ Петроградъ и въ Царскомъ... мнъ очень тяжело и непріятно Вамъ докладывать... но для Вашей же безопасности я принужденъ Васъ»... и замялся.

Императрица, перебивъ его, сказала: «Мнъ все очень хорошо извъстно. Вы пришли меня арестовать?»

«Такъ точно», пролепеталъ генералъ Корниловъ.

Послѣ этихъ словъ Корниловъ представилъ Императрицѣ новаго коменданта Царскаго Села, полковника Кобылинскаго, и попросилъ всѣхъ выйти. Оставшись наединѣ съ Императрицей, Корниловъ смущенно сталъ увѣрять Императрицу, что арестъ Ея рѣшенъ былъ Правительствомъ для Ея же безопасности и что вскорѣ всю Семью увезутъ въ Англію ¹).

Генералъ Корниловъ, какъ и всъ прислужники революціи, обманываль: въ это время, какъ мы уже говорили, готовили

слъдствіе и судъ надъ Монархами.

Въ этотъ же день въ Могилевъ, въ моментъ отъъзда Государя въ Царское, другіе думскіе делегаты объявили Государю, что Онъ арестованъ. Двойная измъна, двойное предательство новой власти, начинавшей проявлять свои истинныя намъренія.

И, наконецъ, все въ этотъ же день 8 марта Корниловъ замъняетъ върныхъ людей, охраняющихъ Дворецъ, грубой соллатней.

Для Монарховъ начинается уже тюремный режимъ.

<sup>1)</sup> Неопубликованный дневникъ графа П. Н. Апраксина.

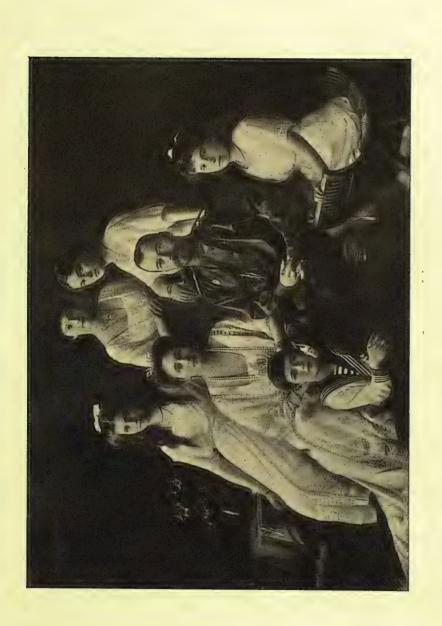



## Глава IV.

## тяжелые дни.

## 1. Новые хозяева Россіи.

У союзниковъ, въ особенности во Франціи, вѣсть о революціи въ Россіи вызвала неописуемый восторгъ. Въ кулуарахъ Палаты Депутатовъ хорошо освѣдомленные люди приписывали англійскому послу честь подготовки этого переворота. Къ этому отзыву прибавляли даже критическія замѣчанія по адресу французскаго посла, не пожелавшаго содѣйствовать Бьюкенену въ его предательствѣ, которое считалось въ то время весьма выгоднымъ для интересовъ союзниковъ. Странное, непонятное заблужденіе, которому суждено было упорно и продолжительно держаться, несмотря на жестокія разочарованія, несмотря на повторныя предупрежденія Палеолога, несмотря даже на очевидную измѣну новаго Правительства общему дѣлу союзниковъ. Такъ сильна революціонная мистика, глухая и слѣпая ко всякой реальной дѣйствительности!

7 марта Временное Правительство обнародываетъ свой первый манифестъ. «Это былъ длинный, многословный, напыщенный документъ, поносящій старый режимъ, объщающій народу всъ благодъянія равенства и свободы. Вопроса же о войнъ онъ касался лишь едва»..., отмъчаетъ Палеологъ, который, возмущенный, бросается тотчасъ же къ министру иностранныхъ дълъ Милюкову. Онъ ръзко ему заявляетъ: «Послъ нашихъ послъднихъ разговоровъ я не былъ удивленъ тъми выраженіями, которыми опубликованный сегодня манифестъ говоритъ о войнъ; но я ими все же возмущенъ. О ръшеніи продолжать войну съ настойчивостью, до полной побъды, въ немъ не говорится ни слова. Германія даже не названа. Ни намека на цъли войны»...

Милюковъ блѣдный, смущенный, бормочетъ неясныя оправданія. Онъ пытается привести хотя бы смягчающія обстоятельства, ссылается на затруднительное внутреннее положеніе и, въ заключеніе, почти умоляетъ: «дайте намъ немного времени».

Но Палеологъ не питаетъ никакихъ иллюзій насчетъ новыхъ господъ, захватившихъ власть. 10 числа онъ посылаетъ предсъдателю Совъта Министровъ Рибо длинную телеграмму, которую заканчиваетъ слъдующими словами: «въ настоящей стадіи революціи Россія не можетъ ни воевать, ни заключить мира».

Впрочемъ, «дъятели» революціи, съ первыхъ же дней, весьма развязно прекратили ту игру, которая должна была вызвать у союзниковъ чувство симпатіи къ готовящемуся государственному перевороту. Патріотическія завъренія, ненависть къ Германіи, обвиненія Императрицы въ измѣнѣ — все это было сброшено какъ ненужная болѣе маскарадная ветошь.

Такъ, напримъръ, члены Временнаго Правительства грубо отказываются отъ приглашенія на завтракъ у французскаго посла, и когда, впослъдствіи, Керенскій соглашается почтить посольство своимъ присутствіемъ, то только лишь для встръчи съ французскими соціалистами Кашеномъ, Мутэ и Лафономъ.

Дъйствительно, французское правительство не нашло въ эти тревожные дни ничего лучшаго, какъ отправить въ Петроградъ группу крайнихъ соціалистовъ. Но даже они оказываются уже не въ «тонъ момента». «Ихъ здъсь встрътили весьма холодно», пишетъ Палеологъ, «столь холодно даже, что Кашенъ растерялся, и ему пришлось, для успъшности переговоровъ, сбросить нъкоторый балластъ». Этотъ «балластъ» оказался ни болъе ни менъе какъ Эльзасъ и Лотарингія.

Мнѣніе Кашена раздѣляетъ и другой французскій соціалистъ, министръ Альбертъ Тома, прискакавшій также въ Петроградъ въ качествѣ чрезвычайнаго посла союзной республики. Этотъ дѣйствительно «чрезвычайный» представитель заявляетъ Палеологу, попавшему въ немилость, что онъ отзывается, и что, переговоривъ съ Керенскимъ, онъ настаиваетъ также на необходимости сбросить «балластъ» и на отказѣ отъ всякихъ «аннексій». Война, даже побѣдная для союзниковъ, должна кончиться

ничѣмъ. Но этимъ не ограничиваются революціонные восторги Альберта Тома: присутствуя на парадѣ, гдѣ, вмѣстѣ съ знаменами, войска гордо несутъ плакаты съ надписью: «Долой войну! Мы хотимъ мира!», французскій министръ, въ порывѣ энтузіазма, восклицаетъ: «Какъ это красиво! Какъ прекрасно!»

Представителя Франціи приглашають на концерть-митингъ въ Михайловскомъ театръ. На сценъ ораторы, министры смъняють танцовщицъ. Вдругъ въ ложъ встаетъ взъерошенная, мрачная и жуткая фигура и оретъ бъшенымъ голосомъ: «Я желаю говорить противъ войны, за миръ!»

Въ залъ подымается шумъ. Отовсюду летятъ вопросы, восклицанія: «Кто это? откуда ты? что ты дълалъ до революціи?»

Человъкъ колеблется одно мгновеніе и выпаливаетъ: «Я пріъхалъ изъ Сибири, я былъ на каторгъ».

«Ага, ты, значить, политическій, жертва стараго режима?» «Нѣтъ... я уголовный, но совѣсть моя чиста!» И каторжникъ, перенесенный поклонниками на сцену, приглашаетъ всѣхъ брататься съ нѣмцами, въ то время какъ Альбертъ Тома, съ сіяющимъ лицомъ, лихорадочно жметъ руку Палеолога, приговаривая: «Какое величественное зрѣлище! Какая неописуемая красота!»

Это стремленіе къ миру, эта внезапная и беззастънчивая перемъна къ союзникамъ начали, однако, тревожить болъе трезвые умы среди революціонныхъ главарей. Милюковъ, недавно еще разражавшійся столь безжалостными обвиненіями противъ Императорскаго Правительства, почувствовалъ себя вдругъ весьма смущеннымъ отвътственностью, лежавшей на немъ въ качествъ члена Временнаго Правительства. И дъйствительно, вопросъ былъ нелегкій: заключить миръ — это означало разорвать съ союзниками и, если они будутъ побъдителями — то оказаться, безъ всякой необходимости, въ рядахъ побъжденныхъ и нести всъ тягостныя послъдствія такой измъны. И Милюковъ пытается, но съ какой робостью! противиться Керенскому, маневрировать, хитрить, выиграть время, остановить разложеніе арміи. Онъ надъется найти поддержку у представителей союзниковъ. Тщетная надежда! Альбертъ Тома, въ согласіи съ Бьюкененомъ, высказывается решительно за Керенскаго, котораго делегаты французскихъ соціалистовъ также поддерживаютъ всѣмъ своимъ вліяніемъ.

«Ахъ! ваши соціалисты не облегчають мнъ мою задачу»,

жалуется Милюковъ Палеологу.

Встревоженный столь страннымъ поведеніемъ новаго представителя Франціи, Палеологъ рѣшаетъ послать Рибо депешу, съ указаніемъ на тѣ опасныя послѣдствія, которыя можетъ вызвать это поведеніе. Прежде чѣмъ ее отправить, онъ ее читаетъ Тома, который сухо замѣчаетъ:

«Мое мнъніе діаметрально противоположно. Вы настаи-

ваете на посылкъ этой депеши?»

«Да, я ее хорошо обдумалъ».

«Въ такомъ случав пошлите ее, но пусть это будетъ послъдняя».

Палеологу стоитъ немалаго труда дать понять непомфрно пылкому соціалисту, что, пока онъ не будетъ офиціально отозванъ отъ должности посла, онъ обязанъ информировать

свое правительство.

Однако, видя настойчивость, съ которой Альбертъ Тома пытается его совершенно устранить отъ дѣлъ, Палеологъ вынужденъ послать черезъ нѣсколько дней предсѣдателю Совѣта Министровъ новую депешу слѣдующаго содержанія: «Важность происходящихъ событій и чувство моей отвѣтственности ставятъ меня въ необходимость просить васъ подтвердить спеціальнымъ приказомъ, что, согласно инструкцій г. Альберта Тома, я долженъ впредь воздержаться отъ посылки вамъ информацій».

На этотъ разъ министръ-соціалистъ не въ силахъ удержаться отъ гнѣвнаго порыва. Шагая въ бѣшенствѣ по кабинету посла, онъ обрушивается на него градомъ упрековъ и ругательствъ. Но гроза стихаетъ и, по полученіи отвѣта Рибо, въ которомъ глава правительства приглашаетъ обоихъ соперниковъ изложить свои точки зрѣнія, каждый изъ нихъ составляетъ и отправляетъ свой докладъ. Одна фраза депеши Альберта Тома резюмируетъ основное ихъ разногласіе: «Я вѣрю въ возможность вернуть Россію къ войнѣ провозглашеніемъ демократической политики; г. Палеологъ, напротивъ, считаетъ, что сейчасъ уже нѣтъ никакого средства для достиженія этой цѣли».

Исторія показала, насколько правъ былъ французскій по-

солъ въ оцънкъ политическаго положенія.

Въ то время, какъ Альбертъ Тома проникался революціоннымъ восторгомъ, и союзническая печать обливала грязью тотъ самый «Царскій режимъ», который самоотверженно выполнялъ

свой долгъ въ теченіе трехъ лѣтъ войны; въ то время, какъ всякіе мечтатели воспѣвали осанну загорающейся «зарѣ свободы», вотъ какую картину эта заря освѣщала въ Россіи.

Въ первый же день побъды уличнаго бунта, 1 марта, Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ поспъщилъ выполнить свои обязательства передъ нѣмецкимъ генеральнымъ штабомъ, опубликовывая знаменитый «приказъ № 1». Этотъ актъ новой власти нанесъ арміи ударъ, отъ котораго она уже никогда не могла оправиться. И, дъйствительно, приказъ этотъ упразднялъ всякую дисциплину, возстанавливалъ солдатъ противъ офицеровъ и совершенно парализовалъ выполнение распоряжений высшаго командованія. Впослѣдствін авторы «приказа» пытались избавиться отъ страшной нравственной отвътственности за него, отрекаясь отъ всякаго участія въ опубликованіи этого документа. Однако, теперь совершенно точно установлено, что онъ быль составлень однимь изъ членовь президіума Совьта, соціалистомъ Соколовымъ, награжденнымъ за это званіемъ сенатора; что Временное Правительство было вполнъ освъдомлено о «приказѣ» и что оно способствовало его распространенію, разсылая его повсюду по прямому проводу 1). Въ то же самое время работа по разложенію армін весьма дѣятельно выполнялась военной комиссіей при комитетъ Государственной Думы, подъ руководствомъ одной изъ креатуръ Гучкова, генерала Потапова. Слъдуетъ здъсь замътить, что окружение новаго военнаго министра состояло почти исключительно изъ предателей. И генералъ Потаповъ, и генералъ Поливановъ, и генералъ Бончъ-Бруевичъ, и многіе другіе служили одновременно революціи и нъмецкому главному штабу, чтобы, наконецъ, продаться большевикамъ. Одному изъ этихъ измѣнниковъ, ген. Поливанову, Гучковъ поручилъ руководство комиссіей для разборки «деклараціи правъ солдата», предназначенной смести послъдніе остатки дисциплины, сохранившіеся еще послѣ изданія «при-

Временное Правительство, конечно, понимало отлично, что революція въ Россіи неизбъжно должна привести къ скорому се-

<sup>1)</sup> Генералъ Деникинъ приводитъ выдержку изъ отчета о секретномъ засъданіи Правительства, главнокомандующихъ и исполнительнаго комитета Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ отъ 4 мая 1917, въ которомъ содержится разсказъ Церетелли и Скобелева о составленіи «приказа № 1» (Деникинъ. Очерки Русской смуты, т. І, в. 1, стр. 66, и т. І, в. 2, стр. 59—61.)

паратному миру съ Германіей. Мысль эта совершенно опредъленно высказана была управляющимъ дѣлами Временнаго Правительства, слѣдившимъ, изо дня въ день, за мнѣніями и настроеніями лицъ, стоящихъ у власти. «Но все же я глубоко убѣжденъ», пишетъ онъ, «что сколько-нибудь успѣшное веденіе войны было просто несовмѣстимо съ тѣми задачами, которыя революція поставила внутри страны, и съ тѣми условіями, въ которыхъ эти задачи приходилось осуществлять»¹). Не прошло и недѣли со времени отреченія Государя, какъ новый военный министръ Гучковъ, въ засѣданіи 7 марта, затрагиваетъ уже вопросъ

о сложеніи оружія<sup>2</sup>).

А 14 мая Гучковъ въ бесѣдѣ съ Куропаткинымъ спокойно заявляетъ, что Россія идетъ къ катастрофѣ сразу нѣсколькими путями: разваломъ арміи, банкротствомъ, голодовкой, безначаліемъ и смутой внутри. Просвѣта, по мнѣнію Гучкова, нѣтъ никакого, а министерство, членомъ котораго онъ состоитъ — «слякоть» ³). Гучковъ забываетъ прибавить, что именно эту «слякоть» навязывали Государю, какъ цвѣтъ и сливки русской общественности, и что онъ самъ, Гучковъ, тщательно заготовилъ всѣ тѣ пути, по которымъ Россія шла одновременно къ катастрофѣ. И, дѣйствительно, мѣры, принятыя Правительствомъ къ разложенію арміи, возымѣли быстрое дѣйствіе, и пріѣхавшій въ апрѣлѣ на засѣданіе Временнаго Правительства генералъ Алексѣевъ долженъ былъ засвидѣтельствовать, что «революція нанесла страшнѣйшій ударъ нашей военной силѣ, и что разложеніе послѣдней идетъ колоссальными шагами» ⁴).

Совершенно то же мнѣніе высказываетъ и Людендорфъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Русская революція должна была неминуемо вызвать паденіе русской военной мощи, ослабляя Антанту и значительно облегчая тяжесть нашей задачи», и Людендорфъ прибавляетъ: «Въ апрѣлѣ и маѣ 1917 года, несмотря на нашу побъду на Энѣ и въ Шампани, мы были спасены только

русской революціей».

Революція эта, въ мысляхъ ея настоящихъ тайныхъ руксводителей, имъла двойную цъль: выбить Россію изъ числа вою-

<sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 41—42.

<sup>1)</sup> В. Д. Набоковъ. Ввеменное Правительство. Арх. Русск. Рев., т. I, стр. 41.

 <sup>3)</sup> А. Н. Куропаткинъ. Дневникъ. Красный Архивъ № XX.
 4) В. Д. Набоковъ. Временное Правительство, стр. 74.

ющихъ государствъ и уничтожить ее какъ національную державу. За первую задачу весьма активно взялось Временное Правительство — вторую выполнили большевики. Между этими двумя этапами революціи нътъ никакой принципіальной разницы, они слъдуютъ совершенно логически одинъ за другимъ, и не даромъ столько дъятелей февральской революціи легко и естественно перешли къ большевикамъ.

Россію связывали съ войной не только ея жизненные интересы, но и върность союзническимъ обязательствамъ. И вотъ, съ первыхъ же дней революціи, люди, осмълившіеся обвинять Царя въ намъреніи измънить союзникамъ, сами готовятся имъ немедленно измънить. На одномъ изъ засъданій Временнаго Правительства въ апрълъ мъсяцъ В. Н. Львовъ, одинъ изъ наиболъе «откровенныхъ» членовъ Правительства, также впослъдствіи перешедшій къ большевикамъ, прямо и нисколько не стъсняясь требуетъ отказа отъ союзническихъ договоровъ, которые онъ называетъ «разбойничьими и мошенническими» 1).

А «чрезвычайный» французскій посолъ Тома ничего не видить, не замѣчаетъ и пребываетъ въ состояніи восторженнаго упоенія.

Но возможно ли удивляться слѣпотѣ невѣжественнаго французскаго соціалиста, справедливо ли возмущаться его симпатіями къ революціи, которая на его же глазахъ приводила русскую армію къ быстрому разложенію, когда та же необъяснимая слѣпота, та же безразсудная радость охватывала видныхъ представителей русской же арміи?

8 марта, т.е. послѣ изданія приказа № 1, послѣ того какъ началась вакханалія солдатни, испугавшая даже Гучкова, ген. Деникинъ невозмутимо пишетъ своимъ близкимъ:

«Перевернулась страница исторіи. Первое впечатлѣніе ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандіозности (?). Но, въ общемъ, войска отнеслись ко всѣмъ событіямъ совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но въ настроеніи массы можно уловить совершенно опредѣленныя теченія: 1) возвратъ къ прежнему немыслимъ; 2) страна получитъ государственное устройство, достойное великаго народа: вѣроятно, конституціонную ограниченную монархію; 3) конецъ нѣмецкому засилію и побѣдное продолженіе войны» 2).

<sup>1)</sup> В. Д. Набоковъ. Временное Правительство, стр. 45.

<sup>2)</sup> Генералъ А. И. Деникинъ. Очерки Русской Смуты, т. 1, в. 1, стр. 60—61.

Конечно, не трудно угадать, что почтенный «демократическій» генералъ приписываетъ здѣсь «массамъ» свои собственныя мысли и желанія. Что генералъ Деникинъ, какъ извъстно, человъкъ ограниченный, желалъ ограниченной монархіи — въ этомъ нътъ ничего удивительнаго; едва ли, однако, онъ самъ могъ добросовъстно приписывать такіе политическіе идеалы сърой солдатской массъ. Но заблуждение генерала на счетъ конца «нъмецкаго засилія» какъ разъ въ то время, когда осуществлялись въ Россіи вождельнія германскаго штаба, но его въра въ «побъдное продолжение войны» въ тотъ моментъ, когда самъ военный министръ говорилъ уже о невозможности воевать и о необходимости заключенія сепаратнаго мира — вотъ эти мечтанія русскаго генерала поистинъ изумительны. И Деникинъ самъ спъшитъ насъ оповъстить, что онъ не составлялъ исключенія: «Многимъ кажется удивительнымъ и непонятнымъ тотъ фактъ, что крушеніе въкового монархическаго строя не вызвало среди арміи, воспитанной на его традиціяхъ, не только борьбы, но даже отдъльныхъ вспышекъ»... наивно пишетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ, проникнутыхъ слъпой ненавистью къ тому строю, которому онъ служилъ и при которомъ онъ достигъ высокихъ военныхъ должностей. Генералъ Деникинъ приводитъ примъры еще болъе «демократическихъ» генераловъ нежели онъ самъ. Такъ, генералъ П. Сытинъ, перешедшій впослѣдствіи къ большевикамъ, предлагалъ объявить, что земля — помъщичья, государственная, церковная — отдается безплатно въ собственность крестьянамъ, сражающимся на фронтъ 1); командующій 6-ой арміей, на румынскомъ фронтъ, ген. Цуриковъ ввелъ у себя солдатскіе комитеты, когда еще никакіе совътскіе приказы на этотъ фронтъ не проникли<sup>2</sup>). «Непротивленіе было всеобщее», пишетъ Деникинъ, «тяжело было видъть офицерскія делегаціи Ставки, во главъ съ нъсколькими генералами, плетущіяся въ колоннъ манифестантовъ, праздновавшихъ 1-ое мая въ колоннъ, среди которой въяли и большевицкія знамена и изъ которой временами раздавались звуки интернаціонала... Зачъмъ?» вопрошаетъ Деникинъ. «Во спасеніе Родины или живота своего?»3). Не только жизнь спасали, но и карьеру разсчитывали сдълать на революціи; въ Ставку хлынуло тогда

<sup>1)</sup> Генералъ А. И. Деникинъ. Очерки Русской Смуты, т. 1, в. 1, стр. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 68.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 92.

множество генераловъ, которые при старомъ режимъ были отставлены или оставались въ тъни, и теперь надъялись пробить себъ дорогу  $^{1}$ ).

Но что говорить о сравнительно ничтожномъ Деникинъ или о мелкихъ генералахъ-карьеристахъ, когда самъ А. Н. Куропаткинъ, генералъ-адъютантъ, бывшій военный министръ, бывшій неудачный главнокомандующій въ Манчжуріи и съвернымъ фронтомъ въ Великую войну и занимавшій въ то время почетный и спокойный пость Туркестанскаго генеральгубернатора, выражаеть бурную радость по поводу революціи и несмотря на кратковременный арестъ «товарищами», бросается къ новымъ хозяевамъ, льститъ Керенскому, Львову, Гучкову и тщетно выпрашиваеть у нихъ хоть корпусъ, котораго ему не дають. И царскій генераль-адъютанть высказываетъ сожалѣніе и досаду о томъ... что соціалъ-демократамъ не удалось до революціи сділать послідній этапъ своей пропаганды: «образованіе революціоннаго офицерства!» 2). И въ то самое время, когда безвольная, трусливая, преступная новая власть издаетъ приказъ № 1, уничтожаетъ дисциплину и разваливаетъ фронтъ, «Военный Совѣтъ, состоящій изъ старшихъ генераловъ, якобы хранителей опыта и традицій арміи», въ засъданіи своемъ отъ 10 марта, постановляетъ доложить Временному Правительству, что «онъ считаетъ своимъ долгомъ засвидътельствовать полную свою солидарность съ тъми энергичными мфрами, которыя Временное Правительство принимаетъ въ отношении реформъ нашихъ вооруженныхъ силъ, соотвътственно новому укладу жизни въ государствъ и арміи»<sup>8</sup>).

Конечно, въ гущъ военной массы были и другіе офицеры, были върные и преданные генералы ... пусть даже немногіе. Въ то время какъ главнокомандующіе фронтами, малодушно слъдуя указкъ ген. Алексъева и революціи, требовали отъ Государя отреченія, вмъсто того, чтобы спъшить къ Нему на помощь — въ это самое время настоящій по духу русскій человъкъ, хотя и не русской крови, генералъ Ханъ-Нахичеванскій, командиръ гвардейскаго коннаго корпуса, встревоженный слухами о бунтъ, телеграфировалъ генералу Рузскому:

<sup>1)</sup> Генералъ А. И. Деникинъ. Очерки Русской Смуты, стр. 93.

<sup>2)</sup> Дневникъ ген. А. Н. Куропаткина. Красный Архивъ № XX.

з) Генералъ А. И. Деникинъ. Тамъ же, стр. 63—64.

«До насъ дошли свъдънія о крупныхъ событіяхъ, прошу Васъ не отказать повергнуть къ стопамъ Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалеріи и готовность умереть за своего обожаемаго Монарха».

Генералъ Ханъ-Нахичеванскій, въ честной и преданной душъ своей, не могъ и помыслить, что, обращаясь къ генералъ-адъютанту Рузскому, онъ встрътитъ предателя и измънника и что его телеграмма даже не будетъ доложена Царю!

То же предложилъ и другой доблестный генералъ, командиръ 3-го коннаго корпуса графъ  $\Theta$ . А. Келлеръ, который, послъ отреченія Государя, не пожелалъ служить новой самозванной революціонной власти и впослъдствіи былъ умерщвленъ петлюровцами, отказавшись бъжать переодътымъ въ нъмецкій мундиръ.

Но эти примъры исключительны на фонъ общаго малодушія.

Да, армія разлагалась не только снизу, но и сверху; и въ этой поднявшейся революціонной вакханаліи, въ этой борьбъ страстей, личныхъ вождельній, страха за мъсто, званіе, чинъ, жалованье или пенсію, многіе ли думали о «спасеніи Родины» и о спасеніи Царя?

И именно въ эти минуты, когда разваливается фронтъ, когда германскій штабъ ликуетъ, когда въ Правительствъ «ткется липкая паутина измъны и предательства» и Россіи, и союзникамъ — именно въ эти минуты, предшествующія большевизму, французскій соціалистическій министръ посылаетъ изъ Петрограда предсъдателю французскаго Совъта Министровъ слъдующую телеграмму, поражающую своей слъпой безсознательностью:

«Я върю въ возможность вернуть Россію къ войнъ провозглашеніемъ демократической политики».

Жалкій демократизмъ, сколько глупостей совершено во имя его!

## 2. Неволя въ Царскомъ Селъ.

На томъ тернистомъ крестномъ пути, по которому Императоръ Николай II дошелъ до Екатеринбургской Голговы, Царское Село явилось третьей остановкой, послъ тяжелыхъ дней во Псковъ и въ Ставкъ. Здъсь впервые открылся Монархамъ

уродливый, обезьяній ликъ революціи. Царствованіе Помазанника Божія смѣнилось царствованіемъ уличной черни. Тѣ лица, которыя вчера еще почтительно склонялись передъ Монархомъ, обратились въ грубыхъ, безжалостныхъ тюремщиковъ, какъ только имъ удалось завладѣть своими жертвами. Никто изъ членовъ Временнаго Правительства, кромѣ Керенскаго, не заинтересовался судьбою Узниковъ, никто Ихъ не посѣтилъ. Самъ камергеръ Родзянко, предсѣдатель комитета Государственной Думы, не побезпокоилъ свою грузную особу, чтобы пріѣхать преклониться передъ своимъ Монархомъ въ несчастіи.

Приходится также признать, что и часть ближайшаго окруженія Государя не отличилась ни приличіемъ, ни преданностью. Ко времени отреченія Государя, при Немъ состояла довольно многочисленная свита; ближайшими лицами были министръ Двора и онъ же командующій Императорской главной квартирой графъ В.Б. Фредериксъ; Дворцовый комендантъ ген. В.Н. Воейковъ, начальникъ военно-походной канцеляріи ген. К. А. Нарышкинъ, командующій конвоемъ ген. графъ А. Н. Граббе, адмиралъ К. Д. Ниловъ, командиръ желѣзно-дорожнаго полка ген. С. А. Цабель, свиты генераль-маіоръ гофмаршалъ князь В. А. Долгоруковъ, флигель-адъютанты полковникъ герцогъ Н. Н. Лейхтенбергскій и полковникъ А. А. Мордвиновъ; въ Петроградъ въ это время находился близкій Ихъ Величествъ флигель-адъютантъ капитанъ 1 ранга Н. П. Саблинъ. Еще въ Ставкъ графу Фредериксу, генералу Воейкову и адмиралу Нилову было отказано въ разръшеніи остаться при Государъ и имъ пришлось тогда же покинуть Могилевъ. Изъ прочихъ же перечисленныхъ военныхъ и придворныхъ чиновъ одинъ лишь гофмаршалъ князь Долгоруковъ пожелалъ раздълить судьбу своего Монарха. Остальные, по разнымъ причинамъ и предлогамъ, а то и безъ всякихъ объясненій, покинули Ихъ Величества и если спасли этимъ свою свободу и самую жизнь, то дорогою цъною: не добромъ помянутъ ихъ имена и русскіе историки, и русскій народъ.

Справедливость заставляетъ отмътить, что полковникъ Мордвиновъ, въ прочувствованныхъ страницахъ, посвященныхъ воспоминаніямъ о Государъ, объяснилъ, что, оставаясь въ Ставкъ, онъ выполнилъ, съ согласія Его Величества, лишь совъты англійскаго атташе, ген. Вильямса. Мордвиновъ не скрываетъ своей скорби по поводу сдъланной имъ ошибки, но его примъръ един-

ственный. Его коллеги, отрекшись отъ исполненія долга, остались нѣмы передъ судомъ общественнаго мнѣнія и исторіи.

Если върность и преданность оказались столь ръдкими среди ближайшаго окруженія Царской Семьи, то чего же можно было ожидать отъ «правящаго класса»: высшей администраціи, судебнаго въдомства, аристократіи, дворянства? Въ провинціи администрація проявила такую же пассивность, такую же растерянность, какъ и въ столицъ.

Въ Орлъ, напримъръ, при первыхъ же безпорядкахъ прокуроръ окружнаго суда Завадскій, проявлявшій, до сего времени, крайне правыя убъжденія, внезапно «забольль» и пересталъ являться на засъданія; но какъ только пришла телеграмма Керенскаго объ освобожденіи всѣхъ политическихъ арестантовъ, то прокуроръ столь же внезапно выздоровълъ и тотчасъ же помчался въ тюрьму, чтобы пожать руки освобожденныхъ и увърить ихъ, что онъ «исполняетъ волю народа». Начальникъ гарнизона, генераль Никоновъ, разъъзжаль на извозчикъ, съ огромнымъ краснымъ флагомъ, во главъ войскъ, игравшихъ марсельезу. Губернаторъ, графъ П. В. Гендриковъ — по получении извъстія объ отреченіи Государя, послалъ кн. Львову и Родзянко телеграммы, въ которыхъ онъ «считалъ долгомъ сообщить, что съ настоящаго момента онъ и подвъдомственные ему чины подчиняются Временному Правительству и честно исполнять свой долгъ передъ Родиной».

Этотъ жестъ гр. Гендрикова заслужилъ одобреніе самозваннаго мъстнаго «Комитета общественной безопасности», досель недовольнаго молодымъ губернаторомъ: освъдомившись о телеграммъ, комитетъ немедленно выразилъ ему довъріе и готовность съ нимъ работать. Но печать отнеслась къ поведенію губернатора иначе. «Русское Слово» посвятило ему нъсколько презрительныхъ строкъ: «Капитулировалъ, наконецъ, и орловскій губернаторъ графъ Гендриковъ», писала газета. «Онъ слишкомъ долго выжидалъ и уже смъщенъ». И, дъйствительно, «капитуляція» графа Гендрикова не принесла ему удачи; 6 марта, телеграммой кн. Львова онъ былъ смъщенъ съ должности, съ передачей управленія губерніей предсъдателю губернской земской управы 1). Гр. Гендриковъ принадлежалъ къ семьъ, облагодътель-

<sup>1)</sup> Поведеніе орловскаго губернатора въ эти дни встрѣтило, впрочемъ, и другую, сочувственную оцѣнку. Въ письмѣ, помѣщенномъ въ газетѣ «Возрожденіе» отъ 9 февраля 1933, А. С. Хрипуновъ заявилъ, что описа-

ствованной Царскими милостями, которымъ онъ и самъ былъ обязанъ своимъ быстрымъ продвиженіемъ по службъ.

Сестра графа, графиня Анастасія Васильевна, фрейлина Ихъ Величествъ, иначе поступила. Узнавъ объ отреченіи Государя, беззавѣтно преданная своимъ Монархамъ русская дѣвушка, не теряя ни минуты, пріѣхала съ Кавказа и бросилась въ Царское Село. Съ этого момента она раздѣляла участь Узниковъ и прошла съ Ними всѣ самыя тяжкія испытанія до мученической смерти.

Присяжный повъренный Александръ Федоровичъ Керенскій, соціалистъ-революціонеръ, ставшій, по странной ироніи судьбы, министромъ юстиціи величайшаго въ міръ государства, присвоилъ также себъ, по сему званію, и роль главнаго тюремщика Царской Семьи. Считая Монарховъ искупительными жертвами, предназначенными къ закланію на алтаръ божества революціи, Керенскій, съ первыхъ же дней, приложилъ усердныя старанія, чтобы создать для Узниковъ самыя тяжкія, самыя нестерпимыя условія существованія. Стража, тщательно подобранная среди распропагандированныхъ революціонныхъ солдать, была поставлена подъ начальство креатуры Керенскаго, полковника Коровиченко, окруженнаго проходимцами, носящими почему-то офицерскіе погоны. Эти темныя личности стали тотчасъ же

ніе д'вйствій гр. Гендрикова, сдівланное мною въ книгів "Le tsar Nicolas II et la révolution", «несправедливо и пристрастно». Въ № отъ 25 февраля той же газеты былъ напечатанъ слѣдующій мой отвѣтъ: ...«Я не считаю возможнымъ вступать съ г. Хрипуновымъ въ споръ относительно той или иной оцънки поведенія представителей власти и общества въ эти позорные для Россіи дни, но я не могу оставить безъ отвъта его обвиненія въ «несправедливости» и «пристрастности» исторической работы, цѣлью которой именно и являлось справедливое и правдивое освъщение событий русской революціи. Г. Хрипунову, в'троятно, неизв'тстно, что факты, приведенные мною и вызвавшіе его протестъ, заимствованы цѣликомъ изъ статьи самого гр. Гендрикова, подъ названіемъ «Первые дни революціи въ Орлѣ», появившейся въ номерахъ 7 и 8 журнала «Двуглавый Орелъ» за 1927 г. Читатель найдетъ въ этой стать и текстъ телеграммы гр. Гендрикова кн. Львову и Родзянко (стр. 26), и выраженіе дов'єрія графу со стороны революціоннаго «Комитета общественной безопасности» (стр. 27), и приведенный мною презрительный отзывъ газеты «Русское Слово» о «капитуляціи» орловскаго губернатора (стр. 27). Прочтя этотъ очеркъ, г. Хрипуновъ убъдится, кстати, насколько онъ ошибается, приписывая гр. Гендрикову исключительно стремленіе къ «д'виствительной борьб'в съ нараставшей въ Орловской губерніи и повсюду анархіей». Гр. Гендриковъ, напротивъ, совершенно откровенно признаетъ, что онъ просто «нетерпъливо ждалъ своего смъщенія» (стр. 27). Оно и произошло два дня спустя послъ его «капитуляціи».

проявлять свой революціонный энтузіазмъ, преслѣдуя Царскую Семью грубымъ и оскорбительнымъ наблюденіемъ, дерзко съ Нею обращаясь и натравливая противъ Нея нижнихъ чиновъ стражи. И солдаты, поощряемые офицерами, врывались во внутреннія комнаты Дворца, громко выражая свои революціонныя чувства и дѣлая вслухъ непозволительныя замѣчанія.

Однако, Августъйшіе Узники никогда не проявляли ни тъни волненія; никакія придирки, никакія оскорбленія не могли поколебать ни спокойной мягкости Государя, ни высокомърной и холодной гордости Императрицы. Но Царскія Дъти не успъли пріобръсти еще тогда то терпъніе, которое впослъдствіи поддерживало Ихъ въ тяжкихъ испытаніяхъ ссылки. Здъсь Они страдали еще отъ грубости стражи, страдали въ особенности за своихъ Родителей, которыхъ любили любовью безграничной. Нъкоторыя дерзкія выходки солдатъ вызывали даже слезы у Наслъдника Цесаревича; Онъ объ этомъ повъствуетъ съ дътскимъ негодованіемъ въ Своемъ дневникъ, который былъ обнаруженъ потомъ въ Екатеринбургъ у одного изъ убійцъ.

Наконецъ, и послъдняя оставшаяся у заключенныхъ отрада, возможность находиться въ семейномъ кругу, безъ постояннаго присутствія скотскихъ революціонныхъ физіономій, возможность поговорить искренно съ близкими людьми, была отнята у Нихъ Керенскимъ. Онъ приказалъ разлучить Супруговъ, разръшивъ Имъ встръчаться только за столомъ, гдъ Имъ позволялось разговаривать лишь о самыхъ общихъ вопросахъ; впослъдствіи Керенскій пытался дать этому распоряженію довольно туманное и сбивчивое объясненіе: «Я приняль это рѣшеніе по собственному почину, послъ одного изъ докладовъ Чрезвычайной слъдственной комиссіи; въ немъ предусматривалась возможность допроса Ихъ Величествъ. Отсюда и возникла необходимость Ихъ разлучить для безпристрастнаго разследованія. Эта мера продолжалась около мъсяца. Она была отмънена, какъ только надобность въ ней миновала»1). Жалкая отговорка! Ложный и трусливый стыдъ признаться и въ скверномъ чувствъ, продиктовавшемъ эту мелкую месть, и въ голосъ совъсти, заставившемъ отъ нея отказаться.

Здѣсь намъ надлежитъ остановиться нѣсколько на этой личности, которая сыграла столь роковую роль въ судьбахъ

<sup>1)</sup> Nicolas Sokoloff. Enquête Judiciaire sur l'assassinat de la Famille Impériale Russe, crp. 27.

Россіи. Вчера еще безвъстный адвокать, сегодня диктаторъ, завтра забытая всъми маріонетка, какая странная, какая головокружительная карьера, равной которой исторія не знаеть, быть можеть, ни одного примъра! Цълая жизнь въ восемь мъсяцевъ: опьяненіе властью, громъ восторговъ и привътственныхъ кликовъ, царскіе покои, наконецъ, слава; да, та самая слава, которую знали величайшіе завоеватели. И, внезапно, позорное бъгство въ шутовскомъ женскомъ нарядъ, подъ улюлюканіе, подъ плевками, подъ гнъвомъ и презръніемъ цълаго народа.

Звѣзда Наполеона сіяла двадцать лѣтъ несравненнымъ блескомъ, чтобы закатиться за океаномъ въ ореолѣ безсмертной славы. Керенскій же оказался только ракетой, которая, прорѣзавъ небо, какъ молнія, распускается въ тысячахъ искръ и . . потухшая, шлепается въ грязь.

Эта блѣдная, одутловатая, нервно подергивающаяся маска Петрушки — лицо сквернаго провинціальнаго актера. Впрочемъ, въ Керенскомъ все отъ актера: и жажда низкихъ удовольствій, кутежей за чужой счетъ, и болѣзненное самолюбіе, и страсть къ мишурѣ, къ позѣ, къ звонкой, но пустой фразѣ, и ко лжи. Ибо Керенскій органическій, стопроцентный лжецъ и хвастунъ. Онъ лжетъ друзьямъ и врагамъ, онъ лжетъ народу, солдатамъ, генераламъ, Царю, самому себѣ. Онъ лжетъ съ опьяненіемъ, съ восторгомъ, съ болѣзненной хитростью истеричной женщины.

Въ возмущенномъ письмѣ, опубликованномъ въ одномъ французскомъ журналѣ, въ которомъ появлялись статьи автора этихъ строкъ, Керенскій заявляетъ, что нелестныя мнѣнія о его дѣятельности высказывались только крайними реакціонерами. Это еще одна лишняя неправда въ тяжеломъ пассивѣ Керенскаго. Въ дѣйствительности, презрѣніе къ нему испытывали и открыто выражали прежде всего тѣ, безъ различія политическаго оттѣнка, кто его хорошо знали.

В. Д. Набоковъ, работавшій съ нимъ почти ежедневно въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ революціи и принадлежавшій самъ къ революціонному лагерю, въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ о Керенскомъ не иначе, какъ съ гримасой гадливости. Это «случайный, маленькій человѣкъ», душа котораго съ первыхъ же дней была «ушиблена» той ролью, которую исторія ему навязала и въ которой ему суждено было такъ безславно и безслѣдно провалиться, говоритъ о немъ Набоковъ.

Въ Керенскомъ Набоковъ видитъ «актерство, любовь къ позѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ ко всякой пышности и помпѣ»; на московскомъ совѣщаніи онъ «произвелъ удручающее и отталкивающее впечатлѣніе; то, что онъ говорилъ, не было спокойной и вообще рѣчью государственнаго человѣка, а сплошнымъ истерическимъ воплемъ психопата, обуяннаго маніей величія».

Таковъ былъ, по отзыву его друзей, человъкъ властвующій въ Россіи, и правъ Набоковъ, говоря, что «если этотъ человъкъ былъ дъйствительно героемъ первыхъ мъсяцевъ революціи, то этимъ самымъ произнесенъ достаточно въскій приговоръ этой революціи»<sup>1</sup>).

Но, пока что, Керенскій доволенъ. Вѣдь онъ министръ и фактическій глава Правительства, ибо съ этой тряпкой кн. Львовымъ считаться нечего. Онъ поѣдетъ посмотрѣть на тирана въ Его Дворцѣ-тюрьмѣ. Онъ броситъ Ему въ лицо свое революціонное негодованіе. Онъ увидитъ униженнаго и приникшаго передъ нимъ бывшаго Самодержца Всероссійскаго. Какая незабываємая минута торжества ему предстоитъ! Онъ уже заранѣе чувствуетъ себя и гордымъ, и счастливымъ, и взволнованнымъ.

Вотъ онъ въ Царскомъ Селъ. Приказываетъ доложить о себъ заключеннымъ и, съ гордо поднятой головой, съ вызывающимъ взглядомъ, входитъ въ Царскіе покои. Что же онъ видитъ? Въ одной изъ дътскихъ комнатъ собралась Семья; отсутствуютъ только двъ младшія Великія Княжны, еще больныя корью. Офицеръ, въ полковничьихъ погонахъ, подходитъ къ Керенскому и останавливаетъ на немъ взглядъ Своихъ сърыхъ, лучистыхъ глазъ. Это Государь. Въ концъ комнаты сидитъ Императрица, гордая, недоступная, окруженная двумя прекрасными молодыми дъвушками и больнымъ мальчикомъ. Суровый революціонеръ останавливается въ замъшательствъ

«Министръ юстиціи Керенскій», отчеканиваеть онъ, кланяясь. Государь протягиваеть ему руку и представляеть Императриць, которая молча отвъчаеть кивкомъ головы.

Куда дъвалось все красноръчіе народнаго трибуна? Онъ краснъетъ, бормочетъ, хочетъ сказать: «господинъ полковникъ», а языкъ произноситъ: «Ваше Величество». Потомъ онъ сообщаетъ, что англійскій король справлялся о здоровьи Монар-

<sup>1)</sup> В. Д. Набоковъ. Временное Правительство. Арх. Русск. Рев. т. I. стр. 35 и 36.

ховъ и, наконецъ, заявляетъ съ гордостью, что онъ, Керенскій, только что отмънилъ смертную казнь. И онъ тайно любуется своимъ благородствомъ. Воцаряется тягостное молчаніе... Керенскій дълаетъ еще усиліє; онъ спрашиваетъ, нътъ ли у заключенныхъ какихъ-либо желаній. Нътъ, Они ничего не желаютъ.

И Государь, замъчая растерянность Керенскаго, обращается къ нему съ Своей обычной милостивой добротой, чтобы помочь ему придти въ себя. Онъ затрагиваетъ вопросъ о войнъ. Разговоръ понемногу завязывается.

И вечеромъ, вернувшись въ министерство, гдѣ онъ занимаетъ нѣсколько комнатъ, Керенскій проситъ доложить о себѣ О. Д. Добровольской, супругѣ послѣдняго министра юстиціи, котораго Керенскій отправилъ въ Петропавловскую крѣпость, разрѣшивъ, однако, его женѣ оставаться въ министерской квартирѣ.

Тотчасъ же принятый, онъ съ возбужденіемъ, въ страстномъ, почти истерическомъ, тонѣ, начинаетъ разсказывать О. Д. Добровольской о своихъ впечатлѣніяхъ, о томъ, что ему, при встрѣчѣ съ Государемъ, съ первыхъ же словъ разговора съ Нимъ стало яснымъ, что онъ имѣетъ дѣло съ человѣкомъ, духовно неизмѣримо выше его стоящимъ, что Государь безгранично преданъ Родинѣ и готовъ отдать за нее Свою жизнь и что, наконецъ, Онъ не только не тотъ ограниченный и необразованный человѣкъ, котораго онъ думалъ видѣть, а что, наоборотъ, Государь поразилъ его своей разносторонней образованностью, умомъ, огромной памятью и при этомъ и неотразимой обаятельностью. «Какъ жаль», восклицаетъ Керенскій, «что Государь былъ такъ мало популяренъ и такъ не понятъ.. Вѣдь намъ Его рисовали совершенно инымъ» 1).

Былъ ли Керенскій искреннимъ въ эту минуту? Обманывалъ ли онъ О. Д. Добровольскую, обманывалъ ли онъ самого себя, находился ли онъ еще подъ впечатлъніемъ обаятельности Царя?

<sup>1)</sup> Этотъ разговоръ съ Керенскимъ разсказанъ О. Д. Добровольской въ статьъ: «Изъ воспоминаній о первыхъ дняхъ революціи» (Русская Лътопись, кн. III, стр. 188—192). Пріемъ Керенскаго Государемъ изложенъ по показаніямъ Керенскаго и другихъ лицъ (Sokoloff. Enquête Judiciaire, стр. 38, 39, 40), съ тъми измѣненіями, которыя согласуются съ разсказомъ О. Д. Добровольской.

Но въ этотъ же самый день, послъ свиданія съ Государемъ. Керенскій проявляеть невъроятное хамство. Какъ сказано было выше, больная А. А. Вырубова лежала въ эти дни во Дворцъ, гдъ Императрица и Великая Княжна Марія Николаевна нъжно за ней ухаживали. Завистливая петербургская аристократія чернила всячески это преданное существо, приписывая ей несуществующее въ дъйствительности вліяніе, связывая ея имя съ именемъ Распутина. Слухи эти, какъ и другіе подобные же, исходящіе изъ петербургскихъ гостиныхъ, проникли постепенно и въ низшіе слои населенія, отравляя умы и озлобляя сердца. Такимъ образомъ, присутствіе г-жи Вырубовой во Дворцъ въ первые же дни революціи пугало лицъ Царскаго окруженія, которыя и пытались убъдить Императрицу разстаться со Своей подругой. На осторожный намекъ объ этомъ Государыня, въ негодованіи и горъ, разрыдалась, сказавъ: «Вы хотите, чтобы я больную Анну Александровну выгнала изъ Дворца? Никогда я этого не сдълаю. Повърьте, я во многомъ болѣе русская, чѣмъ вы, но въ одномъ я не русская: я не отказываюсь отъ своихъ друзей въ несчастіи»1).

А. А. Вырубова осталась во Дворцѣ до пріѣзда Керенскаго. Чѣмъ она провинилась передъ Отечествомъ, закономъ или даже Временнымъ Правительствомъ? Рѣшительно ничѣмъ, но Керенскій, обуреваемый воспоминаніями «великой» французской революціи, рѣшаетъ обратить Вырубову во вторую принцессу Ламбаль: она будетъ брошена черни, какъ искупительная жертва.

Въ этотъ день, около часу пополудни, къ А. А. Вырубовой прибъжалъ человъкъ съ запиской отъ Императрицы: «Керенскій обходитъ наши комнаты, съ нами Богъ». Вслъдъ затъмъ явился и самъ всевластный министръ, крикнувъ, чтобы больная собралась ъхать сейчасъ же съ нимъ въ Петроградъ. Быстро одъвшись съ помощью фельдшерицы, А. А. Вырубова слезно просила коменданта Коровиченко разръшить ей проститься съ Императрицей. Разръшеніе было дано. «Я старалась ничего не замъчать и не слыхать», разсказываетъ А. А., «а все вниманіе устремила на мою возлюбленную Императрицу, которую везъ камердинеръ Волковъ въ креслъ. Ее сопровождала Татьяна

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Этотъ эпизодъ разсказанъ гр. П. Н. Апраксинымъ по имъющемуся  ${f y}$  него дневнику.

Николаевна. Я издали увидъла, что Императрица и Татьяна Николаевна обливаются слезами; рыдалъ и добрый Волковъ. Одно длинное объятіе, мы успъли помъняться кольцами, и Татьяна Николаевна взяла мое обручальное кольцо. Императрица, сквозь рыданія, сказала, указывая на небо: «Тамъ и въ Богъ мы всегда вмъстъ». Я почти не помню, какъ меня отъ Нея оторвали. Волковъ все повторялъ: «Анна Александровна, никто, какъ Богъ». Посмотръвъ на лица нашихъ палачей, я увидъла, что они въ слезахъ».

А. А. Вырубову и Ю. А. Денъ увезли, съ вооруженной стражей, на вокзалъ, откуда самъ Керенскій, въ своемъ поъздъ, доставилъ ихъ въ Петроградъ, въ министерство юстиціи. Потомъ потянулись для несчастной А. А. Вырубовой тяжелые, кошмарные дни заключенія въ кръпости, среди неслыханныхъ оскорбленій, издъвательствъ, угрозъ и побоевъ 1). Таково было понятіе о правъ у новаго министра юстиціи.

Между тѣмъ и во Дворцѣ грубость стражи продолжала расти. «Сознательные» офицеры и солдатня, чувствуя тайную поддержку свыше, состязались въ революціонномъ рвеніи.

Однажды нѣкій Яремичъ, также называвшій себя офицеромъ, отказался взять руку, которую, здороваясь, протянулъ ему Государь. Взволнованный, Царь положилъ ему обѣ руки на плечи и, смотря ему прямо въ глаза, спросилъ: «Почему вы такъ поступили?» И хамъ, отойдя на шагъ, гордо отвѣтилъ: «Я вышелъ изъ народа; когда народъ Вамъ протягивалъ руку, Вы ея не взяли, теперь и я не приму Вашей».

Этотъ офицеръ сталъ хвастаться передъ товарищами молодецкимъ своимъ поступкомъ. Онъ нашелъ подражателей; солдаты послъдовали также примъру начальства. Во время прогулокъ Царской Семьи въ паркъ, они Ее сопровождали по пятамъ, грубо обращаясь съ Ней.

Разъ вечеромъ, въ то время, когда вся Семья собралась въ гостиной, занимаясь женскими рукодъльями подъ чтеніе вслухъ Государя, командиръ стражи приказалъ немедленно о себъ доложить. Что же произошло? Большевицкій переворотъ, о которомъ всъ уже говорили? Банда солдатъ ворвалась съ офицеромъ въ комнату. «Мы замътили свътовые сигналы,

<sup>1)</sup> А. А. Танъева (Вырубова). Страница изъ моей жизни. Русская Лътопись, книга IV, стр. 129 и слъд.

мы должны здѣсь все обыскать». Императрица и Великія Княжны взволновались, но скоро тайна разъяснилась. Анастасія Николаевна, сидя на подоконникѣ, наклонялась по временамъ надъработой и движеніемъ этимъ заслоняла поочередно свѣтъ отъдвухъ лампъ съ краснымъ и зеленымъ абажурами. На этотъразъ солдаты ушли смущенные.

Отъ Керенскаго до часового, который кричитъ Царю: «Проходить запрещено, господинъ полковникъ», подымается волна низкаго хамства, грубыхъ вожделъній, болъзненнаго карьеризма; она наводняетъ всю Россію, затопляетъ и армію до самыхъ отдаленныхъ окоповъ.

Но всѣ друзья, которымъ Онъ вѣрилъ, всѣ тѣ, которые осаждали Государя завѣреніями въ своей преданности, куда они скрылись? всѣ эти придворные въ расшитыхъ мундирахъ, всѣ эти генералы съ густыми эполетами сбѣжали, какъ крысы съ тонущаго корабля. Осталась лишь горсть вѣрныхъ людей: гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ, князъ Долгоруковъ, графиня А.В. Гендрикова, два иностранца, швейцарецъ Жильяръ и англичанинъ Гиббсъ, лектрисса Шнейдеръ, докторъ Боткинъ и прислуга.

Но то, что Царская Чета могла думать объ этомъ бъгствъ; горечь, которую Они могли почувствовать; презръніе, которое подымалось въ Ихъ сердцахъ — все это останется Ихъ тайной навъки. Ни одного обвиненія, ни единаго слова осужденія не промолвили Они. Несчастіе, разочарованіе, малодушіе отчаянія — безсильны противъ Нихъ. Во Дворцъ не должно быть мъста бездълью; Семья работаетъ въ огородъ, который становится дъйствительно образцовымъ, много читаетъ, Дъти учатся. Наслъдникъ Алексъй Николаевичъ лишенъ своихъ приходящихъ преподавателей. Ихъ замъняютъ домашними средствами. Государь возьметь на себя исторію и географію, Императрица — Законъ Божій, докторъ Боткинъ будетъ преподавать языкъ. Разъ утромъ Государь, встрътивъ Жильяра, привътствуеть его словами: «Здравствуйте, дорогой коллега». только что далъ Свой первый урокъ Сыну, и Жильяръ записываетъ у себя: «Всегда то же спокойствіе, та же забота быть ласковымь съ тъми, кто раздъляеть Его несчастіе. Онъ для наст примъръ и нравственная помощь».

Единственный вопросъ, который заставлялъ Государя выходить изъ Своей сдержанности — это война. Съ самаго начала

военныхъ дъйствій Государь все подчиниль: и политику, и интересы страны, и личныя чувства, одной цъли — побъдъ. Насколько Онъ, не поддаваясь никакимъ провокаціямъ, до предъловъ національнаго достоинства, удерживалъ Россію отъ участія въ бойнъ, настолько потомъ Онъ терпъливо, послъдовательно и смъло добивался изгнанія врага, который попиралъродную почву.

Россія уже прошла, къ этому времени, самыя тяжкія испытанія первыхъ лѣтъ войны. Февральская измѣна застала ее вътотъ моментъ, когда армія, пополненная, снабженная продовольствіемъ, обогащенная новымъ и могучимъ военнымъ снаряженіемъ, готовилась къ рѣшительному усилію противъ ослабѣвшаго непріятеля. Но теперь все рушилось. Свѣдѣнія съ фронта поступали отчаянныя. Солдаты отказывались идти въ бой, повиноваться начальству. «Вы же не послушались Царя», говорили они командирамъ, «зачѣмъ же вы хотите, чтобы мы васъ слушались?»

«Разскажи-ка мнѣ, Романъ, откровенно, что говорятъ солдаты насчетъ революціи?» спрашиваетъ генералъ Нечволодовъ своего денщика.

«Такъ что, Ваше Превосходительство, они говорять, что господа Царя сбросили, значить сами замѣсто Царя будуть». «Ну и что же?»

«Ну, товарищи и сказываютъ: почему же однимъ господамъ быть замъсто Царя? Ежели нътъ Царя, зачъмъ намъ и господа-то? Мы и безъ нихъ обойдемся. Они Царя-то прогнали, мы ихъ прогнать тоже можемъ»¹).

И армія таетъ; начинается повальное дезертирство, проще говоря — уходъ съ фронта на родину. Поъзда переполнены сърыми шинелями, вокзалы запружены ими, увозятъ все — и амуницію и оружіе. А тъ, которые остаются, засъли въ окопахъ, на позиціяхъ, съ которыхъ сдвинуть ихъ уже не по силамъ было командному составу. Въ это же время, въ тылу, солдатня избиваетъ офицеровъ, грабитъ винные погреба, напивается до безчувствія. Кронштадтъ объявляетъ себя самостоятельной республикой; половина офицеровъ перебита, остальные брошены въ тюрьму, гдъ содержатся въ ужасныхъ условіяхъ. Въ Гельсингфорсъ лейтенантъ Поливановъ убитъ своими матросами.

<sup>1)</sup> A. Netchvolodov. L'Empereur Nicolas II et les Juifs, crp. 33.

Во время панихиды ватага матросовъ врывается въ церковь и, проходя передъ открытымъ гробомъ, каждый изъ нихъ плюетъ въ лицо покойнику. Несчастная вдова, рыдая, вытираетъ платкомъ оскверненное дорогое лицо, умоляя негодяевъ прекратить ужасное издъвательство. Но, грубо оттолкнувъ ее, они опрокидываютъ гробъ, свъчи, разбрасываютъ вънки и уходятъ, галдя марсельезу...

Государь подавленъ. Однажды Онъ открывается Жильяру: «Говорятъ, что Рузскій подалъ въ отставку. Онъ просилъ, чтобы перешли въ наступленіе. Замѣтьте, что теперь только просятъ, а не приказываютъ. Но солдатскіе комитеты отказали. Если это правда — то всему конецъ. Какой позоръ! Защищаться только, не наступая, это настоящее самоубійство. Мы дадимъ разгромить союзниковъ, а потомъ и наша очередь наступитъ» 1).

Правительство проявляетъ полную неспособность бороться противъ этой анархіи. Но есть ли вообще какое-нибудь правительство въ Россіи? Есть Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, который распространяетъ свое вліяніе на чернь; имъется даже дюжина растерянныхъ личностей, собирающихся по временамъ подъ громкимъ названіемъ Временнаго Правительства. Но власти сильной, власти, способной нести отвътственность за веденіе войны, за управленіе государствомъ — въ Россіи нътъ.

Первые дъятели революціи, тъ, кто такъ давно, такъ любовно ее подготавливалъ, кто наслаждался опьяненіемъ популярности, кто мечталъ уже видъть свои имена начертанными золотыми буквами на скрижаляхъ исторіи Россіи, всъ эти Гучковы, Милюковы, Родзянки — исчезли подъ улюлюканіе черни.

Князь Львовъ еще цъпляется за свое предсъдательское кресло, онъ соглашается на все — и на уходъ однихъ, и на назначение другихъ министровъ, которыхъ ему навязываютъ. Въ этомъ пестромъ Правительствъ всъ относятся другъ къ другу съ подозръніемъ.

Когда новый главнокомандующій Корниловъ докладываетъ въ засъданіи Правительства о тяжеломъ положеніи фронта, Керенскій передаетъ ему бумажку, на которой генералъ съ удивле-

<sup>1)</sup> P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, crp. 192.

ніемъ читаетъ слѣдующія строки: «Будьте осторожны, все, что вы здѣсь скажете, будетъ немедленно передано нѣмцамъ»...

Рѣзня, анархія, предательство, позоръ, грабежъ, трусость стана все, что съ первыхъ же дней дала февральская революція; а между тѣмъ пѣвцы изъ стана радикальной русской интеллигенціи и знати не унимались: «Эта революція единственная въ своемъ родѣ», писалъ князь Евгеній Трубецкой. «Бывали революціи буржуазныя, бывали и пролетарскія, но революціи національной, въ такомъ широкомъ значеніи слова, какъ нынѣшняя, русская, доселѣ не было на свѣтѣ. Всѣ участвовали въ этой революціи, всѣ ее дѣлали — и пролетаріатъ, и войска, и буржуазія, даже дворянство . . . всѣ вообще живыя силы страны. Только бы это объединеніе сохранилось». 1)

Конечно, радикальный князь клеветаль на русскій народь, возлагая на его плечи отвътственность за бунть и измѣну такъ называемаго «правящаго класса». Февральская революція, какъ мы уже говорили, не имѣла ничего общаго съ народнымъ возстаніемъ. Какъ въ 1789 году, движеніе это было подготовлено интеллигенціей, дворянствомъ, писаками, которые разсчитывали направить его, куда они хотятъ, и совершенно такъ же, какъ энциклопедисты и ихъ послъдователи, главари русской революціи, провозглашали себя защитниками права и справедливости противъ беззаконія монархическаго режима.

Но прежде чѣмъ измѣна успѣла даже свергнуть старую власть, эти рыцари Права, съ большой буквы, немедленно учредили первую чеку, которую большевикамъ осталось лишь нѣсколько «усовершенствовать», не мѣняя даже ея названія, чтобы подавить страну подъ гнетомъ ужасающаго террора.

Государь не подписалъ еще манифеста объ отреченіи, какъ Керенскій готовилъ Ему уже и судей и палача; 2 марта, въ самый день отреченія, новый министръ юстиціи собралъ нъсколькихъ политическихъ дъятелей и нъсколькихъ чиновъ судебнаго въдомства, которые и получили отъ него приказаніе подготовить грандіозное «дъло» противъ Царя и высшихъ должностныхъ лицъ стараго режима.

Руководство этой Чрезвычайной комиссіей было, разумъется, поручено одному изъ личныхъ друзей Керенскаго, соціалисту-революціонеру Муравьеву, адвокату съ подозрительной

<sup>1)</sup> Ген. А. И. Деникинъ. Очерки Русской Смуты, т. І, в. І, стр. 47.

репутаціей, взявшему на себя защиту, во время войны, интересовъ нъмецкихъ фирмъ въ Россіи. На это именно обстоятельство и сдълалъ весьма ядовитый намекъ бывшій министръ юстиціи Хвостовъ, на допросъ въ Чрезвычайной комиссіи. Когда коснулись вопроса о подготовкъ Правительства къ выборамъ въ пятую Государственную Думу, Муравьевъ спросилъ: «Извъстно ли вамъ, что послъдніе выборы въ Германіи прошли безъ всякаго вмъшательства со стороны Правительства и увеличили значительно число соціалъ-демократическихъ депутатовъ?» На это Хвостовъ съ улыбкой отвътилъ: «Вамъ, конечно, лучше извъстно, что было въ Германіи; давать же побъду соціалъдемократіи не входило въ мои разсчеты, да врядъ ли это и полезно для государства».

Если заключенные, по крайней мѣрѣ почти всѣ, держали себя съ большимъ достоинствомъ, то нельзя сказать того же про «дѣятелей» новаго режима, вызванныхъ въ качествѣ свидѣтелей. Такъ, напримѣръ, поведеніе на допросѣ предсѣдателя Государственной Думы Родзянко произвело тяжелое впечатлѣніе; этотъ камергеръ все время поддѣлывался подъ тонъ Муравьева, кичился своей революціонностью и старался смѣшить соціалиста Муравьева разными шуточками и прибауточками про

сановниковъ стараго режима 1).

Какое представленіе было у этого диковиннаго предсъдателя о возложенной на него миссіи? Слъдующій фактъ, среди десятковъ другихъ, его рисуетъ всего: только что было закончено слъдствіе противъ бывшаго военнаго министра, генерала Бъляева; не найдя въ дълъ никакого матеріала для привлеченія Бъляева, докладчикъ предлагалъ его освободить. Услышавъ столь чудовищную вещь, Муравьевъ привскочилъ: «Какъ, освободить!» возопилъ онъ, «да будь Бъляевъ десять разъ невиновнымъ, мы должны его сгноить въ тюрьмъ, чтобы дать удовлетвореніе справедливому народному гнъву».

Нътъ сомнънія, что при подобномъ предсъдатель и его бандъ ни одна изъ жертвъ, заключенныхъ въ казематахъ кръпости, не вышла бы оттуда живой. Къ счастію, среди чиновъ судебнаго въдомства, назначенныхъ въ эту комиссію, оказалось нъсколько честныхъ людей, выполнявшихъ свой долгъ, хотя

<sup>1)</sup> А. Ф. Романовъ. Императоръ Николай II и Его Правительство. По даннымъ Чрезвычайной слъдственной комиссіи. Русская Літопись, кн. II, стр. 30.

и весьма робко, и которымъ удалось помъшать комиссіи обратиться въ бойню. Однако, если повтореніе сентябрьскихъ погромовъ французской революціи и было предотвращено, то несчастные, сидъвшіе въ кръпости, все же жили подъ постоянной угрозой смерти.

Узникамъ выдавалась жалкая пища, неръдко полугнилая, и въ которую стража, для забавы, плевала или бросала толченое стекло 1). Всъ арестованные, не исключая женщинъ и стариковъ, подвергались грубымъ издъвательствамъ стражи и революціонныхъ офицеровъ. А. А. Вырубова, другъ Императрицы, была заключена по личному распоряженію Керенскаго. Больная, калька, она съ каждымъ днемъ становилась слабъе; тюремный врачъ, нъкій Серебрянниковъ, толстый, жирный, грубый, приходилъ почти ежедневно къ ней, въ сопровождении солдатни. Этотъ негодяй осыпалъ А. А. Вырубову неприличной бранью, задавая циничные вопросы объ «оргіяхъ съ Николаемъ и Алисой», и когда больная жаловалась на страданія, то русскій врачь «интеллигентъ» билъ ее по щекамъ. Даже ночью жертвы революціоннаго произвола обнаглъвшихъ побъдителей не имъли покоя и отдыха. Въ камеры, во всякое время, врывались пьяные солдаты, и однажды ночью А. А. Вырубова, бросившись на колѣни и сжимая икону Богородицы, едва умолила ихъ пощадить ея честь. Другой разъ надзирательница прибъжала предупредить заключенныхъ, что стража постановила всъхъ ихъ немедленно перебить. «Мною овладълъ ужасъ», разсказываетъ А. А. Вырубова, «и я стала придумывать, какъ бы не попасть нмъ въ руки, вспомнила, что можно сразу умереть, воткнувъ тонкую иголку въ мозжечекъ... Благодарю Бога, что Онъ спасъ меня отъ малодушія; на этоть разъ солдаты успокоились».

Но, какъ повсюду съ начала революціи, соціалистическая «интеллигенція», офицеры, назначенные Керенскимъ, значительно превзошли въ гнусности обнаглѣвшую солдатню. Комендантъ крѣпости Чкони, нѣкій Новицкій и прочіе товарищи цѣлыми днями пьянствовали и играли въ карты на деньги, отобранныя у заключенныхъ и хранящіяся въ канцеляріи.

Когда деньги всъ прокучивались, эти представители новаго «свободнаго» строя, вымогали ихъ у родственниковъ заключен-

<sup>1)</sup> А. А. Вырубова. Страницы изъ моей жизни. Русская Лътопись, кн IV, стр. 134.

ныхъ, угрожая убить послъднихъ, или объщая ихъ скоръе выпустить.

Вотъ этой-то комиссіи, настоящему прообразу чеки, и было довърено порученіе найти противъ Монарховъ улики, достаточныя, чтобы оправдать Ихъ казнь.

Но съ первыхъ же дней выяснилась полная невозможность разыграть ту кровавую трагедію, о которой мечталъ Керенскій. Революція сама себя провозгласила «безкровной», иностранныя газеты воспъвали мягкость торжествующаго русскаго народа, да, наконецъ, и иностранные послы, находящіеся въ Петроградъ, слишкомъ недавно еще почтительно гнули спины передъ Монархомъ, котораго собирались судить. При такихъ условіяхъ, смертный приговоръ, эшафотъ на площади Зимняго дворца, барабанный бой, палачъ — все это становилось уже несвоевременнымъ. Но, за невозможностью публичной казни, позорящее обвиненіе Царской Семьи и ссылка Ея въ Сибирь могли, въ нъкоторой степени, оправдать революцію.

Для этой цъли Правительство занялось собираніемъ всъхъ обвиненій, всѣхъ уликъ, до салонныхъ сплетенъ включительно, которыя циркулировали въ отношеніи Царской Семьи. Если злословіе обходило Государя, то оно особенно поражало Императрицу, приписывая Ей самыя фантастическія преступленія: Она сносилась съ императоромъ Вильгельмомъ по прямому проводу; Она отмъчала на особой картъ движенія русскихъ и германскихъ армій; Она была слишкомъ добра къ нъмецкимъ военноплъннымъ и проливала слезы при видъ раненыхъ нъмцевъ; наконецъ, Она запретила обыскивать нъмецкихъ сестеръ милосердія, прі тавшихъ въ Россію для осмотра концентраціонныхъ лагерей. Вооружившись этими уликами, комиссія приступила къ дъйствіямъ. Но тщетно обыскала она Царскосельскій дворецъ, въ надеждъ найти «прямой проводъ съ Потсдамомъ»; въ бумагахъ Царской Семьи, предоставленныхъ комиссіи Государемъ, отыскалась преступная карта, но, къ великому разочарованію слъдователей, отмъченныя на ней мъста, оказались городами, въ которыхъ Императрица учредила лазареты. Доброта Ея проявлялась не къ нъмецкимъ, а къ русскимъ раненымъ, за которыми Она ухажи-Что же касается вала съ самоотверженной заботливостью. обыскиванія сестеръ, то эта мъра была отмънена, какъ ненужная и оскорбительная, въ отношении какъ нъмецкихъ, такъ и русскихъ сестеръ, по взаимному соглашенію русскаго и германскаго краснаго креста.

И по мѣрѣ того, какъ подвигалось слѣдствіе, по мѣрѣ того, какъ проходили передъ глазами судей письма Монарховъ и трогательныя посланія къ Нимъ простыхъ людей; по мѣрѣ того, какъ раскрывались все новые и новые случаи безконечной доброты Государя и Императрицы, которые Они держали въ строгой тайнѣ; по мѣрѣ того, какъ выявлялись Ихъ глубокій патріотизмъ, Ихъ любовь къ народу, Ихъ чувство долга, Ихъ скромность, Ихъ безкорыстіе, Ихъ вѣра, Ихъ привязанность къ Дѣтямъ, — происходило глубокое измѣненіе въ чувствѣ самыхъ честныхъ изъ этихъ добровольныхъ слѣдователей.

«Не скрою», пишетъ А. Ф. Романовъ, «что, входя въ составъ Слѣдственной комиссіи, я самъ находился подъ вліяніемъ слуховъ, захватившихъ всѣхъ, и былъ предубѣжденъ противъ личности Государя. Утверждаю, однако, что не я одинъ, на основаніи изученія матеріаловъ, пришелъ къ совершенно противоположнымъ выводамъ. Еврей, соціалистъ-революціонеръ, присяжный повѣренный, которому было поручено Муравьевымъ обслѣдовать дѣятельность Царя, послѣ нѣсколькихъ недѣль работы, съ недоумѣніемъ и тревогой въ голосѣ сказалъмнѣ: «что мнѣ дѣлать, я начинаю любить Царя»¹).

Не будемъ говорить о томъ, въ какомъ свътъ это чистосердечное признаніе Романова рисуетъ русское судебное въдомство; прокуроръ судебной палаты признаетъ, что онъ «находился подъ вліяніемъ слуховъ» противъ своего Монарха, и что только на основаніи изученія матеріаловъ онъ сошелся, наконецъ, во взглядахъ на Государя съ «евреемъ, соціалистомъреволюціонеромъ». И этотъ «блюститель закона» все же еще счастливое исключеніе въ судебномъ въдомствъ; другіе поступили хуже.

Еврей присяжный повъренный ужасался, что онъ начинаетъ любить Государя; но чувство это мы встръчаемъ во время всъхъ долгихъ мъсяцевъ тяжелой трагедіи Царской Семьи. Повсюду близость Государя, Его очарованіе, дъйствуетъ на самыхъ заклятыхъ Его враговъ: Керенскій склоняетъ голову и становится почти въжливымъ; стража постепенно смягчается и проникается

<sup>1)</sup> А. Ф. Романовъ. Русская Лътопись кн. ІІ, стр. 16.

уваженіемъ къ Царю. Даже большевицкій разбойничій сбродъ начинаетъ чувствовать нѣчто похожее на раскаяніе.

Но Керенскій еще до этого не дошель. Ему угрызенія совъсти незнакомы. Для него пока ясно лишь одно: приходится отказаться отъ надежды инсценировать большой, громкій, блестящій процессь; нужно даже скрыть заключеніе Чрезвычайной комиссіи, такъ какъ оно могло бы произвести на общественное мнъніе впечатлъніе благопріятное для Монарховъ.

И только много льть позже, въ то время когда, выброшенные изъ своего Отечества тьми самыми разбойниками, которыхъ они въ него пустили, жалкій глава Временнаго Правительства князь Львовъ и его министръ Керенскій, будутъ влачить на чужбинъ бъженское существованіе, только тогда ръшатся они признаться въ скрывавшейся ими истинъ: «Одинъ изъ главныхъ вопросовъ, которые смущали общественное мнъніе», заявилъ князь Львовъ, «было убъжденіе въ томъ, что Государь, подъ вліяніемъ Своей Супруги, нъмки по происхожденію, былъ готовъ подписать сепаратный миръ и предпринималъ даже нъкоторыя попытки въ этомъ направленіи. Вопросъ этотъ былъ выясненъ. Керенскій въ своихъ докладахъ Временному Правительству, категорически и съ полнымъ убъжденіемъ утверждалъ, что невиновность Государя и Императрицы была вполнъ точно установлена»<sup>1</sup>).

Что сдѣлало Правительство послѣ этого заявленія министра юстиціи? Приказало ли оно освободить заключенныхъ, признанныхъ невинными? Нѣтъ, оно Ихъ сослало въ Сибирь.

Что поражаетъ въ этой революціи, поднятой во имя «великихъ» принциповъ права и справедливости, это глубокое презрѣніе носителей новой власти къ этимъ самымъ принципамъ. Власть эта говорила отъ лица народа, а между тѣмъ она упразднила народное представительство и за семь мѣсяцевъ не удосужилась созвать Учредительное Собраніе; она заявляла себя защитницей права отъ произвола, но все ея управленіе было сплошнымъ произволомъ и местью по отношенію къ побѣжденнымъ; она поднимала свой голосъ за военную честь Россіи, предаваемую, будто бы, старымъ режимомъ, и съ первыхъ же дней, захвативъ власть съ помощью нѣмецкихъ денегъ, она начала подготавливать измѣну союзникамъ и сепаратный миръ съ Гер-

<sup>1)</sup> N. Sokoloff. Enquête Judiciaire, ctp. 105.

маніей. Въ эти позорные дни господства матерой радикальной русской интеллигенціи Россія страдала не только отъ анархіи, отъ голода, отъ поголовнаго разоренія, она страдала, какъ никогда еще, отъ самаго страшнаго, наглаго беззаконія, отъ ежечаснаго, сплошного, повсемъстнаго попиранія элементарнъйшихъ, священнъйшихъ правъ, безъ которыхъ не можетъ существовать даже самое дикое государство.

И ни въ чемъ, быть можетъ, не сказался такъ ярко, такъ выпукло, ничъмъ не прикрытый произволъ новой власти, какъ во всъхъ мърахъ, предпринятыхъ ею въ отношении Царской Семьи.

Юристы и государствовъды, профессора и адвокаты, сидящіе во Временномъ Правительствъ, прекрасно знали, что Государь, безотвътственный по закону, не могъ быть ни лишенъ свободы, ни судимъ; они знали, что такое постановленіе, если бы даже оно и могло состояться, а тъмъ болъе ссылка въ Сибирь, было бы, во всякомъ случаъ, дъломъ правосудія, а не Правительства; они знали, что Монархамъ не было предъявлено никакого обвиненія, что Имъ, слъдовательно, не была дана возможность защищаться; они знали, наконецъ, что Слъдственная комиссія признала полную невиновность заключенныхъ, и что дальнъйшее лишеніе свободы, при такихъ условіяхъ, являлось грубымъ нарушеніемъ основъ правосудія.

И тъмъ не менъе Правительство задерживаетъ Царя и Императрицу, лишаетъ Ихъ свободы и, наконецъ, ссылаетъ Ихъ въ Сибирь на върную смерть. Все это дълается тайно, трусливо, по-предательски. Государя обманываютъ и завлекаютъ въ ловушку, постановленія Слъдственной комиссіи скрываются, ръшеніе о ссылкъ Царской Семьи принимается конспиративно, тайно даже отъ нъкоторыхъ членовъ Правительства 1); никакого постановленія по этому вопросу не выносится, никакого журнала засъданія не составляется 2).

Исторія знаетъ и другіе примѣры революцій, свергшихъ монарховъ, знаетъ примѣры и лишенія ихъ свободы и преступной ихъ казни. Но примѣра такого позорнаго, какой явила «безкровная» русская революція, исторія не знаетъ. Карлъ І

 $<sup>^{1})</sup>$  В. Д. Набоковъ. Временное Правительство. Арх. Русск. Рев., т. I, стр. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. Sokoloff. Enquête Judiciaire, показаніе Милюкова, стр. 25; показаніе Керенскаго, стр. 48. Воспом. полк. Артабалевскаго (см. прил. стр. 378).

сложиль свою голову на плахв, но его судиль парламенть; Людовикъ XVI погибъ на гильотинв, но его судилъ конвенть, который далъ ему и защитниковъ. А въ наши дни ни одна революція, ни въ Португаліи, ни въ Греціи, ни въ Испаніи, ни въ Турціи не покусилась ни на жизнь, ни на свободу, ни даже на личное имущество свергнутыхъ ими монарховъ. Только передовая, культурная русская революціонная интеллигенція обошлась съ Царемъ, какъ разбойники съ богатымъ прохожимъ: схватили, связали, ограбили и убили. А народъ «Богоносецъ» спокойно даль свершиться этому ужасающему злодъянію надъ Помазанникомъ Божіимъ.

Допрошенные впослъдствіи Н. А. Соколовымъ, виновники этого гнуснаго преступленія пытались лепетать жалкія и лживыя слова оправданія. Какъ могло Правительство сослать невинныхъ? «Въ заботъ объ ихъ безопасности», отвъчаетъ Керенскій, «Царскосельскій гарнизонъ былъ недостаточно надеженъ». Глава Правительства, князь Львовъ, подтверждаетъ также эту ложь: «Правительство ръшило сослать Царскую Семью въ Ея же интересахъ». Но почему же выбрали далекую и непривътливую Сибирь? Въдь спасти заключенныхъ отъ возможныхъ насилій солдатни можно было и отправкой Ихъ въ Крымъ, гдъ находилась уже Вдовствующая Императрица и нъкоторые Великіе Князья и Княгини, или же въ Англію, какъ предварительно предполагалось?

На этотъ трудный вопросъ Керенскій кратко отвѣчаетъ, что отправить Царскую Семью въ Крымъ нельзя было, такъ какъ это могло вызвать недоразумѣнія. Какія «недоразумѣнія», б. министръ юстиціи не поясняетъ. Но фактъ на лицо: всѣ Члены Императорской фамиліи, бывшіе въ это время въ

Крыму, были спасены.

Мы говорили выше о тѣхъ позорныхъ, дышащихъ лицемѣріемъ и обманомъ, переговорахъ, которые Временное Правительство вело съ правительствомъ Его Величества короля Георга V относительно отъѣзда Царя въ Англію. Эта недостойная для обѣихъ сторонъ комедія сводилась къ тому, чтобы удержать Государя въ Россіи, въ положеніи преступника.

И, такимъ образомъ, истинной причиной ссылки Царской Семьи, той причиной, въ которой ни князь Львовъ, ни Керенскій не хотятъ признаться, было желаніе Правительства этимъ актомъ, хотя бы беззаконнымъ, произвести на народное воображеніе впе-

чатлѣніе наказанія виновника. Сибирь... туда ссылають только преступниковъ, слѣдовательно, если Правительство перевозитъ въ Сибирь Государя, то вѣрно Онъ этого заслужилъ. Но главари революціи не знали русской народной души, они ошиблись въ своихъ ожиданіяхъ.

Въ глазахъ простыхъ людей, стомилліоннаго русскаго крестьянства, Царь несказанно возвеличился именно тъми испытаніями и несправедливостями, которыя Онъ вынесъ; четыре мъсяца спустя, люди, совершившіе этотъ актъ низкой мести, захлебывались сами въ грязи, подъ тяжестью общей ненависти и презрънія.

Но кромѣ отъѣзда за границу или въ Крымъ существовало еще другое разрѣшеніе вопроса о спасеніи Царской Семьи, если бы Правительство дѣйствительно этого желало; стоило только способствовать Ихъ тайному отъѣзду, или, по крайней мѣрѣ, закрыть на него глаза, и тогда судьба Монарховъ переходила въ руки Ихъ сторонниковъ. Удалось ли бы Ихъ спасеніе или нѣтъ, Правительство не понесло бы за это никакой отвѣтственности передъ Совѣтами, но отвѣтственность его за пролитую въ Екатеринбургѣ невинную кровь значительно облегчилась бы передъ судомъ исторіи.

Налетъ на Царскосельскій дворецъ, находящійся въ получасѣ ѣзды отъ столицы, представляль, быть можетъ, нѣкоторыя затрудненія. Но въ Тобольскѣ? Что могло бы быть легче — увезти освобожденныхъ Узниковъ изъ этого города, окруженнаго тайгой и отрѣзаннаго тремястами верстъ отъ ближайшаго желѣзнодорожнаго пути? Но, быть можетъ, тайное желаніе Керенскаго и было согласовать справедливость съ чувствомъ страха передъ Совѣтами, сочувствіе къ сверженному Монарху съ революціонными принципами... закрыть глаза?

Хотълось бы, для чести человъчества, думать, что дъйствительно таковы были чувства Керенскаго. Но у насъ даже и эта иллюзія не можетъ оставаться; то, что происходило тогда на днѣ этой грязной души, мы знаемъ теперь по дѣлу Маргариты Хитрово, о которомъ будетъ разсказано дальше. Дѣло это свидѣтельствуетъ объ ужасѣ, въ который впалъ Керенскій, когда онъ узналъ о попыткѣ спасенія Царской Семьи, попыткѣ, въ которой участвовала эта доблестная и преданная Монархамъ дѣвушка. Нѣтъ, Керенскій, несмотря на всѣ увѣренія, которыя онъ впослѣдствіи расточалъ, нисколько не хотѣлъ

выпустить изъ когтей своихъ жертвъ. И всѣ эти переговоры съ Англіей, объщанія Милюкова Бьюкенену, опасенія за судьбу Царственныхъ Узниковъ, дружескія посъщенія Керенскимъ Царскаго Села — все это было лишь недостойной комедіей, ложью преступника, который готовитъ себѣ оправданія, прежде чѣмъ

совершить свое темное дъло.

Керенскій сообщиль Государю о предстоящемь отъвздвизь Царскаго Села, но, съ обычнымь своимъ ввроломствомъ, скрыль отъ Него мвсто ссылки. Царская Семья надвялась, что Ее повезуть въ Крымъ, какъ объ этомъ шла рвчь. 13 августа, въ день, назначенный для отъвзда, Двти прощаются съ Дворцомъ, съ паркомъ, въ которомъ каждый закоулокъ Имъ такъ давно и такъ близко знакомъ; золотые, солнечные, счастливые дни протекли здвсь; потомъ пришли темные часы скорби и слезъ. И все же сердце лежитъ къ твмъ мвстамъ, гдв мы любили, гдв мы страдали, гдв мы жили. И, со слезами, Двти обходятъ аллеи, островокъ, огородъ, на которомъ Они такъ ревностно работали.

Вечеромъ появляется Керенскій. Его сопровождаетъ Великій Князь Михаилъ Александровичъ. Большая радость для Государя, послъдняя, быть можетъ, Его радость въ жизни, обнять передъ разлукой Своего слабаго, неръшительнаго, но все же

добраго и преданнаго Брата.

Отъвздъ назначенъ въ полночь; всв собираются въ полуциркульномъ залв, заваленномъ багажемъ. Минуты и часы проходятъ въ томительномъ ожиданіи. Что же случилось? Переговоры ли съ Совътомъ затянулись или же это просто желаніе подвергнуть Плънниковъ новому издъвательству? Наконецъ, около пяти часовъ утра, прівзжаютъ автомобили и конная стража драгунъ.

Царскую Семью и свиту изъ сорока шести человъкъ везутъ на вокзалъ, гдъ ждутъ два поъзда. Царской Семьъ предоставленъ обыкновенный вагонъ международнаго общества. Правда, у бывшаго русскаго Царя есть Свой собственный поъздъ, но онъ сейчасъ занятъ революціоннымъ министромъ Керенскимъ.

Поъзда тщательно охраняются революціонной стражей; ъдетъ комендантъ Кобылинскій, ъдутъ три взвода стрълковаго полка, ъдутъ даже три комиссара отъ Временнаго Правительства: Вершининъ, Макаровъ и вольноопредъляющійся Ефимовъ, другъ Керенскаго. 1 августа въ 6 часовъ 10 минутъ утра поъзда трогаются. Станціонныя зданія, семафоры, медленно плывутъ передъ глазами пассажировъ; проходятъ купы деревьевъ, обвъянныя еще утреннимъ туманомъ; церковный куполъ блеснулъ на мгновеніе... пейзажъ бъжитъ все скоръе, сбивая контуры; поля и луга слъдуютъ за садами.

Царское Село, это маленькое отечество Русской Династіи, скрылось уже за горизонтомъ. И летящій на всѣхъ парахъ поѣздъ увозитъ въ ссылку послѣдняго Царя.

## 3. Тобольскъ.

Тобольскъ, одинъ изъ рѣдкихъ русскихъ губернскихъ городовъ, обреченныхъ, по уединенности своего положенія, на прозябаніе внѣ теченія событій. Отъ весны до осени можно достигнуть Тобольска, сѣвъ на пароходъ въ Тюмени, ближайшей желѣзнодорожной станціи, все же расположенной въ 300 верстахъ отъ Тобольска. Когда пароходъ огибаетъ послѣдній поворотъ Тобола, весь городъ сразу выростаетъ передъ глазами пассажировъ, какъ видѣніе старой русской сказки; на крутомъ холмѣ рисуются на голубомъ небесномъ фонѣ золоченые и пестрые церковные купола; вокругъ ершится кремлевская стѣна съ бойницами, а внизъ къ рѣкѣ спускаются дома, большею частью деревянные.

Но съ ноября по май, Тоболъ скованъ льдомъ, и сообщаться съ городомъ возможно только на лошадяхъ. Въ зимнюю пору путь изъ Тюмени въ Тобольскъ не лишенъ нѣкоторой своеобразной прелести; сани ровно скользятъ по ослѣпительно бѣлому снѣгу, а монотонный звонъ колокольчика подъ дугой клонитъ путника къ мечтательности и ко сну. Но осенью и весной путешествіе по глубокимъ ухабамъ ужасныхъ сибирскихъ дорогъ, по которымъ однѣ только крѣпкія крестьянскія телѣги могутъ проѣхать, не разсыпаясь на части, становится настоящей пыткой.

Поъзда съ Царскосельскими Узниками двигались не спъща, маленькими этапами. Мимо большихъ станцій проъзжали, не замедляя хода, но зато останавливались у маленькихъ, а иногда и просто среди поля. Выходилъ, кто хотълъ, шли пъшкомъ вдоль пути, а поъзда послушно слъдовали за гуляющими. 4 августа къ вечеру пріъхали въ Тюмень, гдъ два парохода

ждали уже путешественниковъ. Оттуда по водъ направились

къ послъднему этапу — Тобольску.

Погода стояла теплая и мягкая, и въ тихой сибирской глуши, среди спокойной природы, путешествіе по зеркальной поверхности многоводной рѣки могло казаться не перевозкой «преступниковъ» въ ссылку, а просто пріятной прогулкой. Царская Семья часто сидѣла на палубѣ, любуясь лѣснымъ пейзажемъ, съ рѣдкими деревнями, который разворачивался передъ Нею. Вотъ появилось большое село Покровское. Среди простыхъ избушекъ виднѣлась просторная, новая изба, какія строятъ зажиточные крестьяне; здѣсь жилъ Распутинъ; изъ этого глухого мѣстечка ушелъ онъ для того паломничества, которое, черезъ Палестину, довело его до Царскосельскаго дворца.

Тревожное предзнаменованіе! Невидимый путь, по которому Судьба вела Монарховъ, еще разъ скрещивался съ путемъ «Божьяго человъка», сказавшаго, что смерть его будетъ Ихъ

смертью.

Подъ вечеръ второго дня стѣны Тобольскаго кремля показались за поворотомъ рѣки. Губернаторскій домъ и другой домъ напротивъ, предназначенные для Царской Семьи, Ея свиты и для стражи, не были еще приведены въ порядокъ; Путешественникамъ пришлось остаться еще недѣлю на борту. Пароходъ отвели верстъ за десять отъ города и Плѣнники часто спускались на берегъ для продолжительныхъ прогулокъ въ лѣсу. Наконецъ, 13 августа, все было готово, и Царская Семья помѣстилась въ Своей новой тюрьмѣ.

Жизнь заключенныхъ — всегда только тяжелое и безрадостное прозябаніе. Ссылка въ Тобольскъ не могла, слѣдовательно, принести Узникамъ никакой новой надежды, никакого утъшенія. Впрочемъ, въ первое время, Семья почувствовала себя все же свободной отъ постоянныхъ и оскорбительныхъ выходокъ Царскосельской стражи, поощряемой Керенскимъ. Здѣсь, среди соннаго сибирскаго покоя, ни съ какимъ другимъ въ мірѣ несравнимаго, дурныя человѣческія страсти, ненависть и злоба утихали, растворялись въ тихомъ теченіи часовь, всегда одинаковыхъ и незамѣтно переходящихъ въ дни, недѣли и мѣсяцы.

Царственные Узники были подвергнуты нъкоторымъ ограниченіямъ, главнымъ изъ которыхъ было запрещеніе выходить

изъ предъловъ дома и двора. Зато Имъ разръшалось ходить въ церковь, правда, подъ охраной и отдъльно отъ прочихъ молящихся.

День проходиль въ монотонномъ однообразіи. Государь вставаль въ девять часовъ и пиль чай въ кабинетѣ съ Великой Княжной Ольгой Николаевной; утренній завтракъ другихъ Дѣтей подавался въ столовой. Императрица, почти всегда больная, оставалась у себя до полудня. Но и Она весь день была занята. Съ 9-ти часовъ утра начинала Она Свои уроки Дѣтямъ: Законъ Божій, нѣмецкій языкъ, чтеніе. Потомъ шила, вышивала, рисовала и очень много читала, преимущественно Библію.

Послѣ чая Дѣти учились, съ перемѣной въ одинъ часъ, до завтрака, который подавался въ часъ дня. День посвящался прогулкъ и работамъ на открытомъ воздухъ; бъдное, жалкое удовольствіе — это хожденіе взадъ и впередъ по маленькому дворику и крохотному огороду, подъ любопытные взгляды «товарищей солдать», глазъющихь изь всѣхъ оконъ своего дома-казармы. Для Государя движеніе было физической потребностью; во время Своего царствованія Онъ любилъ совершать, скорымъ шагомъ, большія прогулки, отъ которыхъ лица свиты возвращались въ изнеможеніи. Въ неволъ Государь замѣнилъ прогулки постояннымъ физическимъ трудомъ. въ Царскомъ Онъ сгребалъ снъгъ въ аллеяхъ парка, въ Тобольскъ — исполнялъ другія работы, пилилъ дрова, занимался въ огородъ. Впрочемъ, вся Семья и близкіе къ Ней увлеклись этимъ безхитростнымъ спортомъ, Великія Княжны внесли даже въ него страстность и азартъ, свойственные молодости.

Въ четыре часа Семья собиралась къ чаю; потомъ дъти снова учились до половины седьмого, послѣ чего отдыхали до объда, который подавался часомъ позже. Къ столу приглашались графиня А.В.Гендрикова, лектрисса Е.А.Шнейдеръ, князъ В.А.Долгоруковъ, генералъ И.Л.Татищевъ, воспитатели П.А. Жильяръ и Гиббсъ и докторъ Е.С.Боткинъ.

Вечеръ проходилъ въ бесъдахъ, играли въ бриджъ, Императрица обыкновенно дълала нъсколько партій въ безигъ съ генераломъ Татищевымъ. Потомъ дамы брали свои работы и слушали чтеніе вслухъ Государя. Его Величество прекрасно и выразительно читалъ, выбирая самыя разнообразныя книги: и разсказы Чехова, и Аверченко, и «Войну и Миръ», и Мельникова-Печерскаго. Иногда ставились маленькіе любительскіе спектак-

ли по-русски, по-французски и по-англійски; труппа состояла обыкновенно изъ Великихъ Княженъ, Татищева, Жильяра и Гиббса. Чай сервировался въ 11 часовъ, послъ чего всъ расходились 1).

Въ этой жизни нътъ мъста жалобамъ и отчаянію. Вся Семья сразу встала на ту недосягаемую высоту духа, противъ ко-

торой вст человтческія испытанія безсильны.

«Онъ прямо поразителенъ», пишетъ про Государя Императрица, «такая кръпость духа, хотя Онъ безконечно страдаетъ за страну, но я поражаюсь, глядя на него. Всъ остальные члены семьи такіе храбрые и никогда не жалуются... Маленькій — ангелъ» <sup>2</sup>).

Государь — со Своей мягкостью, привътливостью, съ Своимъ чувствомъ юмора, являлся настоящимъ центромъ и вдохновителемъ этого маленькаго общества. Императрица держалась болъе недоступно, оставаясь Царицей даже въ неволъ, даже въ ссылкъ и заточеніи. Но, умъя быть гордой такъ, чтобы смущать даже пьяную солдатскую стражу, Императрица обладала сердцемъ, доступнымъ самымъ нъжнымъ оттънкамъ чувства. Вмфстф съ полковникомъ Кобылинскимъ въ Тобольскъ прі хала сестра милосердія, г-жа Битнеръ; эта простая дъвушка, очутившаяся волею судьбы среди близкихъ Царской Семьи, не имъла, конечно, ни малъйшаго представленія о придворномъ этикетъ и неръдко совершала, невольно для себя, самыя невъроятныя оплошности. Между тъмъ Императрица сумъла сразу угадать сердце этой незванной гостьи; въ длинныхъ разговорахъ, которые происходили у нихъ, Она отстаивала Свои взгляды съ такимъ жаромъ, съ такой страстью, что однажды даже пролила нъсколько слезъ досады и раздраженія. Смущенная этой сценой, г-жа Битнеръ не осмълилась явиться на спектакль, который Дъти ставили въ тотъ же вечеръ. И гордая, недоступная Императрица тотчасъ же посылаетъ ей записку, въ которой Она просить дъвушку на Нее не сердиться. Но это нисколько не помъшало спорамъ возобновиться. И, удивитель-

2) Письма Высочайшихъ Особъ къ А. А. Танъевой (Вырубовой). Рус-

ская Лътопись, кн. IV, стр. 208, письмо отъ 10 декабря 1917 г.

<sup>1)</sup> Подробности жизни Царской Семьи въ Тобольскъ приведены, главнымъ образомъ, по P. Gilliard «Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille»; N. Sokoloff. «Enquête Judiciaire» и по показаніямъ полк. Кобылинскаго, Жильяра и Гиббса — R. Wilton. Les derniers jours des Romanof.

ная вещь, въ этомъ столкновеніи взглядовъ между Императрицей и простой сестрой милосердія, именно Императрица, столь жестоко оскорбленная въ Своей гордости измѣною Своего народа, проявляла больше снисходительности къ этому же народу и даже къ большевикамъ, которые Ее окружали. Однажды г-жа Битнеръ, возмущенная поведеніемъ солдатни, говорила, съ большей горячностью, чѣмъ это допускаетъ этикетъ, о тяжкой отвѣтственности русскаго народа въ революціи. Императрица, потрясенная, вся въ слезахъ, ее перебила и, показывая рукою на нѣсколькихъ красноармейцевъ, проходившихъ въ эту минуту подъ окномъ, воскликнула: «Вотъ, эти злые люди! Посмотрите на нихъ, они улыбаются. Нѣтъ, нѣтъ, это добрые, хорошіе ребята!»

Это одухотворенное спокойствіе, это терпѣніе, эта снисходительность и любовь къ злѣйшимъ врагамъ, сказывались также въ письмахъ, которыя Императрица писала въ это время Своему другу, А. А. Вырубовой:

«Во всемъ воля Божія; чѣмъ глубже смотришь, тѣмъ яснѣе понимаешь. Въдь скорби для спасенія посланы. Здъсь отплачиваемъ наши гръхи и дана намъ возможность исправиться; нногда попускается для измфренія смиренія и вфры, иной разъ для примъра другимъ. А изъ этого надо себъ выгоды искать н душевно рости. Скажу некрасивое сравненіе: хороши удобренія, да потомъ растеть, цвътеть пышно, душисто, ароматно, и садовникъ, обходя садъ свой, должно быть доволенъ своими растеніями. Если нѣтъ, опять со своимъ ножомъ придетъ, срѣзываетъ, поливаетъ, вынимаетъ плевелы, которые душатъ цвътокъ, и ждетъ солнца и нѣжнаго вѣтерка. Любуется онъ ростомъ своихъ питомцевъ, съ любовью посадилъ. Безъ конца могла бы писать объ этомъ садикъ, о всемъ, что тамъ растетъ, и что надо избъгать, чтобы не портить, не повредить нъжнымъ цвъточкамъ... Вотъ 11 человъкъ верхомъ проъхали, хорошія лица — мальчики еще, улыбаются. Это уже давно невиданное зрълище. У охраны и комиссара не бываютъ такія лица... Ну, спасибо . . . куда тъхъ въ садикъ посадить? Нътъ тамъ мъста -внъ ограды лишь, но такъ, чтобы милосердные лучи солнца могли до нихъ дойти и дать имъ возможность переродиться, очиститься отъ грязи и пыли»...¹).

<sup>1)</sup> Письма Высочайшихъ Особъ къ А. А. Танъевой (Вырубовой). Русская Лътопись, кн. IV, стр. 235—236, письмо отъ 10 апръля 1918 г.

«Какая я старая», пишетъ въ другой разъ Императрица, «но чувствую себя матерью этой страны и страдаю, какъ за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на всѣ ужасы теперь и всѣ согрѣшенія. Ты знаещь, что нельзя вырвать любовь изъ моего сердца и Россію тоже, несмотря на черную неблагодарность къ Государю, которая разрываетъ мое сердце, — но вѣдь это не вся страна. Болѣзнь, послѣ которой она окрѣпнетъ. Господь смилуйся и спаси Россію!» 1).

Такъ, среди крушенія всѣхъ Своихъ иллюзій, Царь и Царица сохранили до самой смерти вѣру въ Бога, надежду на Свой

народъ и любовь къ Семьъ.

Жизнь Плънниковъ значительно облегчалась преданностью полковника Кобылинскаго, коменданта дома-тюрьмы. Этотъ офицеръ, хотя и назначенный Корниловымъ, сердечно привязался къ Монархамъ и дълалъ все возможное, чтобы защитить Ихъ отъ наглыхъ выходокъ солдатни. Впрочемъ, стража значительно смягчилась по отношенію къ Узникамъ; съ Ними обращались уже съ нъкоторымъ уваженіемъ; во всемъ замъчалось успокоеніе революціонныхъ страстей перваго времени, наступало нъчто въ родъ перемирія, которое могло окончиться и полнымъ отрезвленіемъ этихъ простыхъ, но сбитыхъ съ толку людей. Но Керенскій зорко наблюдаль за своими жертвами и немедленно принялъ мъры къ поднятію, среди стражи, «революціоннаго духа». Въ сентябръ въ Тобольскъ появились два субъекта, новый комиссаръ при домъ-тюрьмъ Панкратовъ и его помощникъ Никольскій, оба назначенные Керенскимъ и принадлежащіе, какъ и онъ, къ партіи соціалистовъ-революціонеровъ. Панкратовъ, человъкъ довольно мягкій, страдалъ чрезвычайной умственной ограниченностью; что же касается Никольскаго, то это былъ обычный типъ соціалъ-революціонера: низкій, злобный и мелочный; съ первыхъ же дней своего прівзда онъ задался цвлью неустанно преслъдовать Царственныхъ заключенныхъ.

Эти два представителя торжествующей революціи, горя огнемъ прозелитизма, поспъшили начать пропаганду среди стражи, развивая ей программу своей партіи. Солдаты глотали эти проповъди и воспринимали ихъ по своему: они быстро становились большевиками.

<sup>1)</sup> Письма Высочайшихъ Особъ къ А. А. Танъевой (Вырубовой). Русская Льтопись, кн. IV, стр. 210, письмо отъ 10 декабря 1917 г.

Но большевизмъ — это ненависть и хамство. Солдатня стала проявлять и то и другое. Нижніе чины перестали отвъчать на привътствіе Государя и однажды на слова Его: «Здорово, стрѣлокъ», солдатъ отвѣтилъ: «Я не стрѣлокъ, а товарищъ». Царскія Дѣти устроили на дворѣ качели, солдатское хамье испещрило доску неприличными надписями, и Государю пришлось приказать убрать ее и лишить Своихъ Дѣтей этого маленькаго удовольствія.

Въ первый день Рождества, во время богослуженія, дьяконъ провозгласилъ многольтіє Государю, по старому, дореволюціонному чину. Это молитвенное пожеланіе вызвало настоящую бурю среди солдатъ; они даже постановили убить священника, отца Васильева, котораго, однако, Преосвященному Гермогену Тобольскому удалось спасти, пославъ его на нъкоторое время въ монастырь. Въ дневникъ одного изъ лицъ Царской свиты, подъ датой 14 января значится: «Въ церкви не были, солдаты постановили пускать въ церковь только по двунадесятымъ праздникамъ»...

Полковникъ Кобылинскій пытался, какъ могъ, успокоить эти чувства нельпой ненависти. Но его силы, его терпъніе, его мужество приходили къ концу въ этой постоянной борьбъ. И когда солдаты явились, однажды, къ нему съ требованіемъ, чтобы онъ и его офицеры сняли погоны, Кобылинскій поняль, что послъдніе признаки власти отъ него ускользаютъ и его охватило горькое чувство безпомощности. Онъ послалъ просить Государя его принять и тотчасъ быль къ Нему приглашенъ.

«Ваше Величество», началъ Кобылинскій съ волненіемъ, «власть уходитъ у меня изъ рукъ. У насъ отняли погоны, теперь я уже не могу больше быть Вамъ полезенъ. Я хотѣлъ бы подать въ отставку и уѣхать, если Вы разрѣшите. Мои нервы не выдержатъ, у меня больше нѣтъ силъ».

Государь подошель къ Кобылинскому, положиль объ руки ему на плечи и посмотръль на него глазами, въ которыхъ блестъли слезы.

«Евгеній Степановичъ», сказаль Онъ, «ради меня, моей жены и моихъ дѣтей, я васъ прошу, оставайтесь. Вы сами видите что всѣмъ намъ приходится выносить. Нужно, чтобы и у васъ было столько же терпѣнія».

Глубоко взволнованные, Узникъ и Его стражъ, Царь и Его върный слуга, обнялись, какъ братья, и Кобылинскій остался <sup>1</sup>).

Но перемъна, которая произошла въ поведеніи солдатъ, не имъла единственной причиной политику и пропаганду. Отрядъ, сопровождавшій Царскую Семью отъ Царскаго Села, получилъ отъ Керенскаго объщание дополнительнаго денежнаго довольствія; объщаніе это, какъ и всъ другія, самыя торжественныя, даже клятвы горе-диктатора, не было никогда выполнено. Отсюда и неудовольствіе, раздраженіе солдать и противъ Правительства, и противъ Керенскаго, и противъ заключенныхъ, и противъ всъхъ и вся; отсюда же и періодическій отъъздъ солзамъняемыхъ постепенно свиръпыми большевиками. Впрочемъ, нужно сказать, что Правительство забыло, казалось бы, о тобольскихъ Узникахъ. Въ моментъ ссылки Царской Семьи всталь вопрось объ Ея содержаніи; кто долженъ былъ покрывать эти расходы? «Конечно, Временное Правительство взяло на себя содержаніе Царской Семьи и Ея свиты», заявилъ потомъ Керенскій слѣдователю Соколову, въ то время какъ князь Львовъ, съ тъмъ же апломбомъ утверждалъ, что «Правительство разръшило вопросъ о личномъ имуществъ Монарховъ. Они должны были, значитъ, жить на собственныя средства». Который изъ этихъ двухъ сообщниковъ солгалъ тогда? Было дъйствительно установлено, что Государь обладалъ личнымъ состояніемъ, хотя и далеко не столь значительнымъ, какъ о томъ говорили, но достигающимъ однако четырнадцати милліоновъ рублей. Эти деньги, лежавшія въ банкъ, принадлежали Государю не какъ Монарху, а какъ частному лицу; на имущество это, слъдовательно, никакая власть, хотя бы и революціонная, не могла наложить свою руку, и Правительство князя Львова и Керенскаго офиціально это признавало. Но, въ дъйствительности, заявленіе кн. Львова было лишь лицемъріемъ афериста; все состояніе Государя фактически оказалось присвоеннымъ Временнымъ Правительствомъ; владълецъ этихъ милліоновъ былъ обобранъ начисто и безъ остатка. Чего не сдълали ни нъмецкая, ни греческая, ни турецкая, ни испанская революція, свергшія монарховъ, но не обокравшія ихъ, то не погнушались сдѣлать либеральные, титулованные, высокообразованные, гуманные вожди русской революціи.

<sup>1)</sup> Показаніе полк. Кобылинскаго. (R. Wilton. Les derniers jours des Romanof, стр. 182.)

Съ самаго дня отъъзда Монарховъ изъ Царскаго Села, Правительство не послало ни одной копейки изъ денегъ Государя на содержаніе Плънниковъ. Письма, телеграммы оставались безъ отвъта, а, между тъмъ, небольшія средства, взятыя съ собой, изсякали. Наконецъ, наступилъ день, когда повару пришлось заявить, что поставщики угрожаютъ прекратить отпускъ провизіи въ долгъ, и что ему скоро не изъ чего будеть готовить объдъ.

И на этотъ разъ еще спасъ положеніе полковникъ Кобылинскій, избъгавъ весь городъ, чтобы занять, тайно отъ Государя, необходимую, хотя бы на ближайшіе расходы, сумму.

Пока время медленно тянулось въ Тобольскъ, оно, казалось, неслось общенымъ темпомъ въ Петроградъ и въ Москвъ, нагромождая развалины и непрерывно подтачивая все, что оставалось еще цълымъ отъ былой мощи и славы Россіи. Еще раньше Временное Правительство, одержимое безуміемъ, настояло передъ союзниками, чтобы добиться отъ нихъ разръшенія вернуть въ Россію всъхъ пораженцевъ, всъхъ террористовъ, все отребье черты осъдлости, словомъ, всъ ферменты разложенія, отъ которыхъ всякое государство, въ особенности во время войны, должно оберегаться, какъ отъ чумы.

Сидя въ Цюрихъ, Ленинъ и его банда, сгорая отъ нетерпънія, ждали конца этихъ изумительныхъ переговоровъ; Троцкій, посаженный англичанами въ концентраціонный лагерь, также ждалъ своего освобожденія стараніями министра иностранныхъ дълъ Милюкова. Наконецъ, союзники уступили, выпущенные на волю коршуны понеслись въ Россію на страшный и кровавый пиръ.

Ленинъ въ то время состоялъ агентомъ германскаго генеральнаго штаба <sup>1</sup>); онъ и его шайка получили самый любезный пропускъ черезъ Германію. Эту свою роль германскаго агента Ленинъ, впрочемъ, и не отрицалъ; въ октябръ 1918 года, на одномъ изъ собраній центральнаго исполнительнаго комитета подъ предсъдательствомъ Свердлова, Ленинъ сдълалъ слъдующее, весьма циничное, заявленіе:

«Меня часто обвиняютъ въ томъ, что я нашу революцію произвелъ на нъмецкія деньги; я этого не оспаривалъ и не

<sup>1)</sup> А. И. Спиридовичъ. Исторія большевиковъ, стр. 265.

оспариваю, но зато на русскія деньги я сдівлаю такую же революцію въ Германіи»<sup>1</sup>).

Мы видъли, что не одинъ большевицкій переворотъ былъ совершенъ на средства германскаго штаба: и февральская революція, по признанію Милюкова, питалась изъ того же источника, но Ленинъ тоньше сыгралъ свою предательскую игру.

3 апръля вечеромъ, на Финляндскомъ вокзалъ делегація отъ Петроградскаго Совъта при почетномъ караулъ съ музыкой, собралась для встръчи пріъзжающаго изъ Швеціи Ленина и его сообщниковъ. Ослъпленное, обезумъвшее Временное Правительство приготовило такимъ образомъ ту петлю, на которой оно должно было скоро повиснуть.

Тотчасъ же новый народный трибунъ началъ развивать поразительно кипучую дъятельность, проявилъ безпощадную настойчивость, благодаря которымъ онъ смогъ смести въ шесть мъсяцевъ власть, гордившуюся тъмъ, что родилась изъ воли самого народа.

Государь слъдиль за этими событіями со все возрастающей тревогой. Онъ видъль, какъ рушатся десять въковъ мощи, славы и благоденствія; Онъ видълъ Отечество, захваченное измънниками, бунтовщиками, врагами; Онъ видълъ Двуглаваго Орла, пораженнаго и обезоруженнаго, бьющагося въ потокахъ грязи и крови. И новое чувство подымалось въ Немъ: не несетъ ли и Онъ часть отвътственности за несчастіе Россіи? Правъ ли Онъ былъ, отрекаясь отъ Престола, принося себя въ жертву во имя того, что Ему представили, какъ спасеніе Россіи и залогъ побъды? Въ чемъ былъ Его долгъ въ тревожные псковскіе дни? Объ этихъ сомнъніяхъ, колебаніяхъ, сожалъніяхъ Государь не говорилъ никогда, но они ложились глубокой скорбью на Его черты, старили Его лицо, окаймленное почти совершенно съдой уже бородой.

Одинъ разъ только Государь высказалъ волновавшія Его чувства. Это было при полученій извъстія о предательствъ Керенскаго, выдавшаго генерала Корнилова, съ которымъ онъ вошель въ соглашеніе относительно установленія диктатуры для борьбы съ большевизмомъ. Послъдняя надежда на спасеніе Родины рушилась окончательно, и въ этотъ день Государь от-

<sup>1)</sup> А. И. Спиридовичъ. Исторія большевиковъ, стр. 266.

J. Jacoby. Lénine, crp. 80.

крылъ Жильяру сердце Свое, преисполненное горечью и отчаяніемъ:

«Какъ я жалѣю теперь о своемъ отреченіи», сказалъ Онъ, «я принялъ это рѣшеніе въ надеждѣ, что тѣ, кто добивались моего удаленія, окажутся способными довести войну до побѣды и спасти Россію. Я опасался, что мой отказъ не подалъ бы повода къ гражданской войнѣ въ присутствіи непріятеля, и я не хотѣлъ, чтобы кровь хотя бы одного русскаго была пролита изъ-за меня. Но вслѣдъ за моимъ уходомъ не появились ли тотчасъ же Ленинъ и его сообщники, эти наемные германскіе агенты, чья преступная пропаганда разрушила армію и развратила страну? Я страдаю теперь, видя, что мое отреченіе оказалось безполезнымъ и что, преслѣдуя единственно благо моего Отечества, я, въ дѣйствительности, повредилъ ему своимъ уходомъ»¹).

Отдаленность Тобольска отъ большихъ центровъ способствовала тому, что крупныя событія, потрясшія столицы, выступленія Корнилова, подготовка октябрьскаго переворота, дошли сюда лишь, какъ едва слышный отзвукъ. И дальнѣйшій ходъ революціи, бѣгство Керенскаго, торжество Ленина, начало кроваваго большевицкаго террора — все это ни въ чемъ не отразилось на однообразномъ теченіи жизни тобольскихъ Плѣнниковъ, развѣ что стража стала еще немного наглѣе.

Такъ, нѣкій Дорофѣевъ, рядовой 14-го полка, явился однажды къ полковнику Кобылинскому съ требованіемъ отъ имени солдатскаго комитета, чтобы Государь снялъ съ себя погоны и знаки отличія.

Желая избавить Царя отъ такого новаго издѣвательства, Кобылинскій пытался убѣдить Дорофѣева отказаться отъ своего требованія. Но грубый и наглый хамъ замкнулся въ злобномъ упрямствѣ.

«Ну, а если Государь откажется повиноваться?» спросиль тогда Кобылинскій.

— «Если Онъ откажется, то я самъ сорву съ Него погоны», заоралъ солдатъ.

«Ну, а если... Онъ, защищаясь, васъ ударитъ?»

— «Я Его тоже ударю».

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}})\,$  P. Gilliard, Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, crp. 204.

Кобылинскому оставалось только попробовать воздъйствовать на Государя; онъ поговорилъ объ этомъ съ кн. Долгоруковымъ и Татищевымъ; оба генерала согласились принять на себя эту тяжелую миссію и умоляли Государя снять погоны, дабы избъжать новой выходки солдатъ. Государь возмутился на мгновеніе, но, обмънявшись взглядомъ и нъсколькими словами съ Императрицей, Онъ преодолълъ эту вспышку гнъва. На другой день, собираясь въ церковь, Онъ набросилъ на себя бурку, которая, какъ извъстно, носится безъ погонъ.

Между тымь петроградскіе большевики продолжали не обращать вниманіе на Тобольскь. Панкратовь и его помощникь Никольскій все еще оставались правительственными комиссарами. Но ихъ пропаганда, ихъ революціонное краснорычіе, ихъ заискиваніе передъ солдатней, не принесли имъ счастія. Солдатскій комитеть постановиль отослать этихъ двухъ нежелательныхъ комиссаровъ и просить Москву замынить ихъ новыми, на этоть разъ большевиками чистой воды. Панкратовь и Никольскій безропотно скрылись, но изъ Москвы такъ никто и не прівзжаль.

Наконецъ, 10 февраля новая государственная власть проявила свое существованіе телеграммой на имя полковника Кобылинскаго, въ которой предписывалось ему перевести, съ 14 марта, «Николая Романова» и Его Семью на солдатскій паекъ. На содержаніе каждаго члена Семьи будетъ отпускаться по 600 рублей въ мъсяцъ, взятыхъ изъ процентовъ личнаго состоянія Государя. Такимъ образомъ, приходилось впредь ограничиваться 4.200 рублями на содержаніе всего дома.

Но Плѣнниковъ это новое испытаніе совершенно не трогаетъ; Государь шутливо заявляетъ, что разъ теперь въ Россіи мода на разныя комиссіи, то и Онъ тоже назначаетъ комиссію для завѣдыванія дѣлами общины. И, дѣйствительно, комиссія эта, состоящая изъ генераловъ Татищева, кн. Долгорукова и Жильяра, рѣшаетъ произвести рядъ экономій въ расходахъ и, въ первую очередь, сократить персоналъ. Придется, такимъ образомъ, уволить десять человѣкъ прислуги, часть которыхъ пріѣхала въ Тобольскъ со своими семьями; придется также упростить меню, кофе и масло исчезнутъ со стола, какъ предметы роскоши, даже сахару не будетъ хватать.

Для Монарховъ — все это мелочь, которая Ихъ не тревожить. Что Ихъ волнуетъ — это извъстіе о Брестъ-Литовскомъ

договоръ, которымъ большевики предаютъ и Россію и союзниковъ.

«Это позоръ, равняющійся самоубійству для Россіи», заявляетъ Государь съ негодованіемъ. «Я никогда не могъ думать, чтобы императоръ Вильгельмъ и германское правительство могли унизиться до того, чтобы пожать руку этимъ негодяямъ, предавшимъ свою Родину. Но я увъренъ, что это не принесетъ имъ счастія, этимъ они не спасутся отъ гибели».

На слова князя Долгорукова о томъ, что, по газетнымъ свъдъніямъ, нъмцы потребовали, будто бы, чтобы Царская Семья была имъ выдана въ невредимости, Государь воскликнулъ:

«Это сдѣлано или для того, чтобы меня скомпрометировать, или, чтобы меня оскорбить».

Императрица прибавила вполголоса:

«Послѣ того, какъ они поступили съ Государемъ, я предпочла бы погибнуть въ Россіи, чѣмъ быть спасенной нѣмцами». Судьба осуществила это пожеланіе несчастной Императрицы 1).

Но могъ ли думать Государь, возмущавшійся нелойяльнымъ поведеніємъ враговъ, что настанетъ день, когда монархи и президенты союзныхъ Россіи государствъ будутъ такъ же дружески пожимать руки предателей, руки, обагренныя кровью Того, Кто пожертвовалъ Своей жизнью ради върности общему дълу?

Въ Тобольскъ, послъ отъъзда Панкратова и Никольскаго, воцарилось нъчто въ родъ временнаго неустойчиваго режима, когда никто не зналъ, что онъ можетъ дълать и кому онъ долженъ повиноваться. Это переходное состояніе прекратилось 13 марта. Въ этотъ день появился изъ Омска отрядъ изъ свыше ста красногвардейцевъ-большевиковъ, подъ командой двухъ офицеровъ: Демьянова и Дегтярева. Въ ту минуту, когда этотъ отрядъ проходилъ подъ окнами губернаторскаго дома, Императрица воскликнула, указывая г-жъ Битнеръ на солдатъ: «Вотъ хорошіе русскіе люди!»

Что хотъла Она сказать этими загадочными словами? Незадолго передъ тъмъ Императрица повъдала Жильяру, что, по Ея свъдъніямъ, отрядъ въ триста офицеровъ сконцентрировался въ Тюмени для попытки спасенія Царской Семьи. Такимъ обра-

<sup>1)</sup> P. Gilliard, Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, стр. 215—216.

зомъ, являлась мысль, что и отрядъ, прибывшій изъ Омска, состояль также изъ преданныхъ Монархіи офицеровъ, переодътыхъ въ красноармейцевъ.

Конечно, эти надежды не являлись несбыточными; никогда еще обстоятельства не складывались болъе благопріятно для спасенія Плънниковъ. Старая власть пала, новая еще не появилась, и въ этомъ безпорядкъ, въ этомъ хаосъ стража утратила послъдніе остатки дисциплины. Горсть энергичныхъ людей, при соучастіи полковника Кобылинскаго, легко могла бы справиться съ этой распущенной бандой и увезти Плънниковъ въ тайгу, а оттуда къ морю и за границу. Вопросъ объ этомъ часто обсуждался по вечерамъ въ кругу Царской Семьи и Ея близкихъ. Но Государь такому выступленію Своихъ сторонниковъ ставилъ два условія: Онъ не соглашался ни на то, чтобы Семья была разлучена, ни на то, чтобы покинуть предълы Отечества.

Итакъ, Царственные Узники не теряли надежды; Они върили и Своимъ друзьямъ и преданности Своихъ сторонниковъ. Было ли это довъріе обосновано?

## 4. Что было сдълано для спасенія Царской Семьи?

Въ исторіи человъчества есть отдъльные факты и событія, въ которыхъ, какъ въ фокусъ, сосредоточивается вся психологія, геройская или преступная, великодушная или мелочная, той или другой эпохи. И въ плъненіи Царской Семьи, въ издъвательствахъ, которымъ Она подвергалась, въ клеветъ, свивающейся вокругъ Нея, въ одиночествъ, въ которомъ Она оказалась и, наконецъ, въ Ея ужасной смерти, отражается все предательство, вся ложь, вся трусость, взрывъ всъхъ низменныхъ чувствъ, вся продажность, весь кровавый бредъ, все, что составляетъ сущность того великаго преступленія, которое получило названіе русской революціи.

Эта черная страница русской исторіи вызоветь недоумѣніе будущаго историка, который задасть себѣ вопрось: какъ могли преданные слуги Монарха, придворные, дворяне, офицеры, какъ могли честные русскіе люди, какъ могъ весь русскій народъ безучастно присутствовать, въ теченіе болѣе года, при страшномъ крестномъ пути своего Монарха и Его Семьи, какъ не поднялись

съ русской земли защитники Царя, какъ не вооружился народъ, почему не вступился онъ за своего Царя, какъ вандейцы пошли биться за своего короля?

Между тъмъ, лишь только распространилась въсть о лишеніи Царской Семьи свободы, тотчасъ стало очевиднымъ, что и самая жизнь Монарховъ, среди разнузданной солдатни, находится въ опасности. Вопросъ Бьюкенена Милюкову, о которомъ мы говорили раньше, свидътельствуетъ о той тревогъ, которую стали уже испытывать насчетъ судьбы Августъйшихъ Плънниковъ. Однако, въ это время ръшительно ничего не было предпринято ни со стороны монархистовъ, ни со стороны союзниковъ, для защиты Государя и Его Семьи. Мы видъли, какъ слабы были попытки короля Георга V облегчить участь своего близкаго родственника и върнаго союзника; но правительства другихъ странъ, спасенныхъ отъ нъмецкаго разгрома непоколебимой върностью Царя и кровью русскихъ солдатъ, не проявили даже той видимости участія, какую выказалъ англійскій король.

Русскій посланникъ въ Португаліи П. С. Боткинъ, братъ погибшаго впослъдствіи съ Царской Семьей доктора Е.С.Боткина, разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о сдъланныхъ имъ тщетныхъ попыткахъ пробудить совъсть правителей и заинтересовать ихъ въ участи Государя. П.С.Боткинъ обращался, между прочимъ, много разъ къ членамъ французскаго правительства, умоляя ихъ выступить въ защиту своего союзника, трагическую участь котораго онъ предвидълъ; его многочисленныя письма, посланныя имъ отъ іюля 1917 до іюля 1918 года, остались всъ безъ отвъта. Въ послъднемъ своемъ письмъ, обращенномъ къ г. Пишонъ, П. С. Боткинъ дълаетъ слъдующее безрадостное заявленіе: «Я долженъ констатировать къ величайшему своему сожальнію», пишеть онь, «что до сихь поръ всь мои попытки остались тщетными, и что единственнымъ отвътомъ, который я получилъ, являются расписки швейцаровъ, свидѣтельствующихъ, что письма мои дошли по назначенію».

Нужно, впрочемъ, замътить, что преданность П. С. Боткина своему Монарху является примъромъ ръдкимъ, почти исключительнымъ среди русскихъ дипломатовъ. Большинство изъ нихъ, цъпляясь за свои мъста, заявили себя върными слугами новаго режима; нъкоторые даже въ новоиспеченномъ революціонномъ рвеніи своемъ начали травлю противъ тъхъ дипломатическихъ

представителей за границей, которые оставались върными Монархіи. И страшно, и совъстно признаться, что могли даже найтись русскіе послы и посланники, которые, забывъ долгъ свой, не только не старались авторитетомъ своимъ воздъйствовать на иностранныя правительства для спасенія Царской Семьи, но препятствовали, по мъръ силъ, подобнымъ попыткамъ.

Такъ бывшій Императорскій посоль въ Парижѣ, А. П. Извольскій, оставшійся на той же должности при революціонномъ Правительствѣ, телеграфировалъ Милюкову 19 марта 1917 г. слѣдующее: «Косвенными путями я узналъ, что здѣсь есть нѣсколько лицъ, которыя стараются побудить французское правительство обратиться въ Петроградъ съ дружественными представленіями о необходимости охраны бывшаго Императора и Его Семьи. Я счелъ своимъ долгомъ въ частной бесѣдѣ съ г. Камбонъ предостеречь его отъ подобнаго шага. «При настоящемъ составѣ Временнаго Правительства», сказалъ я, «подобныя опасенія являются совершенно неосновательными и могли бы имѣть мѣсто только въ случаѣ побѣды радикальныхъ элементовъ, и поэтому подобныя представленія могли бы показаться у насъ не только ненужными, но даже оскорбительными»¹).

Сколь ни возмутительны лицемфріе Извольскаго и низкопоклонство его передъ новой властью, они все же были превзойдены другимъ русскимъ дипломатомъ, Неклюдовымъ, бывшимъ посланникомъ въ Стокгольмъ. «Въ концъ апръля 1917 года», пишеть онъ въ своихъ воспоминаніяхъ, «я получилъ отъ г. Милюкова, министра иностранныхъ дълъ Временнаго Правительства, телеграмму о моемъ назначеніи посломъ въ Мадридъ. Я давно былъ знакомъ съ Милюковымъ; три или четыре раза, до революціи, онъ профажаль черезъ Стокгольмъ, мы подолгу съ нимъ разговаривали, и наши бесъды привели насъ къ полному единству взглядовъ на многіе вопросы нашей внутренней и внъшней политики»...

<sup>1)</sup> Проф. Сторожевъ: Дипломатія и революція. Nachrichtenblatt über Ostfragen, № 42 отъ 3 іюля 1921 г. Цитируется по статьъ П. С. Боткина, «Что было сдълано для спасенія Императора Николая ІІ». Русская Льтопись, кн. VII, стр. 217.

Нужно отмѣтить, что дочь этого посла, Е. А. Извольская, написала въ эмиграціи, вмѣстѣ съ евреемъ Кесселемъ, романъ «Les rois aveugles», полный злостной неправды о Царской Семьѣ, а впослѣдствіи, письмомъ въ редакцію одной французской газеты, дала о Керенскомъ восторженный отзывъ, какъ о спасителѣ этой же Царской Семьи.

Это трогательное единеніе во взглядахъ русскаго посланника и главы партіи, стоящей за терроръ и за государственный переворотъ, ярко свидътельствуетъ о томъ состояніи разложенія, въ которомъ находилось въ то время русское дипломатическое въдомство, въ значительной степени, какъ ржавчиной, проъденное масонствомъ.

Но вотъ Неклюдовъ въ Мадридъ.

Среди всѣхъ главъ государствъ нашелся лишь одинъ, который проявилъ участіе къ судьбѣ Царственныхъ Узниковъ. А между тѣмъ монархъ этотъ ничѣмъ не былъ обязанъ Государю; его войска не сражались вмѣстѣ съ русскими за общее дѣло; кровь, пролитая на поляхъ сраженія, не спаяла братской дружбы между его страной и Россіей.

Этотъ нежданный другъ былъ Его Величество, испанскій король Альфонсъ XIII.

И при первомъ же пріємѣ посла Временнаго Правительства, какъ только Неклюдовъ закончилъ свою рѣчь и вручилъ свои вѣрительныя грамоты, король, сойдя съ трона, обратился къ нему съ волненіемъ:

«Въ вашей рѣчи», сказалъ онъ, «вы были столь любезны упомянуть о помощи, которую мы имѣли возможность оказать вашимъ плѣннымъ во время войны. Позвольте мнѣ выразить живѣйшее участіе къ другимъ русскимъ плѣннымъ — я разумѣю Его Величество Государя Императора Николая II и Его Семейство. Я васъ прошу передать вашему Правительству мою горячую просьбу объ Ихъ освобожденіи».

Смущенный этими благородными словами, Неклюдовъ разсыпался въ сбивчивыхъ увъреніяхъ и оправданіяхъ; онъ върный слуга новаго порядка вещей въ Россіи, но питаетъ также къ Государю «личную привязанность и симпатію»; Правительство только и мечтаетъ о томъ, чтобы разръшить Царской Семьъ выъхать за границу, но ... не дълаетъ этого только изъза крайнихъ элементовъ. Онъ, Неклюдовъ, конечно, готовъ всъмъ пожертвовать для спасенія Царя, карьерой и даже большимъ ... но боится своимъ вмъшательствомъ раздражить эти же крайніе элементы. Итакъ, лучше ничего не предпринимать.

Король съ удивленіемъ слушалъ эти странныя заявленія. «Разъясните мнѣ, пожалуйста», спросилъ онъ, «кто собственно стоитъ въ данный моментъ во главѣ русскаго Правительства?»

Неклюдовъ понялъ значение этого ироническаго вопроса, онъ попытался увернуться отъ прямого отвъта.

«Ваше Величество», пробормоталь онь, «я только что вручиль мои върительныя грамоты. Онъ подписаны княземъ Львовымъ, предсъдателемъ Временнаго Правительства и контрассигнованы министромъ иностранныхъ дълъ».

«Значитъ», сказалъ король, «князь Львовъ во главъ Правительства. Мнъ говорили, что онъ честный человъкъ. Въ такомъ случаъ, пожалуйста, напишите отъ меня князю Львову и скажите ему, какъ я заинтересованъ въ судьбъ Императора Николая II и Его Семейства и что я былъ бы крайне счастливъ, если бы могъ знать, что Они находятся въ полной безопасности».

«Слова короля», замъчаетъ Неклюдовъ, «и выраженіе его лица дышали искренностью. Я тотчасъ же подпалъ подъ его чары» $^{1}$ ).

Неклюдовъ не говоритъ, сколь долго онъ оставался подъ чарами испанскаго короля, и успъли ли онъ пробудить въ русскомъ дипломатъ чувство долга къ своем у Монарху. Во всякомъ случаъ, благородное заступничество Альфонса XIII не повліяло на послъдующую судьбу Царской Семьи.

Февральская революція, какъ мы уже говорили, была исключительно деломъ рукъ такъ называемаго «правящаго класса», и потому ея успъхъ былъ встръченъ съ восторгомъ, съ удовлетвореніемъ или съ равнодушіемъ дворянствомъ и буржуазіей, смотря по политическому оттънку каждаго. Но первыя разбойныя выступленія черни, внезапное появленіе Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, ръзня въ деревняхъ, бъгство помъщиковъ, закрытіе биржи, паденіе рубля, наконецъ разложеніе фронта и угроза непріятеля — все это поразило общество ужасомъ. И это чувство оцъпененія не исчезло потомъ ни съ торжествомъ большевизма, ни съ краснымъ терроромъ. Правящіе слои увидали себя обманутыми, обобранными, оттиснутыми отъ власти какой-то шайкой, вылъзшей неизвъстно откуда, и которая вела страну къ гибели. Ни въ какой моментъ дворянство и буржуазія не проявили ни мальйшей попытки защитить свои права, — они сами въ эти права больше не върили. Власть

A. Nekludow. Diplomat's reminiscenses — before and during the world's war 1911—1917.

Цитировано по П. С. Боткину, «Что было сдълано для спасенія Императора Николая ІІ». Русская Лътопись, кн. VII, стр. 217—219.

принадлежала всякому, кто ее пожелалъ захватить: сперва Керенскому, потомъ Ленину. Въ это время петроградское и московское «общество», усиленное бъжавшими помъщиками, перешло уже на то «эмигрантское» положеніе, въ которомъ оно за границей пребываетъ до настоящаго дня: тянули сърые дни ожиданія лучшихъ временъ, заполняли время картами, пересудами и упреками и, если говорили иногда съ жалостью о Монархахъ, то безъ всякаго намъренія Имъ какъ-нибудь помочь.

Однако, среди общей трусости и равнодушія, появлялись все-таки болье преданные, смълые люди, среди которыхъ возникали, подчасъ весьма фантастичные, планы спасенія Царской Семьи. Такими неизмънно върными друзьями Монарховъ были А. А. Вырубова и Ю. А. Денъ, которымъ удалось даже сноситься съ Узниками. Но что могли сдълать двъ женщины, одинокія, безъ средствъ и сами подвергшіяся тяжелымъ испытаніямъ? Трудность задачи усугублялась еще тъмъ, что Царская Семья не соглашалась покинуть предълы Отечества.

Въ первое время заключенія Государя и Императрицы въ Царскомъ Сель, Ю. А. Денъ предложила начать хлопоты о вывозъ всей Семьи въ Италію. На это предложеніе Императрица отвътила:

«Тотъ подлецъ, кто бросаетъ свою родину въ такой тяжелый моментъ. Пускай съ нами дълаютъ что угодно, сажаютъ въ Петропавловскую кръпость, но мы никогда не уъдемъ изъ Россіи»<sup>1</sup>).

Ю. А. Денъ уже начала терять всякую надежду, когда однажды вечеромъ, въ началѣ іюня, къ ней явился на дачу высокій, съ отпущенной бородой человѣкъ, въ широкополой шляпѣ и съ суковатой палкой въ рукахъ. Это былъ членъ Государственной Думы, Н. Е. Марковъ, измѣнившій свой, слишкомъ приглядѣвшійся, обликъ.

Н. Е. Марковъ былъ извъстенъ своими крайне монархическими убъжденіями; онъ внушилъ довъріе Ю. А. Денъ и юному корнету, однофамильцу Маркова, находившемуся въ этотъ день у нея въ гостяхъ.

«Ю. А., это мой святой долгъ помочь Ихъ Величествамъ», говорилъ Н. Е. Марковъ. «Повърьте мнъ, что мы работаемъ, не покладая рукъ . . . мы сейчасъ только оправляемся отъ постиг-

<sup>1)</sup> С. Марковъ. Покинутая Царская Семья, стр. 155.

шаго насъ разгрома. Мы только просимъ, чтобы Ихъ Величества благословили начатое нами дъло и молимъ Бога, чтобы Онъ, Всемогущій, не оставилъ насъ безъ Своихъ милостей».

Возможность спасти Царскую Семью существовала съ самаго марта мъсяца 1917 года до увоза Ея въ Екатеринбургъ, въ апрълъ слъдующаго года; потомъ уже, въ условіяхъ заточенія въ Ипатьевскомъ домъ, всякія попытки къ похищенію Плънниковъ становились неизмъримо болъе трудными.

Организація, образованная для этой цѣли Н. Е. Марковымъ, имѣла въ своемъ распоряженіи цѣлый годъ, при чемъ въ теченіе зимы 1917—1918 года, при полномъ безвластіи въ Тобольскѣ, условія для рѣшительнаго дѣйствія были особенно благопріятны.

«Къ концу іюня 1917 года», разсказываетъ Н. Е. Марковъ, «удалось найти ходъ сообщенія съ плѣннымъ Государемъ Императоромъ. Въ коробкѣ папиросъ была папироса со свернутой подъ табакъ запиской. Мы спрашивали Государя, разрѣшаетъ ли Онъ начинать дѣло возстановленія Имперіи. Если разрѣшаетъ, пусть благословитъ дѣло св. иконой. Въ отвѣтъ была прислана икона св. Николая Мирликійскаго Чудотворца съ иниціалами Государя и Государыни».

Въ это время Н. Е. Марковымъ былъ избранъ конспиративный псевдонимъ «Тапте Yvette», подъ которымъ онъ въ дальнъйшемъ и дъйствовалъ. «Во время пребыванія Царской Семьи въ Царскомъ Селъ вопросъ о спасеніи изъ плъна не ставился, ибо намъ было дано знать, что Государь на это не рискнетъ», утверждаетъ Н. Е. Марковъ. «Послъ же увоза Узниковъ въ Тобольскъ», пишетъ онъ дальше, «задача спасенія была поставлена во всей ея широтъ».

«Въ теченіе зимы», повъствуетъ Н. Е. Марковъ, «подготовлялся планъ освобожденія. Нашелся опытный и върный шкиперъ дальняго плаванія, который брался войти со своей шхуной, въ началь льта, въ устье Оби и въ условленномъ мъсть ожидать прибытія Бъглецовъ. Разработанъ былъ планъ прекращенія на время бъгства телеграфной связи вдоль Оби и морского побережья. Постепенно, къ мъстамъ дъйствія, стягивались отдъльныя группы офицеровъ изъ Сибири и съ Урала. Въ Петроградь образована была офицерская группа генерала Z, которая должна была явиться на мъсть ядромъ спасательнаго отряда. Провокаторская дъятельность Соловьева, неудачи въ дъль

налаживанія связи, а, главное, недостаточность необходимыхъ денежныхъ средствъ привели къ тому, что нѣсколько мѣсяцевъ были утрачены безполезно, и къ веснѣ 1918 года подготовка операціи была далеко не закончена. Въ это время пришла условная телеграмма изъ Тобольска о внезапномъ вывозѣ Государя, Государыни и одной изъ Великихъ Княженъ и о предстоящемъ увозѣ остальныхъ Членовъ Семьи. Пришлось дѣйствовать ускоренно. Группа генерала Z, составомъ въ восемнадцать человѣкъ, была отправлена одиночнымъ порядкомъ по разнымъ маршрутамъ къ Екатеринбургу. Всѣ офицеры выѣхали съ чужими паспортами, подъ вымышленными именами. Но и эти срочныя отправки задержались изъ-за недостатка въ деньгахъ»...

«Изъ-за недостатка денегъ и препонъ со стороны большевицкихъ заставъ группа генерала Z только въ іюлѣ мѣсяцѣ стала стягиваться къ Уралу. Нѣкоторые офицеры достигли Екатеринбурга 7 (20) іюля: увы, было слишкомъ поздно!»¹). Впослѣдствіи, по словамъ Н. Е. Маркова, генералъ Z и его два сына были разстрѣляны большевиками ²).

Итакъ, организаціи Н. Е. Маркова не удалось, несмотря на всѣ усилія, спасти Царскую Семью по двумъ главнымъ причинамъ: провокаторская дѣятельность офицера Соловьева, зятя Распутина, и недостатокъ средствъ. Къ этимъ двумъ причинамъ Н. Е. Марковъ возвращается неоднократно: «этотъ Соловьевъ сдѣлалъ все, чтобы не допустить какихъ-либо активныхъ дѣйствій для спасенія Государя и Его Семьи» з; «провокаторъ Соловьевъ женился на дочери Распутина, повидимому, только для того, чтобы, войдя въ довѣріе къ Государынѣ, взять дѣло спасенія въ свою монополію и помѣшать всѣмъ дѣйствительнымъ попыткамъ спасти Царскую Семью» з, «но всѣ попытки — не только мои, но и всѣхъ моихъ единомышленниковъ, получить на дѣло необходимыя средства потерпѣли неудачу. Требовались милліоны, а мы съ трудомъ находили десятки тысячъ». «Но будь

¹) Н. Е. Марковъ. «Попытки спасенія Царской Семьи». Еженедѣльникъ Высшаго Монархическаго Совѣта. № 121, 28 апрѣля/11 мая 1924 г.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Н. Е. Марковъ. Покинутая Царская Семья. Двуглавый Орелъ, № 29, 17/30 іюня 1929.

<sup>4)</sup> Н. Е. Марковъ. Ловцы Правды. Еженедѣльникъ. Высш. Монарх. Совѣта. № 124, 9/22 іюня 1924 г.

у насъ въ апрълъ 1918 г. хотя бы одинъ милліонъ рублей, думается, мы успъли бы сосредоточить къ Екатеринбургу отрядъ въ 300 смълыхъ людей и сдълать ръшительную попытку для соединенія Царской Семьи съ чехо-словаками»<sup>1</sup>).

Всъ эти объясненія Н. Е. Маркова представляются неубъдительными. Они расходятся съ его же показаніемъ, даннымъ судебному слъдователю Соколову. Въ показаніи этомъ онъ ни словомъ не упоминаетъ ни о планъ увоза Царской Семьи на шхунъ, ни объ отрядъ генерала Z.; напротивъ, изъ словъ Н. Е. Маркова явствуетъ, что дъятельность его проявилась лишь въ отправкъ осенью 1917 г. офицера Съдова въ Тобольскъ и въ поручени, данномъ другому офицеру. С. Маркову, отправленному туда же на средства А. А. Вырубовой. Ни о какихъ другихъ «попыткахъ» Н. Е. Марковъ не говоритъ и, дъйствительно, тъ которыя намъ извъстны, были произведены не его организаціей. Различны его версіи и относительно роли Соловьева и корнета Маркова. Въ показаніи своемъ слъдователю Соколову, Н. Е. Марковъ разсказываетъ, что «весной 1918 года, офицеръ Марковъ вернулся въ Петроградъ. Онъ сказалъ намъ, что въ Тюмени зять Распутина, Соловьевъ, находится во главъ организаціи Вырубовой... Въ это время у меня не явилось никакого подозрѣнія». «С. Марковъ, котораго лично я зналъ мало и о которомъ судилъ по мнѣнію г-жи Денъ, представился мнъ, по возвращеніи его изъ Сибири, въ иномъ свъть: его разсказы мнъ мало внушали довърія, они мнъ казались мало убъдительными»2).

Такимъ образомъ, по показаніямъ Н. Е. Маркова, сдѣланнымъ судебному слѣдователю Соколову въ 1921 году, роль Соловьева въ 1918 году не казалась ему подозрительной, что онъ подтверждаетъ въ статьѣ, появившейся въ Еженедѣльникѣ Высшаго Монархическаго Совѣта отъ 28 апрѣля 1924 г. Что же касается корнета Маркова, то онъ, по возвращеніи изъ Сибири, «представляется Н. Е. Маркову въ иномъ свѣтѣ».

Но вотъ выходитъ въ 1928 году въ свътъ книга С. Маркова, въ которой онъ утверждаетъ, что, вернувшись изъ поъздки, онъ не видълъ Н. Е. Маркова и потому никакъ не могъ «предста-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Н. Е. Марковъ. «Покинутая Царская Семья». Двуглавый Орелъ, № 29, 17/30 іюня 1929 г.

<sup>2)</sup> N. Sokoloff. Enquête Judiciaire, crp. 128.

виться ему въ иномъ свѣтѣ», а разсказы его, которыхъ онъ не дѣлалъ, не могли «внушать мало довѣрія».

Послѣ появленія книги С. Маркова Н. Е. Марковъ мѣняетъ свою версію. Вопреки своему показанію Соколову, онъ признаетъ, что С. Маркова онъ не видѣлъ по возвращеніи его изъ Сибири и что онъ отъ него скрывался, какъ отъ «активнаго сотрудника провокатора Соловьева». Остается, такимъ образомъ, непонятнымъ, считалъ ли Н. Е. Марковъ въ 1918 г. Соловьева провокаторомъ или же онъ «не внушалъ ему никакого подозрѣнія».

Былъ ли дъйствительно Соловьевъ агентомъ большевиковъ? Слъдователь Соколовъ приходитъ къ этому заключенію, главнымъ образомъ, на основаніи показаній Н. Е. Маркова и офицера N (штабъ-ротмистра Н. Я. Съдова); но такъ какъ самъ Н. Е. Марковъ основывалъ свое мнъніе на утвержденіяхъ Съдова — то всъ доказательства провокаторства Соловьева сосредоточиваются, въ конечномъ итогъ, въ показаніи Н. Я. Съдова.

Что же разсказываетъ этотъ офицеръ? Замѣтимъ, что во время своего пребыванія въ Сибири Сѣдовъ находился все время въ весьма близкихъ отношеніяхъ съ Соловьевымъ; Н. Е. Марковъ утверждаетъ даже, что «онъ явно былъ креатурой Соловьева, а не нашей». Съ этимъ Сѣдовъ и возвращается въ апрѣлѣ 1918 г. въ Петроградъ и потому можно признать, что въ это время онъ Соловьева совѣтскимъ агентомъ отнюдь не считалъ.

Но въ ноябрѣ того же года Сѣдовъ является къ судебному слѣдователю Сергѣеву, которому въ то время было поручено слѣдствіе объ убійствѣ Царской Семьи, и разсказываетъ ему, что, по словамъ Соловьева, онъ, Соловьевъ, состоялъ во главѣ организаціи, заботящейся объ участи Августѣйшихъ Плѣнниковъ, что онъ никому не позволялъ дѣйствовать помимо него, подъ страхомъ быть выданнымъ большевикамъ, и что онъ, Соловьевъ, уже выдалъ такимъ образомъ двухъ гвардейскихъ офицеровъ и одну даму, имена которыхъ свидѣтелю неизвѣстны.

Неправдоподобіе этого заявленія бросается въ глаза. Не могъ бы Сѣдовъ, послѣ столь откровеннаго и циничнаго заявленія Соловьева, оставаться всю зиму въ непосредственной близости съ Соловьевымъ и подъ его исключительнымъ вліяніемъ; не скрылъ бы Сѣдовъ также этого обстоятельства, давая, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, отчетъ о своей поѣздкѣ Н. Е. Маркову; не могъ бы онъ забыть или не спросить именъ выданныхъ, будто бы, Соловье-

вымъ офицеровъ и дамы; наконецъ, арестъ этихъ лицъ, посланныхъ какой-то организаціей, сталъ бы извъстнымъ.

Неправдоподобнымъ является и то, чтобы Соловьевъ могъ фактически помѣшать кому-либо пробраться въ Тобольскъ; ни корнетъ С. Марковъ, ни штабъ-ротмистръ Соколовъ, о которомъ будетъ рѣчь дальше, ни посланцы группы сенатора Д. Б. Нейдгарта и Толстыхъ, никто изъ всѣхъ этихъ лицъ, которыя пріѣзжали съ разными порученіями къ Царской Семьѣ въ Тобольскъ и въ Екатеринбургъ, не обращались къ Соловьеву за помощью или разрѣшеніемъ, никому изъ нихъ онъ не чинилъ препятствій и никого не выдалъ большевикамъ.

Можно думать, что и самъ Н.Е. Марковъ не особенно върилъ въ «провокаторскую» дъятельность Соловьева, ибо три года спустя послъ всъхъ этихъ событій, письмомъ отъ 21 апръля 1921 г., онъ обращается къ Соловьеву съ конфиденціальной просьбой «выяснить, какого политическаго направленія придерживается Русскій комитетъ въ Прагъ», а 29 того же мъсяца — «покорнъйше проситъ его пожаловать на съъздъ хозяйственнаго возстановленія Россіи».

Если мы къ этому прибавимъ, что Соловьевъ умеръ въ эмиграціи отъ чахотки въ совершенной бѣдности, то едва ли можетъ остаться сомнѣніе въ томъ, что его «провокаторская» дѣятельность является легендой.

Зачѣмъ эта легенда выдумана? Отвѣтъ на этотъ вопросъ очень простой. Она выдумана для оправданія бездѣйствія тѣхъ, кто взялись за дѣло спасенія Царской Семьи. «Мы все сдѣлали, что могли, но намъ помѣшали». Кто помѣшалъ? И тутъ на сцену появляется имя Соловьева. Мы можемъ даже опредѣлить съ точностью, когда и какъ появилось это обвиненіе.

Въ апрълъ 1918 г. штабъ-ротмистръ Съдовъ возвращается въ Петроградъ изъ своей поъздки въ Сибирь, не достигнувъ никакихъ результатовъ, и подвергается за это упрекамъ Н. Е. Маркова. «Когда мы ему замътили, что онъ не выполнилъ нашего порученія, онъ проявилъ крайнее замъшательство» (показаніе Н. Е. Маркова).

Въ это время Съдовъ о «провокаторской дъятельности» Соловьева не помышляетъ. Но вотъ происходитъ Екатеринбургское злодъяніе; обнаруживается вся несостоятельность «спасителей», и въ ту же осень Съдовъ пускаетъ въ оборотъ разсказъ

о препятствіяхъ, чинимыхъ будто бы Соловьевымъ, о выдачахъ большевикамъ и т. д.

И Н.Е. Марковъ, въ которомъ Соловьевъ «не вызывалъ никакихъ подозрѣній», и который ведетъ съ нимъ потомъ уже за границей конфиденціальную переписку, вдругъ вспоминаетъ, что онъ считалъ его большевицкимъ агентомъ.

Почему же выборъ такого козла отпущенія палъ именно на Соловьева? Потому только, что онъ былъ женеть на дочери Распутина и что вокругъ этого имени создалась какая-то мрачная легенда предательства.

Слѣдователь Соколовъ, страдавшій германофобіей въ острой формѣ, и не скрываетъ, въ своей книгѣ, что онъ женитьбѣ Соловьева придаетъ рѣшающее значеніе.

«Нѣкогда нѣмцы воспользовались Распутинымъ, чтобы вырыть ровъ между Царемъ и Его народомъ», заявляетъ Соколовъ; очевидно, поэтому, что, женившись на Матренѣ Распутиной, Соловьевъ становится нѣмецкимъ агентомъ, а такъ какъ нѣмцы поддерживали большевиковъ, то онъ обращался также въ агента послѣднихъ. Такова схема наивнаго разсужденія слѣдователя Соколова. Одного только онъ не учитываетъ: Соловьевъ женился на дочери Распутина не при Царскомъ режимѣ, когда могъ бы надѣяться, что бракъ этотъ окажется для него прибыльнымъ, а послѣ революціи, 18 октября 1917 года, то есть въ ту именно эпоху, когда имя Распутина предавалось поношенію и проклятію и когда требовалось нѣкоторое гражданское мужество, чтобы ввести дочь «старца» въ свою семью.

Н. Е. Марковъ, какъ было сказано выше, также видитъ въ женитьбъ Соловьева какую-то тяжкую улику: «Провокаторъ Соловьевъ», пишетъ онъ, «женился на дочери Распутина повидимому только для того, чтобы, войдя въ довъріе къ Государынъ, взять дъло спасенія въ свою монополію и помъшать всъмъ дъйствительнымъ попыткамъ спасти Царскую Семью». И здъсь все разсужденіе основывается не на фактахъ, а на словъ «повидимому».

Нисколько не вдаваясь въ разборъ разнородныхъ оцѣнокъ, данныхъ Н. Е. Марковымъ зятю Распутина, приходится, однако, признать, что какова бы ни была роль Соловьева, она не могла помѣшать попыткамъ спасенія Государя и Его Семьи, ибо эти попытки, до переѣзда Царской Семьи въ Екатеринбургъ, серьезно

никъмъ и не дълались, что, впрочемъ, и подтверждается всъми лицами, допрошенными слъдователемъ Соколовымъ.

Другая причина неудачъ, указанная Н. Е. Марковымъ отсутствіе средствъ. Н. Е. Марковъ говоритъ о томъ, что «требовались милліоны, а мы съ трудомъ находили десятки тысячъ», а также, что «будь хотя бы одинъ милліонъ», возможно было бы «сосредоточить въ Екатеринбургъ отрядъ въ 300 человъкъ». Стоимость рублей въ то время была весьма измънчива; въ полемикъ съ корнетомъ Марковымъ Н. Е. Марковъ утверждаетъ, что выданные ему 830 рублей составляли «не менъе 8000 нынъшнихъ франковъ», т. е. приблизительно, по 10 франковъ за рубль 1). По этому разсчету выходить, что для спасенія Царской Семьи необходимы были суммы, опредъляемыя въ десятки милліоновъ франковъ, а на посылку отряда въ 300 человъкъ — не менъе десяти милліоновъ франковъ. Изъ этого видно, сколь преувеличены эти финансовыя соображенія. Мы укажемъ дальше, что суммы въ нъсколько сотъ тысячъ рублей собирались частными лицами и посылались въ Тобольскъ для расходовъ Царской Семьи; такія преданныя лица, какъ А. А. Вырубова, отдавали все, что имъли, для помощи Монархамъ; секретарь Императрицы, графъ Ростовцевъ, также посылалъ Имъ деньги; не можетъ быть сомнънія, что если находились жертвователи, которые давали деньги на расходы Царской Семьи, то на спасеніе Ея средства тѣмъ болѣе полились бы, но при условіи дов'єрія въ реальность этого д'єла. Между тъмъ, какъ видно изъ утвержденій Н. Е. Маркова, самый планъ спасенія Царственныхъ Узниковъ не только не былъ «разработанъ», но до послъдней минуты оставался весьма туманнымъ; такъ въ одной своей статьъ, уже нами цитированной, авторъ говоритъ о подготовкъ увоза Семьи къ устью Оби, для посадки на шхуну<sup>2</sup>), въ другой же, появившейся пять лѣтъ спустя, рѣчь уже идетъ о «рѣшительной попыткѣ для соединенія Царской Семьи съ чехо-словаками» 3).

Наконецъ, поражаетъ во всемъ этомъ дѣлѣ полное отсутствіе руководства на мѣстѣ, куда должны «стягиваться» члены отряда;

<sup>1)</sup> По разсчету Н. Е. Маркова въ 1924 г.; сейчасъ это составило бы еще бо́льшую сумму въ французскихъ франкахъ.

²) Н. Е. Марковъ. «Попытки спасенія Царской Семьи». Еженедѣльникъ Выс. Мон. Сов. № 121, 28 апрѣля / 11 мая 1924 г.

в) Н. Е. Марковъ. «Покинутая Царская Семья». Двуглавый Орелъ, № 29, 17/30 іюня 1929 г.

за всю зиму, въ самое, быть можетъ единственно благопріятное время для дъйствія, глава организаціи ограничивается посылкой двухъ офицеровъ, изъ которыхъ одинъ юный корнетъ; не получая же, по его словамъ, отъ нихъ донесенія, онъ не предпринимаетъ никакихъ мѣръ для новой развѣдки. Все это отзывается казенщиной, отписками, видимостью работы, а не самой работой.

Въ этомъ и нужно видъть причины неудачи спасенія Царской Семьи марковской организаціей и приходится согласиться съ ея руководителемъ, когда онъ признаетъ, что «въ этомъ мы, монархисты, конечно, виноваты и, въ первую голову, виноватъ въ этомъ я, Марковъ 2-й».

Подобныхъ «зачаточныхъ» попытокъ спасенія Царской Семьи было, безъ сомнѣнія, сдѣлано не мало; не всѣ онѣ еще извѣстны и опубликованы, но двѣ изъ нихъ появились въ печати въ достаточно подробномъ изложеніи, чтобы на нихъ возможно было остановиться.

Въ сентябрѣ 1917 г. товарищъ прокурора нижегородскаго окружного суда С., возвращаясь въ поѣздѣ изъ командировки, услышалъ разсказъ одной изъ пассажирокъ о подготовкѣ какойто казачьей организаціей попытки освободить Царскую Семью, при чемъ непомѣрно болтливая дама повѣдала даже, что дочь ея, фрейлина Маргарита Сергѣевна Хитрово, выѣхала уже въ Тобольскъ, везя съ собой корреспонденцію для Царской Семьи.

Прівхавъ въ Нижній Новгородъ, товарищъ прокурора С. вмѣсто того, чтобы свято хранить случайно услышанную имъ вѣсть о возможномъ спасеніи своего Монарха, поспѣшилъ обо всемъ донести прокурору суда. Этотъ, забывшій долгъ присяги, «судебный дѣятель», въ свою очередь, выѣхалъ въ тотъ же день въ Москву для доклада о «заговорѣ» прокурору московской судебной палаты А. Ф. Стаалю, заядлому революціонеру изъ эмигрантовъ, назначенному на эту должность Керенскимъ.

Начальнику московской сыскной полиціи Григорьеву было поручено разыскать неосторожную пассажирку; арестованная и допрошенная Григорьевымъ, Л. В. Хитрово не только подтвердила весь свой разсказъ о заговорѣ, но, напуганная печальнымъ оборотомъ, который приняло дѣло, показала, что душою заговора является офицеръ К., служащій на станціи Рѣжица; относительно же своей дочери Л. В. Хитрово сообщила, что та дѣйствительно выѣхала въ Тобольскъ, везя корреспонденцію, зашитую въ холстинку, обернутую вокругъ таліи.

Чины судебнаго въдомства и милиціи понеслись задерживать «виновныхъ»; одинъ товарищъ прокурора поъхалъ въ Тобольскъ, другой въ Ръжицу. Вмъстъ съ тъмъ въ Тобольскъ же была отправлена телеграмма Керенскаго о задержаніи и обыскъ Маргариты Сергъевны Хитрово.

Смълая дъвушка заявила, что ничего о заговоръ не знаетъ и пріъхала въ Тобольскъ единственно изъ желанія находиться возможно ближе къ Царской Семьъ, съ которой она, какъ фрейлина Государыни Императрицы, была тъсно связана. Арестованная М. С. Хитрово была доставлена въ Москву и временно помъщена въ зданіи судебныхъ установленій, въ кабинетъ врача.

При обыскъ въ Ръжицъ у офицера К. были, между прочимъ, обнаружены обширная переписка, квитанціонная книжка по сбору пожертвованій и обыкновенная резиновая печать, сдъланная отъ руки перочиннымъ ножемъ, съ надписью «Общеказачій Союзъ».

Бъглымъ опросомъ начальствующихъ лицъ и сослуживцевъ К. было установлено, что никакого «общеказачьяго союза» какъ будто не существуетъ, но квитанціонная книжка выдала имена жертвователей на это загадочное дъло.

Прямо съ Николаевскаго вокзала арестованный К. былъ доставленъ въ камеру судебнаго слъдователя Александрова, который и подвергъ его двухчасовому допросу. Александровъ оказался судебнымъ дъятелемъ другого закала, нежели тъ, непомърно старающіеся передъ новыми хозяевами чины прокурорскаго надзора, которые заварили всю эту кашу. Подъ его умълымъ руководствомъ дъло быстро приняло совершенно иной оборотъ. Офицеръ К. показалъ, что никакого заговора въ дъйствительности не было, а что онъ единственно ръшилъ использовать въ корыстныхъ цъляхъ настроеніе нъкоторыхъ круговърусскаго общества и, подъ предлогомъ спасенія Царской Семьи, собиралъ пожертвованія, которыя и обращалъ въ свою пользу.

Гдѣ была правда въ этомъ показаніи, трудно сказать, но оно дало Александрову возможность свести крупное политическое дѣло къ простому мошенничеству и освободить М. С. Хитрово. Но скоро наступили событія, которыя, и помимо воли судебныхъ властей, прекратили навсегда «дѣло о заговорѣ».

25 октября началось въ Москвъ большевицкое выступленіе. Отсидъвъ первые дни возстанія въ своемъ зданіи на Воскресенской площади, Городская Дума революціоннаго созыва перебра-

лась въ Кремль въ зданіе Судебныхъ Установленій, подъ защиту юнкеровъ. Было произнесено много великодушныхъ, горячихъ и даже героическихъ ръчей, но, когда большевики открыли по зданію огонь, думцы капитулировали и, выговоривъ для себя свободный проходъ, сбъжали, бросивъ своихъ защитниковъ юнкеровъ на произволъ звърей большевиковъ.

Зданіе было разграблено и разгромлено, а скоро послѣ этого и самый судъ былъ распущенъ «за ненадобностью». Революціонному прокурору палаты Стаалю пришлось спасаться отъ еще болѣе революціонныхъ «товарищей» и готовиться къ новой эмиграціи за границу. Что стало съ офицеромъ К., неизвѣстно 1).

Другая попытка представляется столь же легкомысленной и, конечно, была обречена на такую же неудачу. Въ теченіе декабря мъсяца одна московская монархическая организація послала въ Тобольскъ трехъ офицеровъ, шт.-ротм. Соколова и двухъ другихъ М. и Г., съ порученіемъ связаться съ мъстными монархистами и подготовить увозъ Царской Семьи. Въ нужный моментъ должна была пріѣхать сотня гардемариновъ для выполненія самого налета. Планъ предполагался весьма простой: часть заговорщиковъ должна была спрятаться въ воскресенье въ алтарѣ; во время литургіи, на которой присутствовала вся Семья, офицеры ворвались бы и увезли бы Плѣнниковъ. Другой варіантъ предполагалъ ночное нападеніе на губернаторскій домъ, когда стража спала. Въ то время какъ часть отряда заняла бы почту, чтобы помѣшать посылкѣ телеграммъ, другая часть увезла бы Монарховъ въ Троицкъ, занятый тогда казаками атамана Дутова.

Молодыхъ офицеровъ сопровождалъ поручикъ Р., который прівзжалъ съ докладомъ изъ Тобольска, куда онъ отправился жить еще раньше, по порученію Пуришкевича. Нужно думать, что всв эти неопытные заговорщики, посланные на произволъ судьбы, проявили большую неосторожность, т. к., несмотря на царящую въ Тобольскъ общую сумятицу, они скоро попали подъ подозрвніе и были арестованы. Продержали, однако, ихъ недолго; притворившись отчаянными большевиками, офицеры быстро заслужили доввріе самыхъ красныхъ товарищей, были отпущены на свободу и поспъшили уъхать. Впрочемъ, имъ ничего другого и не оставалось, т. к. прибывшій въ Тобольскъ

<sup>1)</sup> Приведенныя свъдънія заимствованы изъ брошюры С. И. Орема «Заговоръ», съ предисловіемъ С. Н. Палеолога.

посланецъ отъ организаціи сообщилъ имъ, что все предпріятіе, за отсутствіемъ средствъ, было оставлено.

Свои воспоминанія объ этомъ эпизодѣ шт.-ротм. К. Соколовъ заканчиваетъ слѣдующими безрадостными словами: «Опасности пройдены, а на душѣ было скверно. Теперь невольно подводились итоги видѣннаго и пережитаго. Намъ, бывшимъ на мѣстѣ, было видно, что наша цѣль была вполнѣ осуществима, но не хватало организатора и средствъ. Такихъ людей, какъмы, для развѣдки, информаціи и боя, нашлись бы сотни»¹).

Организаторовъ, дъйствительно, не было, но средства были. Такъ, напримъръ, группа лицъ, состоящая изъ бывшихъ сановниковъ, Кривошеина, Нейдгарта, князя Ширинскаго-Шихматова, отправила въ Тобольскъ своего эмиссара, который, свидъвшись съ лицами свиты, сообщилъ, по возвращеніи, о затруднительномъ матеріальномъ положеніи, въ которомъ находилась Царская Семья. Группа эта тотчасъ же собрала сумму въ 250 тысячъ рублей и передала ее, черезъ того же эмиссара, ген. Татищеву и кн. Долгорукову. Въ то же время группъ удалось установить съ заключенными переписку на условномъ языкъ. И вотъ, однажды, изъ Тобольска получилась телеграмма слъдующаго содержанія: «Врачи настоятельно предписываютъ отъъздъ на югъ, на морской курортъ. Требованіе это вызываетъ въ насъ крайнюю тревогу. Считаемъ путешествіе нежелательнымъ. Просимъ совъта. Положеніе крайне трудное».

Смыслъ этой телеграммы показался членамъ группы загадочнымъ, но безусловно тревожнымъ. Повидимому, хотъли увезти Царскую Семью, но куда? Обезпокоенные этимъ, Кривошеинъ, Нейдгартъ и князъ Ширинскій-Шихматовъ ръшили отвътить совътомъ отложить отъъздъ и не уступать «врачамъ» до послъдней крайности. Но скоро послъ этого пришла новая депеша, сообщавшая, что «врачамъ» необходимо повиноваться.

Какое же важное событіе произошло въ Тобольскъ?

## 5. Загадочный комиссаръ Яковлевъ.

Первый большевицкій отрядъ, прибывшій 13 марта въ Тобольскъ, вызвалъ у заключенныхъ, какъ мы говорили выше, нъкоторыя надежды на скорое освобожденіе. Но въ этомъ

<sup>1)</sup> К. Соколовъ. Попытка освобожденія Царской Семьи, Арх. Русск. Рев., т. XVII, стр. 280—292.

странномъ противорѣчіи была несомнѣнно значительная доля основанія. Донесенія Соловьева и «тетушки Иветты», появленіе въ городѣ переодѣтыхъ офицеровъ, пріѣздъ корнета Маркова — все это не могло не создать у Царственныхъ Узниковъ впечатлѣнія о существованіи одной или даже нѣсколькихъ сильныхъ организацій, задавшихся цѣлью Ихъ освободить. Организаціи эти, какъ мы видѣли, существовали больше въ воображеніи ихъ создателей. Но спасеніе Царской Семьи могло ли быть выполнено только русскими силами?

Необходимо прежде всего вспомнить, что со времени отреченія Государя политическое положеніе измѣнилось; если еще годъ тому назадъ возможно было думать, что Монархъ, лишенный Престола, потерялъ всякое значеніе, и что самая память о Немъ должна сгладиться въ народныхъ умахъ, то теперь объ этомъ нельзя уже было помышлять.

Въ теченіе двънадцати мъсяцевъ Россія пронеслась вскачь черезъ конституціонную монархію, демократическую республику, соціалистическую республику, чтобы наконецъ удариться лбомъ о коммунизмъ. Перспективы, которыя открывалъ этотъ кровавый и безумный режимъ, были слишкомъ ужасны, чтобы взоры русскихъ людей не обратились вновь съ надеждой на славное прошлое Россіи и на ея законнаго Представителя — Царя. Съ другой стороны, и большевики, сжатые въ жельзныхъ тискахъ Брестъ-Литовска, обреченные на позорную зависимость отъ Германіи, пытались хитрить, вступать въ переговоры. При такихъ условіяхъ, Государь обращался внезапно въ очень сильнаго козыря въ ихъ игрѣ, въ качествѣ заложника, за котораго возможно было потребовать дорогой политическій выкупъ. Наконецъ, сами нъмцы, встревоженные тяжелымъ положеніемъ на западномъ фронтъ, были заинтересованы въ томъ, чтобы обезпечить окончательную безопасность на восточномъ фронтъ. Конечно, въ ихъ рукахъ былъ Брестъ-Литовскій договоръ, но подписанъ онъ былъ лишь большевиками, которые не внущали рейхсканцлеру никакого довърія. Требовалась другая подпись, на которую возможно было положиться, подпись Государя.

Итакъ, въ то время, о которомъ сейчасъ идетъ рѣчь, судьба Царской Семьи внезапно пріобрѣла первостепенное значеніе въ сложной игрѣ германской и совѣтской дипломатіи. Теперь вернемся къ изложенію событій.

Отрядъ, появившійся 13 марта, прибылъ изъ Омска. Не

забудемъ, что Восточная Сибирь уже была охвачена мѣстами антисовѣтскими возстаніями; нѣсколько мѣсяцевъ спустя Омскъ становится даже столицей правительства адмирала Колчака. Отрядомъ командовали два офицера, Демьяновъ и Дегтяревъ; незадолго передъ этимъ въ Тобольскъ пріѣхалъ, также изъ Омска, нѣкій Дуцманъ, объявившій себя комиссаромъ города, и, въ частности, дома-тюрьмы, гдѣ находилась Царская Семья.

Черезъ два дня послѣ прибытія отряда, 15 марта, пріѣхалъ изъ Екатеринбурга другой отрядъ, состоявшій изъ красногвардейцевъ. Что произошло между начальниками этихъ двухъ отрядовъ, осталось тайной; впрочемъ, съ этого момента мы входимъ вообще въ полосу таинственности, въ которой приходится продвигаться только ощупью. Установлено во всякомъ случаѣ, что начальники изъ Омска потребовали немедленнаго отъѣзда екатеринбургскаго отряда, который, будучи значительно слабѣе, принужденъ былъ подчиниться и возвратиться въ Екатеринбургъ. Впрочемъ, какъ мы увидимъ дальше, борьба между Омскомъ и Екатеринбургомъ на этомъ не прекратилась.

Комиссаръ Дуцманъ, латышъ съ непроницаемымъ лицомъ, со взглядомъ, таившимся подъ завъсой тяжелыхъ въкъ, проявилъ осторожность, молчаливость, замкнутость и ни въ чемъ не вмъшивался въ судьбу заключенныхъ; Демьяновъ, недоучившійся семинаристъ, былъ, повидимому, лишь незначительнымъ статистомъ.

Роль начальника принадлежала, такимъ образомъ, Дегтяреву, который и проявилъ большую энергію и иниціативу. Между тѣмъ, Дегтяревъ былъ хорошо извѣстенъ жителямъ Тобольска. Сирота, состоявшій въ родствѣ съ однимъ изъ бывшихъ тобольскихъ губернаторовъ, онъ, съ гимназической скамьи, выражалъ всегда самыя крайнія монархическія убѣжденія. Впослѣдствіи, уже въ университетѣ, онъ вступилъ въ ряды Союза Михаила Архангела, пользующагося репутаціей «черносотеннаго». И потому велико было изумленіе тобольчанъ, когда они увидѣли этого молодого человѣка во главѣ отряда большевицкихъ красногвардейцевъ.

Странный отрядъ, непонятные большевики, загадочные офицеры, сомнительный комиссаръ! Вопреки всъмъ большевицкимъ правиламъ, новая власть не произвела ни одного обыска, никого не арестовала и не разстръляла и не стала грабить «буржуевъ». Зачъмъ же она явилась въ Тобольскъ?

Установивъ кое-какія большевицкія учрежденія, Дегтяревъ и его два помощника принялись за мѣстный Совѣтъ, измѣнивъ совершенно его составъ, вплоть до предсѣдателя Никольскаго, вмѣсто котораго былъ ими поставленъ нѣкій матросъ Хохряковъ, появившійся неизвѣстно откуда, и о которомъ до сихъ поръ никто ничего не слыхалъ. Однако, большевизанствующая стража губернаторскаго дома относилась съ подозрѣніемъ къ этимъ новопришельцамъ. Офицеръ Демьяновъ пытался нѣсколько разъ проникнуть къ заключеннымъ, но охрана его пропустила не дальше двора.

Но 31 марта внезапно въвзжаетъ въ городъ новый, и на этотъ разъ многочисленный, отрядъ красногвардейцевъ изъ Екатеринбурга, подъ командой еврея Заславскаго. Тотчасъ по прівздѣ Заславскій занялся спеціально травлей Царской Семьи; онъ убъждалъ солдатъ требовать заключенія Узниковъ въ городскую тюрьму, подъ предлогомъ того, что губернаторскій домъ недостаточно охраненъ отъ налета монархистовъ. «Плънниковъ хотятъ спасти», кричалъ онъ, «подъ домомъ уже вырыты тайные ходы».

Смущенный Совътъ вызвалъ Кобылинскаго. Произошелъ споръ, въ которомъ Кобылинскій одержалъ, однако, побъду, заявивъ, что въ случать перевода Царской Семьи въ тюрьму, стражъ придется также туда перебраться. Перспектива покинуть удобныя свои помъщенія для тюрьмы не улыбалась избалованнымъ солдатамъ, и вопросъ этотъ былъ оставленъ. Слъдуетъ отмътить, что въ спорть этомъ, въ которомъ Кобылинскій отстаивалъ интересы и надежды Монарховъ на освобожденіе, онъ нашелъ горячую поддержку у омскихъ большевиковъ; Демьяновъ предложилъ даже содъйствіе штыковъ своего отряда, въ случать если бы Заславскій заартачился.

Въ то время какъ представители омскихъ и екатеринбургскихъ большевиковъ оспаривали другъ у друга Царскую Семью, Москва продолжала проявлять къ этому вопросу полную пассивность. Дуцманъ и Демьяновъ уѣхали обратно въ Омскъ; Дегтяревъ, объявившій себя комиссаромъ юстиціи, остался здѣсь одинъ изъ этого тріо.

А въ Тобольскъ все ждали представителя центра; самые фантастическіе слухи начали ходить по этому поводу; говорили, что Москва пошлетъ одного изъ самыхъ видныхъ вождей... Троцкаго быть можетъ?

Наконецъ, 9 апръля подъ вечеръ, появился столь долго

жданный комиссаръ.

У Это быль стройный и кръпкій на видь человъкъ, лъть тридцати, со смуглымъ энергичнымъ лицомъ. Говорилъ онъ властно и даже ръзко, но ръчь его носила отпечатокъ хорошаго воспитанія, и даже руки его, длинныя, съ тонкими пальцами и, главное, чистыя, были далеко не «товарищескія», а явно буржуйныя. Человъкъ этотъ, одътый матросомъ, назвалъ себя Васильемъ Васильевичемъ Яковлевымъ, чрезвычайнымъ комиссаромъ изъ Москвы. Къмъ онъ былъ раньше, откуда онъ появился? На эти вопросы Яковлевъ отвъчалъ съ большой, даже слишкомъ большой готовностью, сообщая чрезвычайно много подробностей о себъ. Родился онъ въ Уфъ, потомъ жилъ въ Финляндіи, былъ приговоренъ къ повъшенію за что-то революціонное, бъжаль, побываль въ Швейцаріи и Германіи и т. д. Что во всемъ этомъ было правдой, что принадлежало воображенію разсказчика, объ этомъ, въ то время, никто вопроса себъ не задавалъ. Чрезвычайный комиссаръ привезъ съ собой нъчто въ родъ помощника, довольно ничтожнаго парня по фамиліи Авдѣевъ, телеграфиста и отрядъ молодыхъ солдатъ. Документы, которые онъ предъявилъ, были не только въ полномъ порядкъ, но, за подписью всесильнаго Свердлова, облекали его чрезвычайными полномочіями и угрожали смертью всякому, кто позволиль бы себъ не подчиниться приказаніямъ этого большевицкаго проконсула.

На другой день послѣ своего пріѣзда Яковлевъ велѣлъ собрать солдатъ охраны и обратился къ нимъ съ весьма ловкой рѣчью. Онъ началъ съ заявленія о томъ, что привезъ деньги для выдачи дополнительнаго жалованья, о которомъ солдаты столь тревожились. Потомъ онъ вытащилъ изъ кармана свои документы и сталъ ихъ читатъ вслухъ. Видъ казенныхъ печатей особенно сильно повліялъ на слушателей, но все же въ воздухѣ чувствовалось нѣкоторое опасеніе, нѣкоторая тревога. Яковлевъ это замѣтилъ, тотчасъ же вернулся къ пріятной темѣ о жалованьи, обѣщалъ солдатамъ скорое возвращеніе на родину, словомъ совершенно разсѣялъ въ нихъ всякую тѣнь недовѣрія. Но Заславскій былъ на-чеку; на слѣдующій же день онъ прибѣжалъ на новое собраніе охраны, созванное Яковлевымъ, разсчитывая повернуть настроеніе солдатъ. Ему сразу же не повезло; омскій представитель Дегтяревъ обрушился на него

съ обличительной рѣчью, обвиняя его въ распространеніи ложныхъ слуховъ, въ обманѣ солдатъ, въ двойной игрѣ. Заславскій пытался оправдываться, но былъ принужденъ бѣжать подъ свистки и улюлюканіе солдатъ. Такимъ образомъ, Яковлевъ избавился отъ своего опаснаго врага.

Но здѣсь возникаетъ вопросъ. Какую цѣль преслѣдовалъ Дегтяревъ, оказывая эту услугу Яковлеву, котораго онъ не зналъ, и намѣренія котораго ему были, будто бы, неизвѣстны? Къ этому, въ тотъ же день, прибавилось и другое, столь же загадочное, обстоятельство. Нѣсколько солдатъ, подозрѣнія которыхъ насчетъ Яковлева еще не окончательно разсѣялись, отправились за совѣтомъ къ новому предсѣдателю Совѣта, матросу Хохрякову; напомнимъ, что эта неизвѣстная личность была поставлена на предсѣдательскій постъ начальниками омскаго отряда. И вотъ, Хохряковъ, въ отвѣтъ на сомнѣнія, изложенныя ему солдатами, заявляетъ, что онъ ручается за Яковлева, котораго онъ, будто бы, отлично знаетъ, какъ одного изъ виднѣйшихъ революціонеровъ Урала.

Этотъ рядъ обстоятельствъ вызвалъ подозрѣніе у Кобылинскаго. Онъ началъ смутно догадываться, что Яковлевъ подготавливаетъ какой-то планъ, благопріятный для Царской Семьи, и что онъ находитъ поддержку у «большевиковъ», пріѣхавшихъ изъ Омска. Но каковъ былъ этотъ планъ? Скоро и это стало извѣстнымъ.

Новый комиссаръ не проявлялъ большого интереса къ заключеннымъ. Во время своего посъщенія губернаторскаго дома онъ остановился дольше лишь у кровати больного Наслъдника. Это нездоровье Алексъя Николаевича, казалось, его озабочивало больше всего. Яковлевъ возвращался нъсколько разъ, былъ принятъ Государемъ и Императрицей, но интересовался только больнымъ ребенкомъ. Послъ одного изъ такихъ посъщеній онъ заперся на телеграфъ со своимъ телеграфистомъ и имълъ долгій разговоръ съ Москвой.

Наконецъ, вечеромъ 11 апръля Яковлевъ открылъ свои карты; онъ заявилъ стражѣ, что пріѣхалъ за Царской Семьей. Кобылинскій, которому онъ также сообщилъ объ этомъ, началъ горячо протестовать. «Это невозможно», сказалъ онъ, «что вы сдѣлаете съ Наслѣдникомъ, вы же знаете, что онъ слишкомъ боленъ, чтобы ѣхать».

«Въ этомъ, конечно, и есть затрудненіе», отвѣтилъ Яковлевъ съ нерѣшительностью, «я объ этомъ имѣлъ разговоръ по телеграфу съ Центральнымъ Комитетомъ и получилъ приказаніе увезти Государя, оставивъ Царскую Семью въ Тобольскъ. Такимъ образомъ, придется уѣзжать завтра же».

Яковлевъ просилъ у Государя личнаго свиданія; Императрица настояла, чтобы на немъ присутствовать; Она, какъ будто, опасалась оставлять Государя наединъ съ московскимъ посланцемъ и высокомърно заявила Яковлеву, что Она останется.

«Хорошо», согласился Яковлевъ и тотчасъ же началъ офиціальнымъ тономъ: «гражданинъ Романовъ, Совътомъ народныхъ комиссаровъ мнъ поручено перевезти Васъ изъ Тобольска. Вашъ сынъ боленъ, Онъ можетъ остаться здъсь со всей Вашей Семьей, Вы, значитъ, уъдете одинъ».

Наступило тягостное молчаніе. Потомъ Государь, преодольвъ волненіе, спросилъ спокойнымъ голосомъ:

«А куда меня перевозять?»

Яковлевъ отвътилъ, что это ему самому неизвъстно, и что соотвътствующія распоряженія онъ получить уже во время пути.

«Я желаю остаться съ Семьей и не уѣду», сказалъ тогда Государь. Императрица не сдержала крика отчаянія:

«Что вы хотите сдълать? Вы отрываете Его отъ больного Сына и отъ Семьи, это слишкомъ жестоко».

Смущенный, взволнованный, Яковлевъ возразилъ тономъ, въ которомъ чувствовалась мольба:

«Я Васъ умоляю согласиться. Я вынужденъ выполнить приказанія, которыя я получиль. Если Вы откажетесь уѣхать, мнѣ придется или примѣнить силу, или отказаться отъ своей миссіи. И тогда меня замѣнятъ, быть можетъ, человѣкомъ менѣе добросовѣстнымъ. Не бойтесь ничего, я отвѣчаю за Вашу безопасность. Если Вы не желаете уѣхать одинъ, возьмите съ собой тѣхъ лицъ, которыхъ Вы выберете. Будьте готовы къ отъѣзду завтра въ четыре часа утра»¹).

И, сдерживая волненіе, Яковлевъ вышелъ изъ комнаты. Наступили для Семьи часы тяжкаго сомнѣнія.

разговоръ этотъ приведенъ по даннымъ слъдственнаго матеріала Соколова и по разсказу Яковлева, помъщенному въ «Уральской Жизни».
 √ (Русская Лътопись, кн. I, стр. 150—153.) Эти двъ версіи нъсколько расходятся въ подробностяхъ.

«Какъ вы думаете, куда собираются меня повезти?» спросилъ Государь Кобылинскаго.

«По нѣкоторымъ словамъ Яковлева я понялъ, что Вы, какъ будто, поѣдете въ Москву».

«Въ такомъ случаѣ», воскликнулъ Государь съ волненіемъ, «это значитъ, что они хотятъ заставить меня подписать брестълитовскій договоръ. Скорѣе я дамъ отрубить себѣ руку».

«Я тоже поъду», прибавила Императрица въ сильной тревогъ.

Государь вышелъ въ садъ, Императрица вернулась къ себъ и велъла позвать Жильяра. Воспитатель былъ пораженъ Ея растеряннымъ и ужасно взволнованнымъ видомъ. Никогда еще онъ не видълъ Ее въ такомъ отчаяніи, даже въ Спалъ, когда Ея Сыну угрожала смерть, даже въ Царскомъ Селъ въ тъ страшныя минуты, когда Она узнала объ отреченіи Государя. Императрица металась по комнатъ, ломая руки, произнося отрывистыя слова.

«Я не могу покинуть Государя въ такія минуты», говорила Она, «я чувствую, что Его хотятъ заставить подписать что-то подъ угрозой опасности для Его близкихъ, оставшихся въ Тобольскъ, какъ это сдълали для Его отреченія... Навърное, они хотятъ заставить Его подписать миръ... Нъмцы должны это требовать, довъряя только Его подписи... мой долгъ этого не допустить... Но я не могу оставить Сына. Онъ слишкомъ тяжело боленъ. Что съ Нимъ станетъ безъ меня?» 1).

И Императрица, которая обычно не могла стоять болъе нъсколькихъ минутъ на ногахъ, продолжала ходить въ волненіи, въ страшномъ и нервномъ напряженіи всъхъ силъ.

«Отъъздъ этотъ невозможенъ», повторяла Она, «если необходимо чудо, я увърена, что оно свершится».

«Но все же намъ нужно принять какое-нибудь рѣшеніе, на случай, если Папа пришлось бы уѣхать», замѣтила Татьяна Николаевна, всегда сдержанная и благоразумная не по лѣтамъ.

Жильяръ поддержалъ мнѣніе Великой Княжны, прибавивъ, что если Императрица рѣшитъ сопровождать Государя, Она можетъ быть вполнѣ увѣрена, что всѣ окружатъ Наслѣдника

<sup>1)</sup> Слова эти приведены П. Жильяромъ въ двухъ, нъсколько различныхъ версіяхъ: въ показаніяхъ Соколову (Enquête Judicialire, стр. 75), и въ его книгъ "Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille", стр. 218—219.

Цесаревича самой внимательной заботой. Государыня молчала. Ея колебанія, Ея жестокія сомнънія продолжались.

«Въ первый разъ въ жизни я не знаю, какъ поступить», сказала Она въ раздумьи. «Господь всегда указывалъ мнъ върный путь... но теперь я не получаю никакого указанія... что я должна сдълать? ...» И вдругъ Она воскликнула: «Я ръшила, мой долгъ уъхать съ Нимъ, а вы позаботитесь объ Алексъъ».

И, подойдя къ входившему въ эту минуту Государю, Императрица сказала Ему: «Я не пущу Тебя уъхать одного, я поъду съ Тобой».

Во время этой трагической сцены больной Наслѣдникъ, страдающій и взволнованный, ждалъ съ нетерпѣніемъ Свою Мать, которая должна была придти къ Нему послѣ завтрака. Часы проходили и тревога ребенка все увеличивалась. «Гдѣ Мама?» не переставая спрашивалъ Онъ у Своего англійскаго воспитателя Гиббса. Около четырехъ часовъ Императрица вошла, наконецъ, въ Его комнату. Она казалась спокойной, но лицо Ея носило слѣды пролитыхъ горькихъ слезъ.

Она нѣжно приласкала Сына и, въ нѣсколькихъ словахъ, сообщила Гиббсу о случившемся. Но, моментами, Она отворачивала лицо, чтобы ребенокъ не могъ замѣтить слезъ, которыхъ Она не въ силахъ была удержать.

Былъ собранъ семейный совътъ съ участіемъ самыхъ върныхъ и преданныхъ лицъ.

Кто такой этотъ Яковлевъ? Онъ принесъ съ собой отчаяніе разлуки, а между тімъ внушаль какое-то смутное довъріе. «Онъ мнъ кажется искреннимъ и честнымъ», сказалъ Государь. Но что же можно было предпринять? Сопротивляться отъъзду, но какимъ образомъ? Здъсь, въ тобольской глуши, Плънники совершенно оторваны отъ міра; что происходитъ тамъ, въ столицахъ, какіе ведутся переговоры? Обо всемъ этомъ нужно спросить у освъдомленныхъ лицъ и тотчасъ же ръшають послать Кривошенну телеграмму, о которой говорилось выше. Но каковъ бы ни былъ отвътъ, нътъ сомнънія, что пока придется уступить или Яковлеву, или же, не дай Богъ, другому комиссару, заядлому большевику на этотъ разъ. И послѣ тревожнаго обсужденія всѣхъ возможностей и опасностей, ръшаютъ, наконецъ, что Государь, Императрица и Марія Николаевна убдутъ въ сопровождении князя Долгорукова, доктора Боткина, камеристки Демидовой и лакеевъ Чемодурова

и Съднева. Остальная часть Семьи и штата останется въ Тобольскъ до выздоровленія Алексъя Николаевича.

Вечеромъ, въ десять часовъ, подаютъ чай. Жильяръ оставилъ намъ описаніе этого послѣдняго вечера Монарховъ въ Тобольскъ: «Императрица сидитъ на диванъ, съ Ней рядомъ двъ Ея Дочери. Онъ такъ много плакали, что лица Ихъ опухли отъ слезъ. Каждый изъ насъ скрываетъ свое горе и старается казаться спокойнымъ. У насъ такое чувство, что если кто-нибудь не сдержится, то и всъхъ увлечетъ за собою въ бездну отчаянія. Государь и Императрица сосредоточены и молчаливы. Чувствуется, что Они готовы ко всякимъ жертвамъ, пожертвовать даже и Своею жизнью, если Господь Богь, въ неисповъдимыхъ путяхъ Своихъ, потребуетъ того для спасенія Ихъ Родины. Никогда Они не проявляли къ намъ бо́льшей милости и заботы. Это великое и ясное спокойствіе, эта чудесная вфра, Ихъ вфра, захватываютъ и насъ. Въ половинъ двънадцатаго прислуга собирается въ заль. Ихъ Величества и Марія Николаевна съ ними прощаются. Государь обнимаетъ мужчинъ, Императрица цълуетъ женщинъ. Почти всѣ рыдаютъ» 1).

На другой день, 13 апръля, въ половинъ четвертаго утра, подаютъ экипажи; ужасные, тряскіе тарантасы безъ рессоръ и сидъній. Въ тарантасы бросаютъ немного соломы, а для Императрицы кладутъ матрацъ.

Несчастные Родители идутъ прощаться съ Своимъ больнымъ ребенкомъ.

Сколько разъ смерть, какъ черная тѣнь, подходила къ этому хрупкому и блѣдному мальчику, жизнь котораго зависѣла отъ всякой неосторожности, отъ ушиба, отъ слишкомъ рѣзкаго движенія! Никогда, отъ самаго Его рожденія, не оставляли Его ни на минуту Родители, слѣдя съ тревожной заботой за малѣйшими Его недомоганіями, каждое изъ которыхъ могло оказаться роковымъ. А теперь Имъ приходится покинуть Его больного, страдающаго, рыдающаго отъ горя въ Своей постелькъ. Увидятъ ли Они Его когда-нибудь? Не на вѣчную ли разлуку обрекаетъ Ихъ безжалостная судьба? И что станется тогда съ несчастнымъ сиротой, съ маленькимъ Наслѣдникомъ въ рукахъ большевицкихъ палачей?

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup>) P. Gilliard. Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille, стр. 220—221.

То, что несчастные Отецъ и Мать сказали Своему ребенку въ эти минуты разлуки, никто никогда не узнаетъ. Никто не долженъ этого узнать. Это тайна, которую Они унесли съ собою въ могилу.

Яковлеву не безъ труда удалось убъдить стражу согласиться на почти тайный увозъ Монарховъ. Съ помощью Кобылинскаго, онъ, наконецъ, заставилъ солдатъ подчиниться, но, вмъстъ съ тъмъ, онъ сдълалъ огромную, непростительную ошибку, согласившись оставить часть своего отряда въ Тобольскъ. Впослъдствіи ему пришлось горько объ этомъ сожалъть. Со своей стороны, стража нарядила шесть человъкъ для сопровожденія Плънниковъ; среди нихъ двое были вполнъ преданы Кобылинскому и потомъ держали его въ курсъ всъхъ подробностей путешествія.

Въ четыре часа утра отъъзжающіе выходять на крыльцо. Яковлевь ждеть уже ихъ около экипажей. Его нъсколько сдержанное обращеніе исчезло, какъ ненужная маска. Онъ проявляеть чрезвычайное почтеніе къ Монарху, обращаясь къ Государю не иначе, какъ отдавая честь, согласно военной дисциплинъ. Замътивъ, что на Государъ надъта простая солдатская шинель, онъ приказываетъ принести шубу, которую и кладутъ въ тарантасъ. Однако, Яковлевъ противится желанію Императрицы състь въ экипажъ Государя и самъ помъщается съ Нимъ. Очевидно, онъ имъетъ въ виду говорить съ Государемъ о томъ, чего другіе, и даже Императрица, не должны были знать.

Наконецъ, даютъ знакъ къ отъѣзду. Отрядъ изъ пяти всадниковъ открываетъ шествіе, за нимъ ѣдутъ двѣ телѣги, полныя солдатъ, а одна даже съ пулеметомъ. Слѣдуютъ засимъ экипажи Государя, Императрицы, съ которой ѣдетъ вмѣстѣ Великая Княжна Марія Николаевна, лицъ штата, опять четыре телѣги съ солдатами и, наконецъ, другой кавалерійскій отрядъ замыкаетъ обозъ.

Телъги громыхаютъ по мостовой, а на крыльцъ долго еще остаются три стройныя фигуры, слъдя взоромъ за удаляющимся обозомъ; затъмъ, одна за другой, онъ входятъ обратно въ домъ.

Это три Великія Княжны, которыя, горько рыдая, въ первый разъ въ жизни чувствуютъ себя одинокими и покинутыми.

Яковлевъ увозитъ Плънниковъ въ Тюмень, гдъ Они должны пересъсть на поъздъ.

А въ Тюмени находятся въ это время маленькій Марковъу съ своимъ эскадрономъ, Соловьевъ и Съдовъ; они всъ ждутъ случая дъйствовать. Теперь случай приближается къ нимъ съ каждымъ оборотомъ колесъ Царскаго обоза.

Эта безконечная дорога по сибирской весенней распутицѣ является истиннымъ мученіемъ для Путешественниковъ. Первыя тридцать верстъ ѣдутъ шагомъ; нѣсколько разъ приходится даже сходить съ экипажей и идти за ними пѣшкомъ, такъ какъ колеса утопаютъ въ непролазной грязи. Императрица, больная, безмолвно переноситъ Свои страданія; зато докторъ Боткинъ, у котораго жестокая тряска вызвала острый приступъ болѣзни почекъ, лежитъ на днѣ телѣги и громко стонетъ отъ боли.

Рѣки еще покрыты тающимъ льдомъ, который можетъ каждую минуту податься подъ тяжестью экипажей. Тоболъ переходятъ пѣшкомъ, но, чтобы переправиться черезъ Иршанъ, приходится сѣсть въ тарантасы, такъ какъ ледъ уже покрытъ водой, въ которую лошади уходятъ по грудь.

Впослѣдствіи комиссаръ Яковлевъ помѣстилъ въ «Ураль У ской Жизни» коротенькое описаніе этого путешествія. Въ стать в этой онъ замѣтно избѣгаетъ говорить, хотя бы намеками, о настоящихъ своихъ намѣреніяхъ. Онъ обходитъ также молчаніемъ то, что, безъ сомнѣнія, составляло суть его знаменательной бесѣды съ Государемъ. И все же, даже въ такомъ сокращенномъ и обезцвѣченномъ видѣ, строки, которыя этотъ посланецъ Москвы посвящаетъ Государю, являются чрезвычайно показательными:

«Проъзжая мимо церквей, Государь всегда снималь шапку и набожно крестился. Я вынесъ впечатлъніе, что Онъ человъкъ добрый, глубоко върующій и религіозный, дъйствительно любить Свою Семью и о Ней заботится. Держаль Онъ себя, какъ всегда, просто и кротко. Говорилъ со мной о жизни простого народа и, видимо, искренно и сердечно къ нему относился... Всю дорогу Александра Өеодоровна сидъла молча, ни съ къмъ не разговаривала и держала себя гордо и неприступно, въ то время какъ Государь былъ привътливъ и разговорчивъ. Меня поражала незлобивость этихъ людей. Они ни на кого не жаловались...» Такъ большевики не пишутъ, такъ настоящій со-у вътскій комиссаръ не отзывается о Монархахъ.

Во время пути Яковлевъ проявляетъ странное безпокойство; онъ все время торопитъ обозъ, насколько это возможно по

состоянію дороги. На почтовыхъ станціяхъ задерживаются ровно столько, сколько это требуется для перепряжки лошадей.

На одной изъ такихъ станцій, на полпути отъ Тюмени, съ встрѣчнаго тарантаса сходитъ довольно оборванный пассажиръ. Увидавъ обозъ, Государя, Императрицу, — онъ останавливается пораженный. Императрица бросаетъ на него пристальный взоръ и вздрагиваетъ: Она узнаетъ въ этомъ лохматомъ человѣкѣ капитана Сѣдова, офицера посланнаго «тетушкой Иветтой». Что онъ здѣсь дѣлаетъ, въ этомъ медвѣжьемъ углу? Посланъ ли онъ на развѣдку? предвѣщаетъ ли онъ какую-то надежду? Нѣтъ, Сѣдовъ дѣйствуетъ на свой страхъ; онъ ничего не знаетъ ни о Яковлевѣ, ни о судьбѣ Царской Семьи. Оставшись безъ всякихъ указаній и даже свѣдѣній о своемъ шефѣ, онъ рѣшилъ поѣхать въ Тобольскъ, узнать чтонибудь о Монархахъ. И вдругъ эта неожиданная встрѣча! Въ тревогѣ онъ продолжаетъ свой путь, узнаетъ въ Тобольскѣ о томъ, что произошло, и возвращается немедля въ Тюмень.

На послѣдней станціи, въ двадцати верстахъ отъ Тюмени, появляется отрядъ кавалеріи, посланный для сопровожденія обоза до города. Кавалеристы эти принадлежатъ къ эскадрону Маркова, но на этотъ разъ командуетъ ими другой офицеръ, Пермяковъ. Гдѣ же поручикъ Марковъ? Онъ сидитъ въ тюрьмѣ, куда его бросили дней десять назадъ подъ первымъ попавшимся предлогомъ. Впослѣдствіи, когда Царственные Узники оказались подъ крѣпкой охраной екатеринбургскихъ тюремщиковъ, молодого офицера освободили съ извиненіями. Ему даже вернули командованіе его эскадрономъ. Что это, странное совпаденіе или дѣйствіе невидимой и таинственной власти, которая передвигала по своему усмотрѣнію, какъ шахматныя фигуры, Государя, Императрицу, Яковлева, даже самыхъ мелкихъ пѣшекъ, Маркова и Сѣдова?

За нѣсколько дней передъ этимъ комиссаръ Яковлевъ послалъ своего помощника Авдѣева въ Тюмень, чтобы приготовить спеціальный поѣздъ. Поѣздъ этотъ, состоявшій изъ одного вагона перваго класса и трехъ вагоновъ третьяго, ожидалъ уже путниковъ, которые и пріѣхали въ Тюмень вечеромъ 14 апрѣля. Здѣсь Яковлевъ узнаетъ, что екатеринбургскіе рабочіе большевики заняли станцію Поклевскую и рѣшили задержать тамъ поѣздъ. Тѣмъ не менѣе онъ приказываетъ ѣхать, въ надеждѣ какъ-нибудь проскочить. Но, во время пути, извѣстіе это под-

тверждается; осторожнъе было бы не упорствовать и проъхать кругомъ, черезъ Омскъ. Поъздъ возвращается въ Тюмень и, не задерживаясь, катитъ по дорогъ въ Омскъ, откуда Яковлевъ разсчитываетъ направиться въ Москву, объъхавъ Екатеринбургъ. Но какая-то роковая судьба разрушаетъ всъ его планы. Въ Куломзинъ, послъдняя станція до Омска, путь закрытъ красногвардейцами, которые отказываются пропустить Плънниковъ. Отрядъ этотъ, какъ выяснилось впослъдствіи, былъ посланъ изъ Омска по телеграфному требованію начальника екатеринбургской красной гвардіи.

Что же могло произойти за эти сорокъ восемь часовъ, чтобы столь круто измънилось поведеніе омской администраціи? Необходимо немедленно же это выяснить, и Яковлевъ, на отцъпленномъ паровозъ, несется на всъхъ парахъ въ Омскъ, оставивъ поъздъ въ Куломзинъ.

Тотчасъ же по прівздѣ, онъ сносится по прямому проводу съ Москвой и получаетъ оттуда приказаніе отправиться съ Плѣнниками въ Екатеринбургъ. Яковлевъ удивленъ, встревоженъ, обезпокоенъ этимъ загадочнымъ распоряженіемъ: но что онъ можетъ сдѣлать, какъ не подчиниться? Итакъ, онъ возвращается въ Куломзино и отводитъ поѣздъ въ Тюмень, для направленія его на Екатеринбургъ. Онъ все же надѣется проѣхать этотъ городъ безъ особой задержки; вѣдь у него въ карманѣ полномочія за подписью Свердлова. И если придется поспорить съ екатеринбургскимъ Совѣтомъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, чтобы выполнить свою миссію, онъ сумѣетъ отстоять свои права.



#### ГЛАВА V.

## ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТРАГЕДІЯ <sup>1</sup>).

#### 1. Черная шайка.

Огромная Россійская Имперія, эта «Евразія», великая, какъ цѣлый материкъ, обладаетъ не только плодородной почвой, но и лежащими, почти на поверхности земли, неисчислимыми богатствами въ минералахъ, нефти и драгоцѣнныхъ металлахъ.

А между тъмъ равнины, простирающіяся на тысячи верстъ по объ стороны Уральскихъ горъ, поля, лъса, степи, покрытыя пестрымъ ковромъ дикихъ травъ, черноземныя украинскія поля, — населены почти исключительно хлъбопашцами. Фабричные центры малочисленны, рабочее населеніе растворяется въ

<sup>1)</sup> Екатеринбургское убійство было предметомъ многихъ изслѣдованій и отдѣльныхъ работъ и статей. Главными источниками, заслуживающими полнаго довѣрія, нужно считать не разъ упоминаемую здѣсь прекрасную книгу судебнаго слѣдователя Н. А. Соколова, "Enquête judiciaire sur l'assassinat de la Famille Impériale Russe", переведенную также на русскій языкъ; книгу ген. М. К. Дидерихса «Убійство Царской Семьи и Членовъ Дома Романовыхъ на Уралѣ»; П. Жильяра "Le tragique destin de Nicolas II et de Sa Famille"; Р. Вильтона "Les derniers jours des Romanof". Большевики за подписью Быкова также опубликовали свое признаніе «Послѣдніе дни послѣдняго Царя».

Цѣлый рядъ другихъ книгъ, появившихся по этому вопросу, или затрагивающихъ его, не вносятъ, по большей части, ничего новаго, а нерѣдко искажаютъ самыя событія, по невѣжеству или же съ опредѣленной агитаціонной цѣлью. Такъ, книга Лази "La tragédie sibérienne" составлена для оправданія генерала Жанена, какъ извѣстно, выдавшаго адмирала Колчака; въ той части книги, въ которой говорится о Цареубійствѣ, авторъ старается доказать, что Царская Семья была не разстрѣляна, а спасена. Совершенно въ другомъ родѣ составлена книга проф. В. Сперанскаго "La Maison à destination spéciale", представляющая, будто бы, разслѣдованіе автора и нѣкоего Евгенія Платоновича Н..., произведенное въ самомъ Екатеринбургѣ. Эта беззастѣнчивая хлестаковщина полна грубыхъ ошибокъ, и, подъ видомъ возмущенія екатеринбургскимъ кровавымъ преступленіемъ, сводится къ лицемѣрному обвиненію Государя, къ оправданію Его убійцъ и, главнымъ образомъ, евреевъ.

океанъ стомилліоннаго крестьянства, кръпко привязаннаго къ своей землъ, въръ и традиціямъ.

Здѣсь, въ этихъ затерянныхъ деревняхъ, революціонная пропаганда безсильна. Можно поднять мужика противъ сосѣдняго помѣщика, можно соблазнить его раздѣломъ господскихъ земель, но Царя трогать нельзя. Мужицкій гнѣвъ обрушится на того, кто отзовется дурно о Помазанникѣ Божьемъ. Революціонерамъ всѣхъ оттѣнковъ издавна была извѣстна эта психологія русскаго крестьянина, котораго они глубоко презирали, какъ презираютъ и ненавидятъ теперь его большевики. Поэтому самые хитрые и ловкіе изъ бунтовщиковъ, какъ Пугачевъ, а потомъ и народовольцы, придумали поднимать крестьянскія возстанія во имя самаго Царя. Но крестьянская масса совершенно не поддавалась никакой демагогіи, ничему, что могло бы поколебать ея вѣрованія и не мечтала о торжествѣ соціализма.

Русскій рабочій, наобороть, человъкъ безпочвенный, порвавшій со старыми устоями и не пріобръвшій ни умственныхъ, ни моральныхъ новыхъ цънностей; если въ столицахъ — Петроградъ и Москвъ, рабочій, соприкасаясь съ болъе безпокойной городской жизнью, дозръваетъ до примитивнаго соціализма, то въ маленькихъ провинціальныхъ центрахъ онъ пребываетъ въ грубомъ и съромъ невъжествъ и при такой душевной и умственной пустотъ легко поддается пропагандъ ненависти и низменной зависти.

Пропаганда эта нигдъ не велась такъ дъятельно, какъ въ Сибири. Этотъ классическій край ссылки обратился мало-помалу въ нъчто вродъ обязательнаго стажа для каждаго чисто-пробнаго революціонера.

Распущенность, попустительство и русское «ничего» провинціальной администраціи всячески облегчали ссыльнымъ возможность побъга, чъмъ они широко и пользовались. Въ біографіи революціонныхъ вождей поражаетъ та развязная непринужденность, съ которой Троцкіе, Свердловы и Сталины разставались съ жандармами «охранки», какъ только сибирскій климатъ переставаль имъ нравиться. Однако, въ теченіе нъсколькихъ мъсяцевъ или нъсколькихъ лътъ ихъ пребыванія, эти безпокойные люди все же успъвали посъять вокругъ себя съмена ненависти, которыя взошли потомъ кровавой нивой большевизма.

Впрочемъ, почва тамъ была уже хорошо подготовлена. Въ Сибирь издавна отправляли цѣлыя партіи уголовныхъ, которыє, по отбытіи наказанія, обосновывались въ городахъ и деревняхъ и приносили съ собой туда свои жестокіе нравы, свое презрѣніе къ добру и злу, свою жажду наслажденій. Другіе, бѣглые каторжане, наполняли страну слухами о своихъ разбояхъ, превращенныхъ въ подвиги народнымъ воображеніемъ, всегда склоннымъ къ чудесному. Въ такой преступной атмосферѣ человѣческая жизнь страшно обезцѣнивалась и пролитая кровь производила впечатлѣніе очередного, мелкаго происшествія.

Въ Сибири ярче всего и проявилась та тъсная связь между каторжанами и коммунистами, которая составляетъ самую сущность большевизма.

Екатеринбургъ, уѣздный городъ Пермской губерніи, былъ центромъ одного изъ тѣхъ промышленныхъ районовъ, гдѣ разбросанные по сибирской тайгѣ заводы являются разсадниками революціи, свалочнымъ мѣстомъ, куда деревни отсылаютъ свои отбросы.

Такимъ образомъ, при первой же, мартовской, революціи Екатеринбургъ пріобрѣтаетъ совершенно исключительное значеніе, а при торжествѣ большевизма — привлекаетъ особое вниманіе московскихъ правителей, которые и спѣшатъ послать туда своихъ самыхъ вѣрныхъ агентовъ.

Во время перевзда Царской Семьи екатеринбургскій увздъ управлялся уральскимъ совдепомъ, главарямъ котораго суждено было сыграть первенствующую роль въ готовящейся кровавой трагедіи.

Предсъдатель совъта и его исполнительнаго комитета, Бълобородовъ, молодой, худой, блъдный рабочій, быль типичнъйшій большевицкій хулиганъ, для котораго вся идея соціализма сводится къ словамъ, брошеннымъ Ленинымъ низкимъ инстинктамъ толпы: «Грабь награбленное!» — награбленное, конечно, «буржуями», объявленными внъ закона совътскимъ законодательствомъ.

Къ несчастью для него, Бълобородовъ не ограничился ограбленіемъ буржуевъ. Немедленно вслъдъ за своимъ избраніемъ онъ присвоилъ себъ тъ 30.000 рублей, которые оказались въ комитетской кассъ. Изобличенный двумя другими членами комитета, Сафаровымъ и Голощекинымъ, онъ, подъ угрозою

раскрытія дѣла, принужденъ былъ обратиться въ ихъ послушнаго слугу и выполнять всѣ ихъ приказанія.

Сафаровъ, одинъ изъ «надеждъ партіи», принадлежалъ самъ къ той буржуазіи, о разгромѣ которой онъ мечталъ. Впрочемъ, подъ этой маской, сморщенной и порочной, никогда не таилось высокой, хотя бы и ошибочной, идеи, никакого порыва политическаго фанатизма. Толкнула Сафарова въ лагерь бунтарей простая трусость: онъ дезертировалъ во время мобилизаціи, перешелъ границу и въ одинъ прекрасный день очутился въ Швейцаріи, гдѣ Ленинъ и завербовалъ его. И такимъ образомъ, послѣ революціи 1917 года, попалъ онъ въ ту банду, которую будущій большевицкій диктаторъ тріумфально привезъ съ собой въ Россію въ знаменитыхъ запломбированныхъ вагонахъ.

Но настоящимъ главаремъ черной екатеринбургской шайки былъ еврей Щайя Голощекинъ. Какъ большинство крупныхъ большевиковъ, Голощекинъ не имѣлъ ничего общаго съ пролетаріатомъ, интересы котораго онъ взялся защищать. Мелкій невельскій мѣщанинъ, этотъ будущій революціонеръ началъ свою карьеру крайне мирно: по полученіи аттестата зрѣлости, онъ обучался въ рижской зубоврачебной школѣ и, казалось, былъ предназначенъ судьбою безболѣзненно извлекать зубы своихъ согражданъ. Какимъ образомъ обратился онъ въ жестокаго большевика? Все, что мы знаемъ объ этомъ инкубаціонномъ періодѣ дѣятельности Голощекина, онъ же «Филиппъ», онъ же «Борисъ Ивановъ» — это рядъ арестовъ, сопровождавшихся неизмѣнно побѣгами; настоящая игра въ прятки съ охраной и правосудіемъ, игра, изъ которой онъ всегда выходилъ побѣдителемъ.

Во время одного изъ своихъ сидъній, Голощекинъ сдружился съ единовърцемъ, евреемъ Янкелемъ Свердловымъ; послъ октябрьскаго переворота Свердловъ, ставшій предсъдателемъ центральнаго исполкома, послалъ Голощекина въ Екатеринбургъ въ качествъ военнаго комиссара.

Въ дъйствительности должность эта являлась почти диктаторской, тъмъ болъе, что бывшій зубной врачъ непосредственно получаль инструкціи по прямому проводу отъ самого могущественнаго предсъдателя Центральнаго Комитета.

Голощекинъ принадлежалъ весь патологіи; ничего человъческаго не оставалось въ этой темной душъ, охваченной садическими инстинктами крови и убійства и паническимъ страхомъ за свою жизнь. Скрывшись за стѣнами чека, онъ невидимо руководилъ разстрѣлами «заложниковъ», всю ужасную нравственную отвѣтственность за которые несли цѣликомъ его безгласные подчиненные. Содрогаясь въ садическихъ конвульсіяхъ, пугавшихъ самихъ палачей, онъ выслушивалъ донесенія о пыткахъ, совершенныхъ по его приказу, выспрашивая ихъ ужасныя подробности.

Этотъ поставщикъ чека обладалъ лицомъ Іуды-предателя, какимъ его изображали великіе итальянскіе мастера Квинквеченто: окаймленное клочьями курчавыхъ рыжеватыхъ волосъ искаженное лицо, съ клиновидной мефистофельской бородкой, бъгающіе фальшивые глаза, ротъ, искривленный злобной усмъшкой.

И наконецъ самъ цареубійца, тотъ, чье имя будетъ произноситься съ ужасомъ въ послѣдней избѣ самой затерянной деревни огромной Россіи: Янкель Юровскій.

Въ серединъ прошлаго въка жилъ въ Полтавъ бъдный еврей, Ицекъ Юровскій, которому на старости лътъ причинилъ большое горе старшій его сынъ Хаимъ. Мальчишку поймали съ поличнымъ, накрывъ его во время налета со взломомъ, за что онъ поплатился ссылкою въ Сибирь. Тамъ Хаиму Юровскому, благодаря присущей его расъ гибкости ума и иниціативъ, удалось вскоръ стать гражданиномъ города Каинска, а затъмъ онъ со всей семьей перебрался въ Томскъ, столицу западной Сибири.

За эти годы Хаимъ Юровскій успълъ жениться на Эсфири Варшавской; самъ сатана благословилъ ихъ бракъ; шесть сыновей: Моисей, Пейсахъ, Янкель, Борухъ, Еле-Мейеръ и Лейба и дочь Перль закишъли вокругъ бывшаго взломщика, который, отростивъ патріархальную бороду, сталъ похожъ на почтеннаго отставного раввина. Янкель, родившійся въ 1878 году, учился нъкоторое время въ еврейской школъ «Талматейро»; лънивый и неспособный, онъ бросилъ школу и поступилъ подмастерьемъ къ часовщику еврею Перманъ въ Томскъ.

Затъмъ, послъ многочисленныхъ приключеній, онъ открылъ самъ часовой магазинъ, удачно повелъ дъло и женился на разведенной еврейкъ Манъ Янкелевнъ, отъ которой имълъ сына.

Въ какое время этотъ часовщикъ примкнулъ къ революціонной партіи, мы не знаемъ. Извъстно только, что въ 1905 году онъ съъздилъ въ Берлинъ и вернулся оттуда лютераниномъ, снабженнымъ деньгами и говорящимъ по-нъмецки. Кое-какія непріятности съ полиціей заставляютъ его исчезнуть на нъкоторое

время; пробывъ недолго на югъ, въ Екатеринодаръ, онъ возвращается въ Томскъ, но оттуда, какъ неблагонадежнаго, его высылаютъ въ Екатеринбургъ. Въчно суетливый, онъ открываетъ тамъ фотографическую мастерскую, которой и занимается до самой войны. Призванный въ пермскую дружину, онъ, чтобы не попасть на фронтъ, умудряется поступить въ фельдшерскую школу, по окончаніи которой прикомандировывается къ одному изъ екатеринбургскихъ лазаретовъ.

Янкель Юровскій жаденъ, жестокъ и сластолюбивъ, онъ терроризуетъ своихъ братьевъ, вытягивая отъ нихъ деньги, въ которыхъ они не смъютъ ему отказать.

«Янкель быль характера вспыльчиваго и упрямаго. Онъ любиль угнетать людей», говорить о немъ его братъ Лейба, а его невъстка прибавляетъ: «Это былъ эксплуататоръ. Онъ эксплуатировалъ моего мужа, своего брата».

Какъ только первыя извъстія о февральской революціи достигли до Екатеринбурга, Юровскій, очертя голову, бросился въ самую необузданную демагогію; онъ повелъ пропаганду среди солдатъ, подстрекая ихъ на убійство офицеровъ и обращая на себя вниманіе своими зажигательными рѣчами; а послѣ бѣгства Временнаго Правительства, Юровскій сразу сдѣлался виднымъ лицомъ въ Екатеринбургѣ, былъ избранъ членомъ мѣстнаго Совѣта, потомъ комиссаромъ юстиціи.

Наружность этого еврея ничъмъ не изобличала его расу: въ молодости у него ръзкія черты лица, тяжелая нижняя челюсть, глубоко посаженные глаза, густыя сросшіяся на переносиць брови, широкій круглый носъ, какъ у русскаго мужика, закрученные усы и черные подстриженные бобрикомъ волосы; носить сюртукъ, крахмальный воротничекъ и галстухъ, какъ почтенный купецъ. Но потомъ, сдълавшись виднымъ большевикомъ, Юровскій, какъ истинный актеръ, превращаетъ себя въ сибирскаго разбойника: густая нестриженная борода, всклокоченные волосы, красная русская рубаха. Настоящій Стенька Разинъ съ его воспътыми народной поэзіей кровавыми подвигами.

Изъ этихъ четырехъ дъйствующихъ лицъ: Бълобородовъ — лънивый, гулящій краснобай-рабочій; Сафаровъ — мъщанинъ, трусливый и озлобленный; Голощекинъ и Юровскій — евреи, человъконенавистники, безпощадные исполнители кровавыхъ завътовъ Талмуда. Этотъ большевицкій міръ въ миніатюръ не былъ

бы вполнъ завершенъ безъ пятаго типа революціонера: выродившагося, безнравственнаго, заносчиваго и дерзкаго интеллигента. Такимъ былъ Петръ Войковъ, комиссаръ по продовольствію Уральской области.

Фигура жуткая, вся въ глубокихъ тѣняхъ и пламенныхъ краскахъ, авантюристъ, болтунъ, хвастунъ, игрокъ, карманщикъ, убійца если нужно, писатель въ моменты досуга, сластолюбецъ, грубый Донъ-Жуанъ, рѣзкій, злобный, глухой къ чувству жалости, чести, патріотизма, дружбы — таковъ былъ человѣкъ, карьера котораго, рожденная въ убійствъ, погибла въ крови.

По окончаніи гимназіи Войковъ уѣхалъ за границу; онъ скитался по міру, изучалъ медицину въ Брюсселѣ, примкнулъ къ соціалъ-демократической партіи... Затѣмъ слѣды его теряются и появляется онъ снова въ Екатеринбургѣ уже въ качествѣ большевицкаго комиссара.

Таковы были тѣ люди — тѣ палачи, — въ рукахъ которыхъ, по волѣ судьбы, оказалась Царская Семья.

### 2. Прибытіе Плънниковъ.

Екатеринбургъ былъ городъ богатый, или, върнъе, насчитывалъ не мало богачей среди своихъ жителей. На Вознесенской соборной площади, самой высокой части города, противъ соборной паперти, на углу Вознесенскаго переулка, выстроенъ на полу-горъ богатый особнякъ. Домъ этотъ принадлежалъ инженеру путей сообщенія Николаю Николаевичу Ипатьеву, который и проживалъ въ немъ со своей семьей. 14 апръля къ нему нежданно явился комиссаръ Жилинскій съ секретнымъ ордеромъ отъ мъстнаго совдепа о немедленномъ выселеніи владъльца изъ его дома, «реквизированнаго со всей мебелью».

Перепуганное семейство Ипатьева уъхало на другой же день, сдавъ «по описи» свое имущество чекистамъ.

Тотчасъ же дѣятельно приступили къ работѣ по возведенію вокругъ дома высокаго забора. Одновременно онъ былъ занятъ отрядомъ рабочихъ Сисертскаго завода, во главѣ съ нѣкіимъ Медвѣдевымъ. Медвѣдевъ, по профессіи сапожникъ, дезертиръ во время войны, примкнулъ къ большевизму при октябрьскомъ переворотѣ; это былъ безчувственный звѣрь, способный на всякое темное дѣло.

Общая администрація дома, превращеннаго въ тюрьму, находилась въ рукахъ слесаря Авдѣева. «Это былъ яркій представитель отбросовъ рабочей среды, типичный митинговый крикунъ, крайне безтолковый, крайне невѣжественный, пьяница и воръ», говоритъ про него слѣдователь Соколовъ. Такое же мнѣніе объ Авдѣевѣ выражаетъ одинъ изъ цареубійцъ, рабочій Якимовъ; онъ прибавляетъ только такую характерную въ устахъ русскаго человѣка оцѣнку: «у него была злая душа». Назначенный смотрителемъ дома Ипатьевыхъ, Авдѣевъ всячески хвастался передъ рабочими, что онъ арестовалъ «Николая Кроваваго», что власть теперь въ его рукахъ, и что онъ сведетъ ихъ всѣхъ въ домъ и покажетъ Царя.

Человъкъ пятьдесятъ рабочихъ, тщательно выбранныхъ Авдъевымъ среди подонковъ Сисертскаго завода, образовали внутреннюю охрану тюрьмы; многіе изъ нихъ находились уже нъсколько разъ подъ судомъ, какъ, напримъръ, нъкій Летемкинъ, начавшій свою революціонную карьеру съ четырехлътняго тю-

ремнаго заключенія за изнасилованіе малолѣтней.

Итакъ все было приготовлено для встръчи Царской Семьи

— тюрьма, тюремщики и палачи.

17 апръля вечеромъ Парфенъ Самохваловъ, соединявшій свою должность шофера при совътскомъ гаражъ съ обязанностями палача, получилъ приказаніе подать къ Ипатьевскому дому два автомобиля. Въ нихъ съли четыре человъка: Голощекинъ, Бълобородовъ, Сафаровъ и Авдъевъ, которыхъ онъ и повезъ на вокзалъ. Поъздъ только что прибылъ. Изъ вагона перваго класса вышли офицеръ съ просъдью въ бородъ, въ военной шинели безъ погонъ, съ Георгіевской ленточкой въ петлицъ, пожилая женщина, строгаго и величественнаго вида, и красивая, цвътущая, молодая дъвушка.

Это были Государь, Императрица и Великая Княжна Марія

Николаевна.

За ними слъдовали докторъ Боткинъ, князь Долгоруковъ и нъсколько слугъ. Всъхъ ихъ посадили въ автомобили и быстро повезли.

Стояла- съверная весна, ясная и холодная; сумерки еще не наступили и небо свътилось на закатъ. Отъ вокзала до Ипатьевскаго дома было недалеко; какъ только автомобиль подъъхалъ, Голощекинъ соскочилъ на землю и, дълая жестъ рукой, съ ядовитой улыбкой, сказалъ: «Гражданинъ Романовъ, извольте войти».

Грохотъ моторовъ, шумъ и движеніе передъ домомъ привлекли вниманіе любопытныхъ. Прибъжавшіе крестьяне, бабы съ добродушными, румяными лицами, бородатые лавочники въ фуражкахъ, босые мальчишки въ пестрыхъ рубашкахъ, все мелкое мъстное населеніе съ удивленіемъ и недоумъніемъ узнавало въ этомъ плънникъ, окруженномъ вооруженными солдатами, Царя всея Руси.

Струсивъ, Голощекинъ крикнулъ солдатамъ: «Чекисты! чего вы смотрите?» И любопытные были разогнаны.

Государь, Императрица, Великая Княжна и лица свиты медленно поднялись по входнымъ ступенькамъ. Дверь захлопнулась за ними съ глухимъ стукомъ, какъ крышка гроба.

И, правда, не въ тюрьму, а въ могилу привезены были эти жертвы, страшно изуродованныя тъла которыхъ три мъсяца спустя, въ жуткой ночной тиши, были вынесены убійцами, опьянъвшими отъ вина, страха и крови.

Върный князь Долгоруковъ слъдовалъ за своимъ Государемъ; имълъ ли Голощекинъ какую-нибудь причину отдълить его въ этотъ моментъ отъ Царской Семьи? Но въ ту минуту, когда князь готовился войти въ домъ, Голощекинъ остановилъ его, спросивъ имя, велълъ ему състь въ одинъ изъ автомобилей и отправилъ его въ городскую тюрьму.

Этотъ мелкій фактъ, на первый взглядъ незначительный, могъ повлечь за собой самыя пагубныя послъдствія; дъйствительно князь Долгоруковъ имълъ на себъ всъ деньги Царской Семьи, которая, такимъ образомъ, оставалась безъ всякихъ средствъ. Царскія драгоцънности, продать которыя было не легко, были поручены молодымъ Княжнамъ; осторожно предупрежденныя письмомъ камерфрау Демидовой, писавшей условнымъ языкомъ, онъ поспъшно скрыли ихъ, зашивъ въ платья.

Что же произошло на станціи въ моментъ прибытія поъзда? Едва успъвъ выйти изъ вагона, загадочный Яковлевъ подвергся яростному нападенію комиссара Голощекина. Бывшій дантистъ только что вернулся изъ Петрограда, снабженный точными инструкціями отъ предсъдателя Совнаркома Свердлова. Правда, Яковлевъ тоже имълъ чрезвычайныя полномочія и было очевидно, что въ этой борьбъ за обладаніе Царской Семьей, оба лица эти являлись только исполнителями другихъ болъе могущественныхъ вліяній, которыя боролись между собою на совътскомъ Олимпъ. Яковлевъ совершилъ ошибку, оставивъ часть своего отряда въ Тобольскъ; вслъдствіе этого онъ не могъ отразить неожиданное нападеніе Голощекина. Все же, послъ того, какъ Государя увезли, Яковлевъ напрягаетъ всъ усилія, чтобы вырвать эту жертву изъ когтей екатеринбургской чека. Онъ обжитъ на засъданіе мъстнаго Совъта; но тщетно предъявляетъ онъ свои полномочія, подписанныя Свердловымъ, тщетно угрожаетъ членамъ Совъта громами и молніями Центральнаго Комитета, тщетно призываетъ къ ихъ чувствамъ повиновенія и дисциплины, — онъ наталкивается на предвзятое ръшеніе, на каменную стъну, на упрямство стада, знающаго и боящагося только палки своего пастуха.

Въ отчаяніи Яковлевъ видитъ, что рушатся результаты долгихъ, терпъливыхъ усилій, надеждъ и преданности и какъ разъ въ тотъ моментъ, когда, казалось бы, онъ уже достигъ цъли.

Въ то же время Совътъ даетъ распоряжение разоружить солдатъ тобольскаго отряда и посадить ихъ въ тюрьму. Ему очень бы хотълось сдълать то же и съ Яковлевымъ, въ которомъ, подъ большевицкой маской, явно проглядываетъ контръ-революціонеръ. Но печатъ Центральнаго Комитета и подпись Свердлова все же создаютъ ему какую-то временную неприкосновенность. Какъ бы то ни было, это конецъ. Единственная возможность спасенія — въ Москвъ; тамъ будетъ ръшена участь Государя.

Но съ екатеринбургскими разбойниками надо быть осторожнымъ, и Яковлевъ беретъ отъ нихъ слъдующую расписку:

Рабочее и Крестьянское Правительство Российской Федеративной Республики Советов. Уральский Областной Совет Рабочих Крестьянских и Солдатских Депутатов. ПРЕЗИДИУМ

№ 1.

Екатеринбургъ, 30 апреля 1918 г.

### Уральский Областной Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов.

#### РАСПИСКА.

1918 года апреля 30 дня, я нижеподписавшийся Председатель Уральскаго Областного Совета Раб., Кр. и Солд. Депутатовъ Александр Георгиевич Белобородов получил от

комиссара Всероссийскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета Василия Васильевича Яковлева доставленных им из г. Тобольска: 1) бывшаго царя Николая Александровича Романова, 2) бывшую царицу Александру Федоровну Романову, 3) бывш. вел. княжну Марию Николаевну Романову, для содержания их под стражей в г. Екатеринбурге.

А. Белобородов.

Член Обл. Исполн. Комитета

Б. Дидковский.

Этотъ документъ, написанный отъ руки на бланкъ мъстнаго Совъта, помъченъ номеромъ І. Блестящее начало для большевицкой разбойной канцелярщины!

Вскорѣ послѣ этого солдаты тобольскаго отряда были отпущены на волю и молодой телеграфистъ Яковлева, оставшійся въ Тобольскѣ, получилъ отъ своего начальника слѣдующую телеграмму, помѣченную Москвой:

«Собирайте отрядъ. Уѣзжайте. Полномочія я сдалъ. За послѣдствія не отвѣчаю».

Послѣдняя надежда Яковлева рухнула. Покинутый Москвой, онъ выходилъ побѣжденнымъ изъ той страшной игры, ставкой которой былъ Императоръ Всероссійскій.

Дальнъйшая судьба его загадочна. Удалось только выяснить, что зимой 1918 года Яковлевъ обратился къ чешскому генералу Шепиху съ просьбой принять его въ ряды бълыхъ войскъ. Онъ указывалъ въ этомъ прошеніи, что именно онъ увозилъ Государя изъ Тобольска.

Ему отвътили согласіемъ и онъ перешель къ бѣлымъ. Затѣмъ съ нимъ происходитъ нѣчто странное. Яковлева арестовываютъ и отправляютъ въ Омскъ въ распоряженіе военныхъ властей. Ему не даютъ надежнаго караула и, вмѣсто генералъквартирмейстера штаба верховнаго главнокомандующаго, онъ, по ошибкѣ яко бы конвоира, попадаетъ къ нѣкоему полковнику Зайчеку.

Здѣсь онъ и исчезаетъ. У Зайчека не оказалось впослѣдствіи абсолютно никакихъ документовъ на Яковлева. Замѣтимъ, что Зайчекъ возглавлялъ въ Омскѣ контръ-развѣдку. Онъ —

офицеръ австрійской арміи, плохо говорившій по-русски — пришелъ въ Сибирь въ рядахъ чешскихъ войскъ 1).

Но всъ ли эти иностранные освободители Сибири шли сюда съ жертвенной любовью къ Россіи и съ ненавистью къ большевикамъ?

## 3. Тревожные дни.

Между тъмъ въ Тобольскъ жизнь Плънниковъ протекала въ тревогъ и безпокойствъ. Хотя отъ Великой Княжны Маріи Николаевны была получена записка съ первой остановки въ пути и отъ Императрицы письмо изъ Тюмени, но съ 13 до 19 апръля извъстій не было никакихъ. А Путешественники уже давно должны были пріъхать въ Москву.

И вдругъ 20 апръля, какъ громъ, среди яснаго неба, приходитъ телеграмма: Государь и Императрица арестованы въ Екатеринбургъ.

Слъдующій день, 21 апръля, былъ канунъ Пасхи, Великаго Праздника Воскресенія Христова, совпадающаго съ весной и возрожденіемъ надеждъ.

Въ счастливые годы Великой Россіи, въ полночь начинался колокольный звонъ; крестные ходы съ иконами и хоругвями выходили изъ освъщенныхъ церквей, и тысячи върующихъ съ зажженными свъчами слъдовали за ними и радостно звучалъ гимнъ «Христосъ Воскресе».

Но въ губернаторскомъ домѣ, въ эту святую ночь, плакали и грустили одинокія, несчастныя Дѣти. День Пасхи весь прошель для Нихъ въ ожиданіи... Еще день, полный тревожной тоски... Наконецъ 24 апрѣля приходитъ первое письмо изъ Екатеринбурга, письмо, полное затаеннаго отчаянія. На слѣдующій день, 25 апрѣля, Они узнаютъ подробности отъ солдатъ конвоя, возвратившихся въ Тобольскъ; затѣмъ рѣзкая перемѣна: Кобылинскій удаленъ, изъ Екатеринбурга за Царскими Дѣтьми пріѣзжаетъ новый комиссаръ Родіоновъ.

Наслъдникъ Алексъй Николаевичъ чувствуетъ себя немного лучше, все же Онъ еще очень слабъ. Но все равно, ръшено уъзжать, такъ спъшатъ Дъти снова увидъть Родителей.

<sup>1)</sup> По нъкоторымъ свъдъніямъ, Яковлевъ погибъ впослъдствіи въ Россіи при автомобильной катастрофъ.

Въ понедъльникъ, 7 мая, въ половинъ двънадцатаго дня, Царскія Дъти, оба воспитатели Жильяръ и Гиббсъ, генералъ Татищевъ, графиня Гендрикова, баронесса Буксгевденъ и прислуга садятся на пароходъ «Русь», тотъ самый, который привезъ Ихъ въ Тобольскъ. Транспортъ этотъ сопровождаетъ матросъ Хохряковъ, тотъ таинственный незнакомецъ, котораго омскіе большевики посадили предсъдателемъ тобольскаго Совъта. Замътимъ кстати, что этотъ странный предсъдатель, проводивъ Плънниковъ до Екатеринбурга, счелъ свою миссію оконченной и никогда больше не возвращался въ Тобольскъ.

9 мая утромъ прівхали въ Тюмень. Здівсь Великія Княжны и Наслівдникъ сівли въ пассажирскій вагонъ съ генераломъ Татищевымъ, графиней Гендриковой, баронессой Буксгевденъ и тремя другими лицами. Остальные были посажены въ товарный вагонъ.

Поъздъ прибылъ въ Екатеринбургъ на другой день въ два часа ночи; вагонъ отвели на запасный путь. Наступило туманное, сърое утро, моросилъ мелкій дождь. Около девяти часовъ на пяти извозчикахъ пріъхали Бълобородовъ и комиссары. Царскія Дѣти спустились изъ вагона на грязный путь. Великая Княжна Татьяна Николаевна одной рукой съ трудомъ тащила тяжелый чемоданъ, а другой несла своего маленькаго бульдога. Матросъ Нагорный подошелъ къ ней, желая ей помочь, но стража грубо оттолкнула его.

Изъ всѣхъ лицъ свиты только Нагорный, лакеи Сѣдневъ и Труппъ и поваръ Харитоновъ получили разрѣшеніе отправиться въ Ипатьевскій домъ. Генерала Татищева, графиню Гендрикову, лектрису Шнейдеръ и лакея Волкова сразу увели въ городскую тюрьму. Воспитатели Жильяръ и Гиббсъ, докторъ Деревенко и нѣсколько слугъ временно были оставлены на свободѣ.

Тобольскіе Плѣнники, конечно, не ожидали никакого состраданія, никакой справедливости отъ своихъ новыхъ тюремщиковъ. Но режимъ, которому Имъ пришлось подчиниться, превосходилъ самыя Ихъ мрачныя опасенія.

Тотчасъ по прибытіи Государь и Императрица подверглись грубому обыску. Дидковскій, тотъ самый, который скрѣпилъ расписку, выданную Яковлеву, вырвалъ изъ рукъ Императрицы ручной мѣшочекъ. Это былъ единственный разъ, когда Государь на мгновеніе потерялъ самообладаніе. Онъ сказалъ съ

презръніемъ: «До сихъ поръ я имълъ дъло съ приличными, воспитанными людьми».

Дидковскій сталь отвічать дерзостями, и Государь замолчаль.

Ничего не было приготовлено для принятія Плѣнниковъ. Кроватей не хватало и Великія Княжны спали на полу, на матрацахъ. Изъ ближайшей совѣтской столовой Имъ приносили отвратительную, истинно «совѣтскую» пищу. Но эти лишенія не трогали Плѣнниковъ; русскіе Цари и Ихъ Семьи даже во времена блеска Императорскаго Двора всегда отличались простотою Своихъ вкусовъ и привычекъ. Александръ II спалъ на походной кровати въ Своемъ рабочемъ кабинетѣ; Александръ III любилъ борщъ и черную кашу, а Николай II жилъ жизнью солдата.

Однажды, когда во время путешествія, дворцовый коменданть Воейковъ извинялся за импровизированный завтракъ, Государь отвътилъ ему съ улыбкой: «Ничего, вы же знаете, что была бы лишь чашка чая съ хлъбомъ, и я доволенъ».

Видя, что тяжелая обстановка не можетъ смутить ихъ жертвъ, большевицкіе тюремщики измышляли для нихъ другія, ежечасныя моральныя пытки. Во всѣхъ углахъ дома были поставлены караульные, которые слѣдили за каждымъ движеніемъ Плѣнниковъ; солдатня эта покрывала стѣны неприличными рисунками, глумясь надъ Императрицей и Великими Княжнами.

За столъ садились всѣ вмѣстѣ: Царская Семья, свита и прислуга, таково было желаніе Государя, который этимъ хотѣлъ показать, что передъ равенствомъ въ несчастіи, нѣтъ болѣе неравенствъ происхожденія. Караульные присутствовали тутъ же, не снимая фуражекъ, курили, плевали и ругались скверными словами.

Однажды, когда подавали котлеты, комиссаръ Авдъевъ, расталкивая Государя и Императрицу, сталъ накладывать себъ самъ съ блюда, и, беря обратно тарелку, толкнулъ локтемъ Государя прямо въ лицо. Большею частью караульные несли свою службу въ пьяномъ видъ; разъ Авдъевъ, напившись, даже скатился съ лъстницы, возвращаясь къ себъ послъ своей ежедневной провърки Царскаго помъщенія.

Совътскіе тюремщики смотръли на Ипатьевскій домъ, какъ на свою добычу. Какъ опытные грабители, безъ излишней торопливости, Авдъевъ и его шайка съ первыхъ же дней приня-

лись за расхищеніе Царскихъ вещей. «Комендантъ» очевидно присваиваль себъ львиную долю. Каждый день онъ сносиль внизъ по лъстницъ полные мъшки, сгибаясь подъ ихъ тяжестью. У дверей стояли автомобили, ожидавшіе добычу. Такимъ образомъ бълье и одежда Царской Семьи исчезали постепенно изъ Ипатьевскаго дома, обращаясь въ наряды какихъ-нибудь совътскихъ матрешекъ.

Преданные Нагорный и Сѣдневъ пробовали защищать Царское добро. Нагорный былъ огромный, широкоплечій богатырь съ простой русской нѣжной душой. Онъ ходилъ за Наслѣдникомъ съ ранняго дѣтства, ласкалъ и утѣшалъ Его въ Его дѣтскихъ горестяхъ, страдалъ за Него и за Его несчастныхъ Родителей во время Его болѣзней, былъ безпомощнымъ свидѣтелемъ отчаянной борьбы за спасеніе этой жизни, которая могла ежеминутно угаснуть, какъ слабый огонекъ. Для этого простого и преданнаго матроса Алексѣй Николаевичъ былъ, конечно, Наслѣдникъ Престола, будущій Царь, Помазанникъ Божій, но также и бѣдный, больной ребенокъ, слабый и хрупкій, нуждающійся въ защитѣ и помощи. Нагорный выносилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ издѣвательства тюремщиковъ, пока дѣло не касалось Наслѣдника, но тутъ его охватывалъ страшный гнѣвъ. Доходило и до бурныхъ схватокъ.

Этотъ простой матросъ, вышедшій какъ и они, изъ народа, но остававшійся върнымъ своему Государю, будиль въ стражникахъ какую-то тънь заглохшаго чувства — совъсти.

Воспитатели Жильяръ и Гиббсъ и докторъ Деревенко, которые находились на свободѣ, часто, подъ видомъ прогулки, проходили передъ Ипатьевскимъ домомъ, въ надеждѣ увидѣть когонибудь изъ Плѣнниковъ. Однажды необычное движеніе привлекло ихъ вниманіе. Отрядъ вооруженныхъ солдатъ и всадниковъ окружалъ двухъ извозчиковъ. Воспитатели съ тревогой узнали сидящаго на первомъ извозчикѣ, между двухъ красноармейцевъ, Сѣднева; Нагорный уже ступилъ на подножку второй пролетки и въ это время, поднявъ голову, замѣтилъ стоящихъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него трехъ неподвижныхъ людей. Онъ пристально посмотрѣлъ на нихъ, не выдавъ ихъ ни однимъ движеніемъ. Этотъ взглядъ былъ послѣднимъ, нѣмымъ прощальнымъ привѣтомъ вѣрнаго слуги друзьямъ своихъ господъ.

Жильяръ и Гиббсъ издали слъдили за извозчиками и видъли, какъ они остановились передъ тюрьмой.

Странная игра судьбы! Въ этой же тюрьмъ, крошечной точкъ на картъ огромной Россіи, томился «спаситель Родины», ярый демократъ, для честолюбія котораго было вырвано у Царя отреченіе — князь Львовъ, предсъдатель того Временнаго Правительства, которое должно было привести Россію къ побъдъ и къ счастью и довело ее до большевизма.

И вотъ черезъ годъ послъ торжества революціи, по горькой ироніи рока, въ одномъ тюремномъ подвалъ очутились вмъстъ и измънникъ своему Государю и оставшіеся върными

Ему слуги...

Въ посвященной кн. Львову панегирической книгъ, Т.И.Полнеръ наивно приводитъ разсказъ самого Львова о его недостойномъ, позорномъ поведении въ эти дни неволи. Въ то время, какъ русскій Царь съ спокойнымъ и кроткимъ величіемъ переносилъ оскорбленія и издъвательства своихъ тюремщиковъ, бывшій предсъдатель Временнаго Правительства сердце, снималь шапку, кланялся низко, желаль имъ счастья въ новой жизни, и разговоръ завязывался»...

Царская Семья ждетъ Своей участи въ Ипатьевскомъ домъ въ молитвъ и съ истинно христіанскимъ смиреніемъ, а князь Львовъ съ восторгомъ разсказываетъ, какъ онъ варитъ въ Екатеринбургской тюрьмъ щи, которыя вышли на славу и получили наименованіе «премьерскихъ щей». «Рѣдко въ жизни я ждалъ успъха своего дъла съ такимъ нетерпъніемъ», признается кн. Львовъ. «Я до самаго выхода изъ тюрьмы остался безспорно главнымъ поваромъ и руководителемъ кухни... Я гордился этимъ и радовался».

И этого князя, съ душою хама и съ дарованіями повара, русское либеральное общество выдвинуло въ вершители

судьбы отечества! 1)

Лакей Чемодуровъ, больной старикъ, не вынесъ режима Ипатьевскаго дома. Большевики перевели его въ тюремную больницу, гдъ, къ его счастью, о немъ и позабыли.

Такимъ образомъ быстро уменьшалось при Царской Семьъ количество людей, которые могли бы защитить, поддержать,

можеть быть спасти Ее.

Однако, русскіе монархисты не теряли надежды спасти Царскую Семью. Видя полную безполезность предпринятыхъ

<sup>1)</sup> Т. И. Полнеръ. «Жизненный путь князя Георгія Евгеніевича Львова».

черезъ союзниковъ шаговъ, монархисты рѣшили обратиться къ нѣмцамъ, которые въ это время фактически были хозяевами въ Россіи.

Послѣ позорнаго брестъ-литовскаго мира, положившаго конецъ попыткѣ сопротивленія большевиковъ нѣмецкимъ требованіямъ, Германія отправила въ Москву посольство, ставшее центромъ политической жизни страны, куда являлись за приказаніями большевицкіе вожди. При такихъ условіяхъ освободить Царскую Семью Германія могла безъ всякихъ затрудненій.

Монархическая группа сенатора Д. Б. Нейдгарта, поддерживаемая бывшимъ предсъдателемъ Совъта Министровъ А. Ө. Треповымъ, ръшила обратиться, черезъ посредство бывшаго оберъгофмаршала графа Бенкендорфа, къ германскому послу графу Мирбаху.

Въ своемъ письмѣ къ графу Мирбаху графъ Бенкендорфъ заявлялъ, что при настоящихъ обстоятельствахъ одни только нѣмцы могли бы принять дѣйствительныя мѣры для спасенія Царской Семьи; въ случаѣ отказа съ ихъ стороны, они будутъ, или ихъ сочтутъ соучастниками преступленія, которое русскіе монархисты заклеймятъ передъ всѣмъ міромъ. Кромѣ того было рѣшено настаивать, чтобы графъ Мирбахъ довелъ содержаніе этого письма до свѣдѣнія императора Вильгельма, который, въ случаѣ какого-нибудь несчастія съ Царской Семьей, такимъ образомъ тоже понесъ бы отвѣтственность за это.

Письмо гр. Бенкендорфа было вручено послу 24 или 25 апрѣля, т. е. недѣлю спустя послѣ прибытія Государя въ Екатеринбургъ. Графъ Мирбахъ принялъ делегатовъ весьма холодно и сдѣлалъ имъ слѣдующее заявленіе: «Все, что происходитъ въ Россіи, есть естественное и неизбѣжное слѣдствіе побѣды Германіи. Исторія повторяется: горе побѣжденнымъ! Въ случаѣ побѣды союзниковъ, положеніе Германіи было бы безспорно хуже, чѣмъ положеніе Россіи въ настоящее время. Въ частности участь Государя зависитъ исключительно отъ русскаго народа. Мы позаботимся только о безопасности нѣмецкихъ принцессъ, находящихся въ Россіи».

Мирбахъ рано торжествовалъ побѣду. Мѣсяцъ спустя онъ былъ убитъ въ Москвѣ; еще черезъ годъ императоръ Вильгельмъ бѣжалъ черезъ голландскую границу, а германскіе деле-

гаты подписывали въ Версалъ тяжелый миръ. «Горе побъжденнымъ!»

Но дъятелямъ «стараго режима» въ Германіи очевидно показалось слишкомъ тяжело нести ту отвътственность за попустительство кровавой Екатеринбургской трагедіи, которую пред-

рекалъ имъ гр. Бенкендорфъ.

Въ маѣ 1935 г. журналъ «Берлинеръ Монатсхефтъ» напечаталъ статью совътника Бранденбургско-Прусскаго Архива Курта Ягова по вопросу о попыткахъ, сдъланныхъ со стороны германскаго правительства къ спасенію Царской Семьи. Опубликованіе этихъ свѣдѣній являлось, однако, большой неосторожностью. Если до сихъ поръ могли еще существовать у русскихъ людей какія-либо иллюзіи относительно благородства и рыцарства коронованныхъ и не коронованныхъ европейскихъ правителей въ вопросѣ объ участи русскаго Царя — то эти иллюзіи совершенно разсѣиваются при чтеніи очерка г. Ягова.

Авторъ заявляетъ безъ обиняковъ, что въ намъренія германскаго правительства отнюдь не входила забота о спасеніи Государя, ибо «каждая попытка въ этомъ направленіи была бы принята какъ контръ-революціонная и только увеличивала бы опасность для самого Государя». Не знаешь, чему больше удивляться — лицемърію этой отговорки или наивности тъхъ, Какъ только произошла Екатеринбургкто ее придумалъ. ская бойня, всь ть, кто подвели жертвы подъ удары палачей, — всъ Львовы, Керенскіе, Милюковы, а также и бывшіе правители Германіи — тотчасъ заявили въ одинъ голосъ, что ими руководила только искренняя забота о безопасности Царя. Ради этой безопасности преступно заключили Его подъ стражу, ради безопасности безъ суда и обвиненія сослали Его въ Сибирь, ради безопасности предали Его большевикамъ и ради безопасности за Него отказались заступиться.

Низкіе, преступные лицем'тры! Исторія не забудетъ проклятыхъ вашихъ именъ!

Изъ дальнъйшаго изложенія г. Ягова мы узнаемъ о тъхъ тягучихъ разговорахъ, которые вели съ большевиками разные представители германскаго правительства. Ръчь шла о спасеніи «нъмецкихъ» принцессъ, подъ которыми подразумъвалась и вся Царская Семья, Императрица и Дъти, какъ происходящія отъ нъмецкой принцессы. Но даже и въ этихъ рамкахъ, ни импера-

торъ Вильгельмъ, ни его министры и послы не проявили особой заботы.

И когда король датскій Христіанъ X обратился къ германскому императору съ просьбой заступиться за Царственныхъ Узниковъ, въ виду тревожныхъ слуховъ, которые сообщалъ датскій посланникъ въ Москвѣ — императоръ Вильгельмъ II, письмомъ отъ 17 марта (новаго стиля) 1918 года, въ этомъ рѣшительно отказалъ.

Въ Берлинъ статсъ-секретарь Кюльманъ ведетъ бесъду съ полпредомъ Іоффе, а въ Москвъ графъ Мирбахъ разговариваетъ съ Радекомъ и Чичеринымъ. Большевики нагличаютъ невъроятно. Іоффе нисколько не скрываетъ отъ германскаго министра, что «катастрофа (то есть убійство Царской Семьи) весьма въроятна». Что же на это отвъчаетъ статсъ-секретарь Кюльманъ? Онъ «стыдитъ» еврея-большевика, говоря, что такой исходъ «вызоветъ отвращеніе со стороны всего цивилизованнаго міра». Этимъ отвращеніемъ и ограничивается попытка Берлина. Въ Москвъ происходитъ то же: на вопросы графа Мирбаха Чичеринъ «отвъчаетъ вяло», а Радекъ лжетъ до такой степени очевидно и дерзко, что приходится видъть въ лицъ посла или слабоумнаго или соучастника.

Въ концѣ іюня (н. с.) большевики пускаютъ ложный слухъ объ убійствѣ Государя; потомъ слѣдуетъ нерѣшительное опроверженіе Іоффе въ Берлинѣ.

«Міровое общественное мнѣніе возлагаетъ отвѣтственность за судьбу Императорской Семьи на совѣтское правительство!» заявляетъ ему Кюльманъ.

«Я сдълаю все возможное, чтобы довести объ этомъ вашемъ мнъніи до свъдънія моего правительства», нагло отвъчаетъ Іоффе.

Но большевики вполнъ удовлетворены результатами своего «пробнаго шара». Они убъдились, что особенно опасаться имъ со стороны Германіи, а тъмъ болье «мірового общественнаго мнънія» нечего, и съ этого момента не только ръшена у нихъ участь Царской Семьи, но происходитъ также крутой поворотъ въ ихъ отношеніи къ нъмцамъ: они перестаютъ ихъ бояться. 6 іюля гр. Мирбахъ падаетъ сраженный пулей чекиста, а 29 іюля та же участь постигаетъ въ Кіевъ фельдмаршала Эйхгорна.

4/17 іюля происходить кровавая бойня въ подвалахъ Ипатьевскаго дома; но на этотъ разъ большевики объ этомъ ужасномъ

преступленіи не кричать на весь мірь. Совѣтникъ посольства докторъ Рицлеръ, замѣнявшій гр. Мирбаха, все продолжаєть разговаривать, писать. 23 іюля онъ доносить въ Берлинъ, что заявленіе его относительно «нѣмецкихъ принцессъ» было принято Чичеринымъ «молча». На другой день онъ сообщаєть о полученномъ только что отвѣтѣ Чичерина: «Съ принцессами ничего случиться не можетъ, если онѣ въ чемъ-нибудь не окажутся виновными».

Въ то время какъ большевицкій комиссаръ произносиль эти кощунственныя слова, чистыя души несчастныхъ «виновныхъ принцессъ», звърски умученныхъ совътскими палачами, давно отошли отъ этого гръховнаго, кроваваго и преступнаго міра.

И нъмецкихъ дипломатовъ морочатъ большевики еще два мъсяца, пока наконецъ, 2/15 сентября, Чичеринъ не заявляетъ консулу Гаушильду, что, по послъднимъ свъдъніямъ, Императрица и Ея Дъти находятся въ рукахъ красноармейской части, отръзанной отъ арміи при наступленіи чехословаковъ.

Этимъ и заканчиваются всъ попытки германскаго правительства спасти «нъмецкихъ принцессъ».

Нѣкоторые изъ участниковъ этихъ «попытокъ», какъ мы видѣли, сами трагически погибли; нѣкоторые — и среди нихъ императоръ Вильгельмъ — находятся въ изгнаніи; другіе отошли отъ политики и отъ дѣлъ, или были выброшены за бортъ пробудившимся къ жизни германскимъ народомъ. Вѣроломство счастья имъ не принесло.

Вернемся теперь къ попыткамъ русскихъ монархистовъ.

√ Н. Е. Марковъ не оставался бездъятельнымъ. Какъ мы видъли выше, ему удалось составить группу изъ восемнадцати офицеровъ, которые должны были отправиться въ Екатеринбургъ, попытаться спасти Плънниковъ.

Генералъ Z., глава этого отряда, послѣ разныхъ перипетій, попалъ въ руки большевиковъ и былъ разстрѣлянъ съ двумя сыновьями, молодыми офицерами. Судьба остальныхъ офицеровъ — участниковъ отряда — неизвѣстна.

«Живы ли они или погибли — объ этомъ когда-нибудь будетъ извъстно, но уже теперь можно и должно заявить: да, въ Россіи были монархисты, которые остались върными своему Государю до конца и пожертвовали жизнью для Его спасенія». Пусть эта мысль, высказанная Н. Е. Марковымъ, въ видъ надгроб-

наго слова своимъ товарищамъ-героямъ, будетъ нѣкоторымъ оправданіемъ въ великомъ нашемъ грѣхѣ передъ Царемъ.

Жизнь всегда беретъ свое. Шла жизнь и въ Ипатьевскомъ домѣ. Плънники вставали около девяти часовъ и пили чай съ остатками чернаго хлѣба. Въ три часа садились обѣдать за общимъ столомъ; въ девять подавался легкій ужинъ, послѣ котораго ложились спать. Послѣобъденное время Государь проводилъ за чтеніемъ; Императрица тоже читала, вышивала или вязала; больной Наслѣдникъ, когда Онъ могъ двигаться, мастерилъ цѣпочки для Своихъ корабликовъ.

Во время разръшенныхъ короткихъ прогулокъ въ саду, Государь сносилъ на рукахъ Своего Сына внизъ по ступенькамъ, Его сажали въ кресло на колесахъ, которое возилъ Государь, одна изъ Великихъ Княженъ, или мальчикъ Съдневъ. Императрица не выходила никогда. Замкнутостью, молчаніемъ и гордымъ видомъ Она внушала Своимъ тюремщикамъ уваженіе, смъшанное со страхомъ. «Царица была, какъ по Ней замътно было, совсъмъ на Него не похожая. Взглядъ у Нея былъ строгій, фигура и манеры у Нея были, какъ у женщины гордой, важной... Мы думали, что Николай Александровичъ простой человъкъ, а Она не простая и какъ есть похожа на Царицу», говорилъ потомъ охранникъ Якимовъ.

Въ нижнемъ этажъ дома было устроено караульное помъщеніе. Грязь тамъ стояла ужасная. Пьяные голоса все время горланили революціонныя или неприличныя пъсни, подъ аккомпаниментъ кулаковъ, стучащихъ по клавишамъ рояля. А сверху, точно съ неба, доносились отдаленные звуки божественныхъ напъвовъ. То пъли Плънники дивныя, трогательныя молитвы литургіи.

«Они иногда пъли. Мнъ приходилось слышать духовныя пъснопънія. Пъли они Херувимскую пъснь. Но пъли они и какую-то свътскую пъснь, словъ ея я не разбиралъ, а мотивъ ея былъ грустный. Это былъ мотивъ пъсни «Умеръ бъдняга въ больницъ военной», читаемъ мы въ показаніи Якимова.

Царская Семья переносила оскорбленія и лишенія съ кротостью и смиреніемъ, доступнымъ лишь душамъ, уже отрекшимся отъ всего земного.

Маленькій Наслѣдникъ и Великія Княжны старались всѣми силами утѣшать и поддержать Родителей въ переносимыхъ испытаніяхъ, окружая Ихъ любовью и нѣжностью.

Русскому человъку, даже самому безпутному, присуще чувство жалости. Его буйные порывы и даже преступленія чередуются съ жаждой покаянія, съ молитвой и земными поклонами передъ святыми иконами.

Видя эту тъсно сплоченную семью, переносившую съ такимъ достоинствомъ самыя тяжелыя испытанія, хамье, составляющее караулъ Ипатьевскаго дома, начинало проникаться чувствомъ состраданія, близкимъ къ раскаянію. Государя, котораго имъ представляли тираномъ и кровопійцей, они видъли теперь въ совершенно иномъ свътъ. «Царь былъ уже не молодой. Въ бородъ у него пошла съдина. Глаза у него были хорошіе и добрые. Вообще онъ на меня производилъ впечатлъніе, какъ человъкъ добрый, простой, откровенный, разговорчивый». Такъ отзывался тюремщикъ Якимовъ и другіе его товарищи.

Кромѣ того, иная еще мысль зрѣла въ ихъ умахъ. Этотъ человѣкъ, виновенъ онъ или невиновенъ, былъ Царь, Самодержецъ Всея Руси, представитель всего русскаго народа, и судить Его не имѣлъ права никто.

И мало-по-малу революціонныя пѣсни стали звучать рѣже, къ Царственнымъ Плѣнникамъ начали относиться съ жалостью и укаженіемъ.

Царь всегда любилъ простой народъ, что Ему и ставилось въ вину петербургскими салонами. Эти мужики, наряженные красноармейцами, казались Ему большими, сбитыми съ толка, дътьми, озорными школьниками.

Во время прогулки Государь обращался иногда къ комунибудь изъ стражи... просто нъсколько незначительныхъ словъ о погодъ..., но Его добрые, сърые глаза, смотръли на Своего тюремщика, который, смущенный, отступалъ, не зная, что отвътить.

Такія встрѣчи производили глубокое впечатлѣніе на этихъ случайныхъ большевиковъ, на этихъ легкомысленныхъ, впечатлительныхъ, примитивныхъ людей. И совѣсть подсказывала имъ: «Это несчастные. Ихъ надо спасти».

У Царской Семьи оставались въ Россіи върные подданные, которые думали о Нихъ и старались облегчить Ихъ судьбу. Однимъ изъ самыхъ преданныхъ было семейство Толстыхъ. Въ маѣ мѣсяцѣ Толстые послали въ Екатеринбургъ върнаго человѣка, нѣкоего Ивана Ивановича Сидорова, чтобы справиться на мѣстѣ о судьбѣ Царя. Сидоровъ вошелъ въ сношеніе съ докторомъ Де-

ревенко, который разсказаль ему, въ какихъ тяжелыхъ условіяхъ содержалась Царская Семья. Нужно было доставить Плѣнникамъ, лишеннымъ самаго необходимаго, хотя бы какое-нибудь продовольствіе, какое-нибудь улучшеніе въ пищѣ. И, какъ ни странно, Сидоровъ и Деревенко рѣшили обратиться за содѣйствіемъ въ этомъ дѣлѣ къ монахинямъ сосѣдняго монастыря. Ярые коммунисты, охранявшіе Ипатьевскій домъ, не посмѣли тронуть этихъ отошедшихъ отъ свѣта женщинъ. Комендантъ Авдѣевъ воздерживался отъ богохульства, когда, какъ черныя тѣни, появлялись монахини, неся молоко, яйца, масло и хлѣбъ для Плѣнниковъ.

Передавалъ ли Авдѣевъ все безъ исключенія? Едва ли, но, если даже онъ и бралъ себѣ львиную долю, все же Царская Семья получала немного провизіи, улучшавшей Ея скудный столъ.

22 іюня монахини Марія и Антонина, нагруженныя корзинами съ продуктами, пробирались къ Ипатьевскому дому; часовой, какъ всегда, впустилъ ихъ въ переднюю, но комендантъ Авдѣевъ не появился. Въ домѣ царилъ какой-то безпорядокъ. Къ монашкамъ вышли солдаты и стали ихъ оглядывать, вполголоса переговариваясь между собой. Потомъ, взявъ корзины, отослали обѣихъ обратно. Но не успѣли онѣ выйти за калитку, какъ ихъ нагнали вооруженные красноармейцы и возвратили снова въ домъ.

Перепуганныя на смерть монашки были приведены солдатами съ винтовками въ рукахъ къ плотному, бородатому человъку въ красной рубахъ, разстегнутой на волосатой груди.

- «Кто позволилъ вамъ приносить это?» грозно спросилъ онъ ихъ, указывая грязнымъ пальцемъ на корзину, стоящую въ углу.
- Авдъевъ, по просьбъ доктора Деревенко, прошептали монашки.
  - «Ага! Тутъ замѣшанъ докторъ Деревенко!»

Растерянныя, бѣдныя Марія и Антонина не знали, что отвѣчать. Онѣ понимали только, что бородатый человѣкъ обвиняль докторъ Деревенко и Авдѣева въ томъ, что они хотѣли придти на помощь Царской Семьѣ.

- «Откуда Вы принесли все это?» спросилъ бородачъ.
- Съ фермы.
- «Съ какой фермы?»

— Съ монастырской фермы.

— «Какъ васъ зовутъ?»

Монашки съ трепетомъ назвали себя.

Человъкъ съ бородой записалъ имена и прибавилъ уже болъе спокойньмъ голосомъ: — «Впредь вы можете приносить молоко, но ничего, слышите, ничего другого», твердилъ онъ, въ то время, какъ монашки въ ужасъ бъжали уже отъ него, какъ отъ нечистаго духа.

Если человъкъ въ красной рубахъ и не былъ подлинно нечистымъ духомъ, то все же онъ былъ исчадьемъ ада, Каиновымъ отродьемъ. Это былъ Янкель Юровскій.

Что же произошло въ эти дни? Почему исчезъ комендантъ Авдъевъ? Зачъмъ появился въ Ипатьевскомъ домъ Юровскій?

# 4. Юровскій.

Мы говорили выше, что Екатеринбургскій округъ управлялся Совътомъ. Но на самомъ дълъ въ Екатеринбургъ, какъ и во всъхъ другихъ городахъ Россіи, существовала другая, тайная, могущественная и страшная организація, зависъвшая только отъ своего начальника, совътскаго великаго инквизитора. Это была Чека.

Вскоръ послъ большевицкаго переворота «Американская гостиница» въ Екатеринбургъ была реквизирована новой властью; тамъ появились какія-то личности и вокругъ дома были поставлены часовые съ ручными бомбами у пояса.

Нъсколько дней спустя вооруженные большевики стали появляться въ городъ, производить обыски и арестовывать «буржуевъ»; тюрьма скоро наполнилась перепуганнымъ человъческимъ стадомъ.

По вечерамъ въ гостиницѣ, въ комнатѣ № 3, собирались пять-шесть человѣкъ, — совѣщанія эти длились иногда до утра. На другой день автомобиль увозилъ пачку арестованныхъ, которыхъ чекисты разстрѣливали изъ револьверовъ въ полѣ, передъ заранѣе вырытыми ямами. Совѣтская власть освобождалась отъ «неблагонадежныхъ».

Эти палачи, распоряжавшіеся по своему усмотрѣнію жизнью, свободой и имуществомъ терроризованнаго населенія, были: Голощекинъ, Юровскій, Бѣлобородовъ и двое или трое менѣе

значительныхъ соучастниковъ. Держа въ своихъ рукахъ съ одной стороны мъстный Совдепъ, съ другой — страшную Чека, эти три человъка обладали такою властью, какой не обладалъ никакой самодержецъ въ исторіи.

За «домомъ особаго назначенія» наблюдали Голощекинъ и Юровскій. Чаще всего производилъ свои обходы Юровскій. Онъ не особенно довърялъ Авдъеву, зная его за пьяницу и хвастуна. Отъ чуткаго вниманія Янкеля не могла ускользнуть та перемъна, которая произошла въ отношеніяхъ караульныхъ къ Царской Семьъ; къ тому же у него были среди красноармейцевъ свои шпіоны, какъ, напримъръ, Медвъдевъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ произошелъ конфликтъ между двумя дивизіями военноплѣнныхъ чехо-словаковъ и совѣтской властью; большевики, по настоянію нѣмцевъ, потребовали разоруженія этихъ частей, предназначенныхъ для переброски во Францію. Чехословаки отказались повиноваться; къ нимъ присоединились русскіе. Въ Омскѣ образовалось ядро бѣлой арміи, начавшей наступательныя дѣйствія противъ красной Сибири.

Передъ этой надвигавшейся грозой Екатеринбургскій совыть чувствовалъ себя безсильнымъ. Областной военный комиссаръ Голощекинъ спъшно вы халъ въ Москву, куда онъ прибылъ •21 іюня и остановился у своего друга и единовърца, всемогущаго Янкеля Свердлова. Однако эта поъздка не была вызвана исключительно грознымъ положеніемъ на фронть; былъ другой, гораздо болъе важный вопросъ, требующій выясненія, и о которомъ нельзя было вести переписку: вопросъ объ убійствъ Царской Семьи. Въ совътскомъ Олимпъ всегда сталкивались два теченія: духъ революціи и духъ интернаціонала, русское бунтарство и еврейскія стремленія, — оппортунизмъ и крайній марксизмъ. Это глубокое разногласіе существовало всегда, существуетъ до сихъ поръ между совътскими Дантонами и Робеспьерами Коминтерна и вылилось, за послѣднее время, въ кровавую борьбу, въ которой нъкоторые крупнъйшіе вожди большевизма уже сложили свои головы. Янкель Свердловъ былъ типичнъйшимъ представителемъ еврейскаго интернаціонала; тактикой его быль терроръ. Царь въ глазахъ почти двухсотмилліоннаго населенія представляль священный принципь; чтобы уничтожить этотъ принципъ надо было покончить съ Государемъ и со всъми, кто могъ стать Его преемниками.

Чья таинственная воля задумала этотъ планъ и руководила его осуществленіемъ? Былъ ли дъйствительно Янкель Свердловъ первымъ звеномъ въ этой цъпи преступниковъ? Дъйствовалъ ли Свердловъ по своему собственному разумънію, или былъ онъ только исполнителемъ приказаній, исходившихъ свыше, какъ въ свою очередь Голощекинъ былъ лишь исполнителемъ его, Свердлова, воли, а Юровскій исполнителемъ воли Голощекина, и, наконецъ, Медвъдевъ рабомъ Юровскаго?

Екатеринбургское убійство, какъ мы увидимъ дальше, было подготовлено въ строжайшей тайнъ; многіе высокопоставленные большевики о немъ ничего на знали; убійцы приняли самыя тщательныя мъры, чтобы замести его слъды...

А между тъмъ 16/29 іюня 1918 года, ровно за семнадцать дней до убійства, въ издаваемомъ въ Парижъ на русскомъ языкъ пропагандномъ революціонномъ листкъ «Солдатъ-Гражданинъ» сообщалось уже читателямъ объ этомъ убійствъ, и, любопытное сопоставленіе, преступленіе это оправдывалось (и въ какихъ гнусныхъ выраженіяхъ!) тъми же доводами, какіе позднъе выставлялись большевиками.

И этотъ столь хорошо освъдомленный заран в е о самыхъ секретныхъ совътскихъ планахъ листокъ печатался подъ эмблемой не серпа и молота, а треугольника знаменитаго Ү. М. С. А., кощунственно именующаго себя Союзомъ Христіанской Моло-фежи, и названіе котораго было отпечатано чернымъ по бълому на заглавномъ листъ.

Такимъ образомъ къ цъпи преступниковъ прибавляется еще одно звено, но дъйствительно ли оно послъднее?

Свердловъ прекрасно понималъ, что, дъйствуя безъ въдома всего совътскаго правительства, онъ игралъ въ рискованную игру; надо было потому дать убійству офиціальную санкцію, а именно — постановленіе Екатеринбургскаго совъта, но здъсь и начиналось затрудненіе.

Президіумъ Совъта былъ безусловно преданъ Свердлову, но среди его русскаго состава чувствовалось какое-то непреоборимое отвращеніе къ предполагаемой бойнъ; хотя нъкоторыми соціалистами, членами Совдепа — Хотимскимъ, Саковичемъ и другими, и была сдълана попытка поднять этотъ вопросъ, большинство не поддержало предложенія. Къ этому прибавлялось еще то странное обаяніе, которое Царь производилъ на Своихъ тюремщиковъ.

Обо всѣхъ этихъ затрудненіяхъ, а также о положеніи на фронтѣ и пріѣхалъ переговорить со Свердловымъ Голощекинъ. Обезпокоенный Свердловъ приказываетъ телеграммой Бѣлобородову принять мѣры предосторожности и прислать вѣрнаго человѣка для полученія послѣднихъ инструкцій.

21 іюня Бізлобородовъ посылаетъ отвізтную телеграмму:

Москва.

# Предсъдателю ЦИК Свердлову

для Голощекина.

Сыромолотовъ какъ разъ поѣхалъ для организаціи дѣла согласно указаній центра опасенія напрасны точка.

Авдѣевъ смѣненъ, его помощникъ Мошкинъ арестованъ вмѣсто Авдѣева Юровскій внутренній караулъ весь смѣненъ замѣняется другимъ точка. — 4558 Бѣлобородовъ.

4/VII Телеграмму принялъ комиссаръ (подпись неразборчивая).

«Организація дѣла» — это было убійство Государя, Императрицы и пятерыхъ Царскихъ Дѣтей.  $^1$ )

Заговорщикамъ не трудно было отдълаться отъ Авдъева. 21 іюня рано утромъ Авдъевъ и его помощникъ Мошкинъ были вызваны въ Совдепъ; тамъ имъ были представлены неопровержимыя доказательства ихъ кражъ и пьянства, доставленныя шпіономъ Медвъдевымъ.

Уличенный комендантъ былъ смѣщенъ, Мошкинъ же «для примѣра прочимъ» посаженъ въ тюрьму.

Авдъева замънилъ Юровскій. Въ помощники онъ взяль себъ нъкоего Никулина, знаменитаго своими звърствами въ Камышинъ на Волгъ. Рабочіе, несшіе раньше караульную службу, были назначены въ наружную охрану дома. Ддя наблюденія же за Плънниками присланъ былъ отрядъ чекистовъ. Пятеро изъ нихъ были русскіе: Партинъ, Костузовъ, Кабановъ, Леватничъ и еще одинъ, имя котораго осталось неизвъстнымъ; изъ пяти иностранцевъ двое были латыши: Ліяксъ и Берзинъ, двое бывшіе военноплънные: мадьяръ Андрей Феркасъ и австріецъ Рудольфъ Ламеръ, и наконецъ одинъ неизвъстный нъмецъ, именовавшій себя «Аяксомъ».

<sup>1)</sup> У Соколова приведена только вторая часть телеграммы.

Интересно отмътить, что ни одинъ изъ этихъ людей, совершившихъ столь ужасное преступленіе, не вышелъ изъ толщи русской народной массы, изъ рабочихъ или крестьянъ. За исключеніемъ Кабанова, всѣ они были «полуинтеллигенты», акулы, плывущія вслъдъ тонущему русскому кораблю.

Одинъ изъ иностранцевъ, по всей въроятности таинственный Аяксъ, былъ не чуждъ нъкоторой ядовитой еврейской культуры въ духъ Гейне, торжествующее двустише котораго онъ и начерталъ на стънъ комнаты, гдъ было совершено убійство.

Шпіонъ Медвъдевъ получилъ вознагражденіе по заслугамъ: онъ остался въ домъ въ качествъ правой руки и помощника палача Юровскаго и вполнъ заслужилъ оказанное ему довъріе.

Появлялся иногда еще одинъ человъкъ, лътъ тридцати, съ классической наружностью русскаго «нигилиста»: весь въ черномъ, съ космами жирныхъ волосъ, падающими на плечи, съ типично преступной физіономіей и тяжелой нижней челюстью. Эта странная личность, бродившая иногда по комнатамъ Ипатьевскаго дома, бросая вокругъ подозрительные взгляды, былъ бывшій каторжникъ, профессіональный разбойникъ, Петръ Ермаковъ. Сосланный въ Сибирь за многочисленныя убійства, онъ на «зарѣ свободы» при Керенскомъ былъ выпущенъ на волю, для продолженія своей полезной дъятельности. Такой человѣкъ не могъ не стать большевикомъ. При октябрьскомъ переворотѣ Ермаковъ сразу былъ назначенъ военнымъ комиссаромъ Верхъ-Исетска. Этотъ бывшій каторжникъ неизбѣжно долженъ былъ сойтись съ подобными ему негодяями; онъ сталъ другомъ Юровскаго и Голощекина.

Назначеніе Юровскаго ознаменовалось для Царской Семьи установленіємъ по истинъ каторжнаго режима. Государь всегда любилъ физическій трудъ, отсутствіе движенія плохо отзывалось на Его здоровьъ. Юровскій запретилъ Ему работать въ саду во время четверти-часовой прогулки; запрещено было также подходить къ окнамъ; однажды, когда Великая Княжна Анастасія Николаевна задумчиво глядъла на краешекъ неба, на уголъ улицы, на кусочекъ свободнаго міра, часовой выстрълилъ въ Нее и пуля просвистъла мимо Ея ушей. Сколь милостивъе оказалась бы въ этотъ день судьба, не отведя той пули, которая должна была пресъчь сразу обреченную молодую жизнь, какъ выстрълъ охотника прерываетъ радостную пъснь вольной птицы!

Послѣ наступившаго при прежней стражѣ затишья изъ караульной снова понеслись пьяные крики; Никулинъ, считавшій себя музыкантомъ, нажимая на педали, дубасилъ на роялѣ революціонныя пѣсни, а Юровскій оралъ ихъ во все горло.

Эти люди тяжело и звърски пьянъли въ мутномъ воздухъ, насыщенномъ табачнымъ дымомъ и виннымъ перегаромъ; изъ Чека приходила иногда пьянствовать и развратничать съ ними женщина, любовница Никулина.

А въ это время Царская Семья, заточенная въ комнатахъ верхняго этажа, готовилась встрътить смерть. Догадывалась ли Она, какая участь Ее ждетъ? Можно ли еще въ этомъ сомнъваться послъ писемъ, которыя Императрица писала изъ Тобольска Вырубовой, послъ трагической и трогательной молитвы Великой Княжны Ольги Николаевны, гдъ Она обращается къ Богу «у преддверія могилы»?

Въ частныхъ письмахъ своихъ изъ Тобольска Татищевъ прямо и съ геройской искренностью говоритъ о своей увъренности въ неминуемой смерти своей и Царской Семьи. Въ такой смерти онъ видитъ для себя счастіе — раздълить до конца участь своихъ обожаемыхъ Монарховъ; то же предчувствіе охватывало, какъ онъ пишетъ, Царскую Семью и окружающихъ Ихълюдей, за исключеніемъ самыхъ еще юныхъ: Наслъдника Цесаревича и двухъ младшихъ Великихъ Княженъ. Но объ этомъ не говорилъ никто; и когда Великія Княжны Марія или Анастасія Николаевны мечтали вслухъ о жизни въ Крыму, въ Ялтъ, когда наступитъ день освобожденія, старшія Ихъ Сестры молча обходили этотъ разговоръ. Съ Тобольска Царская Семья готовилась къ смерти, какъ Спаситель съ Тайной Вечери готовился принять крестъ и терновый вънецъ.

Тяжелыя минуты послѣдняго года сильно состарили Императрицу. Только непоколебимая сила воли поддерживала Ее въ Ея страданіяхъ. Государь, обычно крѣпкій, чувствовалъ себя очень ослабъвшимъ. На маленькой фотографіи, снятой однимъ изъ солдатъ незадолго до убійства Царской Семьи, мы видимъ исхудавшаго Государя, сидящаго въ креслѣ для больныхъ и кутающагося въ одѣяло. Лишь взглядъ Его, прямой и спокойный, кажется отраженіемъ Его ясной, чистой души, сохранившей всю свою непоколебимую силу въ изможденномъ тѣлѣ.

Сколько разъ въ эти тревожные дни Государь долженъ былъ вспоминать о сказанныхъ Имъ однажды пророческихъ сло-

вахъ: «Я предназначенъ для страданій. Если Россіи нужна жертва, я буду этой жертвой». Да, Онъ былъ готовъ жертвовать Своей жизнью, какъ солдатъ идущій на бой. Но Жена, Дъти, неужели безжалостный рокъ требовалъ и этой жертвы? И другія угрожающія слова звучали въ Его ушахъ: «Когда я умру, вы всъ погибнете и съ вами погибнетъ Россія».

Загадочный мужикъ, такъ хорошо читавшій въ книгъ судьбы, върно ли онъ предсказалъ участь Царя и Родины, и не его ли развъянный прахъ посъялъ ту кровавую ненависть, въ которой задыхалась Россія?

Радость Родителей, любимый баловень сестеръ, бѣдный Наслѣдникъ былъ очень боленъ; жизнь уходила съ каждымъ днемъ изъ Его хрупкаго тѣла; на исхудавшемъ отъ страданій лицѣ горѣли огромные свѣтлые глаза, въ которыхъ чудился нѣмой и неразрѣшимый вопросъ.

Съ самоотверженіемъ, съ отчаяніемъ, старалась несчастная Мать вырвать изъ когтей смерти Своего больного Сына... но какъ страстно стала бы Она призывать къ Нему смерть-избавительницу, если бы только приподнялся передъ испуганнымъ взоромъ Ея край завъсы, скрывающей будущее!

Есть на свъть избранныя Богомъ души, которыя отъ страданій возвышаются до совершенства. Такое впечатльніе производили Государь и Императрица на окружающихъ. «Ихъ истинное величіе», говорилъ позднѣе Жильяръ, «не зависитъ отъ Ихъ Царскаго званія, но отъ необычайной духовной высоты, на которую Они мало-по-малу поднялись. Они стали духовной силой и въ несчастіи Своемъ доказали чудесную ясность души, надъ которой не имѣютъ власти ни злоба, ни насиліе, ни даже сама смерть».

#### 5. Убійство.

1 іюля, въ восемь часовъ утра, соборный протоіерей отецъ Сторожевъ быль разбуженъ сильнымъ стукомъ въ дверь. Онъ отперъ и увидълъ передъ собой невзрачнаго солдата съ маленькими бъгающими глазками на рябомъ лицъ. Священникъ тотчасъ узналъ его: это былъ одинъ изъ караульныхъ Ипатьевскаго дома, уже разъ приходившій позвать его служить объдню для плънной Царской Семьи. Передавъ и на этотъ разъ такое же распоряженіе отъ имени коменданта, солдатъ исчезъ.

Волнуясь при мысли снова увидѣть Царя, священникъ, сопровождаемый діакономъ Буймистровымъ, отправился въ десять часовъ въ Ипатьевскій домъ. Было свѣжо и пасмурно. Въ комнатѣ коменданта, куда ихъ ввели, была отвратительная грязь и царилъ безпорядокъ. На кровати храпѣлъ одѣтый человѣкъ. За столомъ сидѣлъ Юровскій и пилъ чай, закусывая хлѣбомъ съ масломъ.

«Сюда приглашали духовенство; мы явились. Что мы должны дълать?» спросилъ протоіерей.

Юровскій долго и пристально поглядѣлъ на него.

«Обождите здъсь, а потомъ будете служить объдницу».

«Объдню или объдницу?»

«Онъ написалъ: объдницу», повторилъ Юровскій.

Замътивъ, что протојерей зябко потираетъ руки, Юровскій спросилъ, съ оттънкомъ насмъшки, здоровъ ли онъ.

«Я недавно больлъ плевритомъ и боюсь, какъ бы не возобновилась бользнь».

Юровскій началъ самодовольно высказывать свои соображенія по поводу лѣченія плеврита... Онъ забылъ назвать тотъ способъ, который обычно примѣнялъ въ Чека: свинцовую пулю въ голову больного.

Когда священникъ и діаконъ облачились и было принесено кадило съ горящими углями, Юровскій пригласилъ ихъ пройти для служенія въ залъ, гдѣ уже ожидали, сидя въ креслахъ, Императрица и Наслѣдникъ, а также обѣ старшія Великія Княжны.

Въ это время вошелъ Государь, въ сопровожденіи другихъ двухъ Дочерей.

Юровскій спросиль: «Что у Васъ всѣ собрались?».

«Да, всѣ!», послышался спокойный голосъ Государя.

Въ залъ присутствовали еще докторъ Боткинъ, дъвушки и трое слугъ.

Всѣ жертвы были на лицо.

А въ углу мрачный, безстрастный, стоялъ палачъ Юровскій.

Началось богослуженіе. Голоса служителей раздавались въ тревожной тишинъ. И тутъ произошло одно изъ тъхъ мелкихъ событій, все трагическое значеніе которыхъ выясняется лишь, когда они отошли уже въ прошлое; одно изъ тъхъ таинственныхъ предзнаменованій, которыя падаютъ какъ черныя тъни отъ грядущей неумолимой судьбы.

По чину объдницы положено въ опредъленномъ мъстъ прочесть молитву «Со святыми упокой». Почему-то на этотъ разъ діаконъ, вмъсто прочтенія, запълъ какъ на панихидъ эту полную скорби, волнующую душу молитву, запълъ и священникъ, нъсколько смущенный такимъ отступленіемъ отъ устава, и тотчасъ услышалъ, что стоявшая позади вся Царская Семья опустилась на колъни...

Это была Ея молитва въ Гефсиманскомъ саду, передъ страданіемъ и смертью, молитва души «скорбъвшей до смерти»; послъдняя Ея церковная молитва на этой землъ.

Палачи, ослъпленные ненавистью и страхомъ, могли издъваться надъ Ихъ бренными тълами, души Ихъ уже были у Престола Высшаго Судьи, передъ которымъ равны великіе и малые, цари и нищіе.

Въ то время, когда взволнованный священникъ проходилъ мимо Великихъ Княженъ, ему послышалось едва уловимое слово: «спасибо».

Послѣ богослуженія всѣ приложились къ кресту, при чемъ діаконъ вручилъ по просфорѣ Государю и Императрицѣ...

Молча вышли священнослужители, подавленные мрачными предчувствіями; вдругъ діаконъ сказалъ: «Знаете, отецъ протоіерей, у нихъ тамъ что-то случилось».

Отецъ Сторожевъ даже остановился и спросилъ съ тревогою: «Почему вы такъ думаете?» — «Да такъ», отвътилъ діаконъ, «они всъ какіе-то другіе точно, даже и не поетъ никто». И дъйствительно, въ этотъ разъ впервые никто изъ Царской Семьи не пълъ за объдней.

Въ то же утро изъ Москвы возвратился Голощекинъ. Послѣ обѣда было созвано совѣщаніе изъ нѣсколькихъ членовъ президіума Совѣта. Это была маленькая группа главарей, которые собирались въ особо важныхъ случаяхъ: Бѣлобородовъ, Сафаровъ, Голощекинъ, Войковъ и латышъ Тупетуль, молчаливая личность, едва понимавшая по-русски, что не мѣшало ей голосовать всегда за самыя кровавыя мѣры. Голощекинъ разсказалъ о своихъ переговорахъ со Свердловымъ и сообщилъ распоряженіе всемогущаго предсѣдателя Центральнаго Совѣта: Царская Семья должна быть уничтожена.

Никто изъ этихъ большевиковъ лично никогда не пострадалъ ни отъ стараго режима, ни отъ того человъка, который являлся представителемъ его въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ, и все же никто изъ нихъ не проявилъ ни малъйшаго колебанія, не почувствовалъ ни тъни жалости, ни голоса совъсти передъ истребленіемъ цълой семьи, женщинъ и дътей. Спокойно разработали подробности убійства и мъры, которыя надо было принять, чтобы не возбудить подозръній. Впрочемъ Юровскій былъ человъкъ находчивый и положиться на него можно было вполнъ.

И дъйствительно, вотъ что произошло за нъсколько дней до этого.

28 іюня, около пяти часовъ вечера, по дорогѣ въ село Коптяки, лежащее въ двадцати верстахъ отъ Екатеринбурга, шелъ молодой человѣкъ въ форменной фуражкѣ.

Идти надо было лъсомъ; остановившись отдохнуть, молодой человъкъ машинально выръзаль на коръ березы свое имя и число. «Горный инженеръ И. А. Фесенко. 28 іюня 1918 г.». Эта надпись и позволила впослъдствіи отыскать этого върнаго свидътеля и снять съ него показаніе. Фесенко только что окончилъ горный институтъ и былъ посланъ на изысканія въ область Верхъ-Исетскаго завода. Въ этотъ день на дорогъ ему повстръчались три всадника, среди которыхъ онъ узналъ Юровскаго: Чекистъ остановилъ коня и перебросился нъсколькими словами Фесенко СЪ И, только обратился къ нему съ вопросомъ, показавшимся вдругъ страннымъ молодому человъку: «Можно ли проъхать по этой дорогъ на Коптяки и далъе на грузовикъ?» И спъшно прибавиль: «Намъ нужно провезти хлъбъ, 800 пудовъ хлъба».

На самомъ дѣлѣ въ Коптяки надо было провезти тѣла одиннадцати замученныхъ жертвъ, убійство которыхъ должно было произойти черезъ пять дней.

2 іюля утромъ Медвъдевъ прислалъ въ Ипатьевскій домъ четырехъ женщинъ для мытья половъ, Марію Стародумову, Вассу Дрягину и двухъ другихъ. Въ столовой онъ неожиданно для себя увидъли всю Царскую Семью, которой стали отвъшивать низкіе поклоны, получая въ отвътъ милостивыя улыбки. Обрадованныя маленькимъ развлеченіемъ, Великія Княжны начали дъятельно помогать уборщицамъ передвигать мебель въ комнатъ, разговаривая съ ними вполголоса, чтобы не привлечь вниманія Юровскаго. Въ это время Юровскій, сидя около Наслъдника, съ участіемъ разспрашивалъ Его о здоровьъ. У больного мальчика было доброе сердце; Онъ довърчиво смотрълъ въ

глаза бородатому человъку, который такъ заботливо относился къ Его страданіямъ...

Но и этотъ довърчивый дътскій взглядъ не тронулъ жестокое сердце еврея.

Въ то же утро монахини Марія и Антонина принесли Плънникамъ передачу изъ монастыря. Юровскій приняль ихъ самъ.

«Принесите завтра пятьдесять яиць и кринку молока», сказаль онь имь, «но главное хорошенько уложите яйца въ корзинку».

Нъсколько удивленныя такимъ требованіемъ, монашки объщали все исполнить въ точности.

«Вотъ записка отъ одной изъ гражданокъ Романовыхъ, ей нужны нитки для шитья», прибавилъ Юровскій, передавая мона-хинямъ записку на клочкъ бумаги.

Эти мелкія домашнія подробности, корзинка съ яйцами, катушка нитокъ, нѣсколько наскоро нацарапанныхъ словъ, пріобрѣли позднѣе страшное значеніе. При помощи ихъ слѣдствію удалось установить предумышленность преступленія и дьявольское лицемѣріе главнаго палача.

Этотъ день принесъ еще одно послъднее и ръшительное доказательство подготовки убійства. Юровскій приказалъ перевести поваренка Ивана Съднева изъ Ипатьевскаго дома въ домъ Попова, часть котораго была реквизирована для солдатъ наружной охраны. Наслъдникъ лишался товарища игръ, къ которому успълъ привязаться. Поваренокъ плакалъ, оставляя своихъ Господъ. Онъ не подозръвалъ, что большевики спасали ему жизнь.

Настало утро 3/16 іюля. Плѣнники проснулись въ обычное время, около 8 часовъ, вмѣстѣ пили чай, читали, завтракали, совершили Свою обычную прогулку въ саду. Казалось, этотъ день ничѣмъ не долженъ былъ нарушить однообразіе Ихъ безрадостнаго и безнадежнаго существованія. Часы смѣнялись часами, какъ капля, падающая за каплей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалась какая-то неопредѣленная тревога, тяжелая и гнетущая, какъ надвигающаяся гроза.

Насталь вечерь, зажглись звъзды... Плънники прочли вечернюю молитву... Императрица уложила и укутала Своего больного сына, поцъловала Его со всей страстью материнской тревожной нъжности... въ послъдній разъ.

Въ одиннадцать часовъ всѣ уже спали въ комнатахъ Плѣнниковъ.

Юровскій почти весь день быль въ отсутствіи. Вмѣстѣ съ Ермаковымъ онъ ѣздилъ на автомобилѣ въ Коптяки, для какихъ-то таинственныхъ изысканій въ лѣсу. Вернувшись часовъ въ восемь вечера, онъ послалъ за Медвѣдевымъ.

«Обойди солдатъ наружной охраны и отбери у нихъ наганы», приказалъ онъ.

Черезъ четверть часа Медвъдевъ принесъ двънадцать револьверовъ. Тогда, глядя на него въ упоръ, Юровскій отчеканилъ:

«Сегодня «они» всъ будутъ разстръляны. Предупреди отрядъ, чтобы всъ оставались спокойны, когда услышатъ выстрълы».

Медвъдевъ не дрогнулъ. Какъ онъ самъ разсказывалъ потомъ съ изумительнымъ равнодушіемъ, онъ въ этотъ моментъ не почувствовалъ ни малъйшаго сомнънія или колебанія. Кто были приговоренныя жертвы — онъ отлично понялъ, но не спросилъ себя, къмъ и за что Они осуждены на смерть. На что такіе праздные вопросы? Онъ убивалъ Царя, женщинъ и дътей, повинуясь начальству, и такъ же спокойно, будь приказано, убилъ бы самого Юровскаго.

Но сохранить сообщенную ему тайну Медвъдевъ не смогъ и проговорился нъсколькимъ товарищамъ. Хотя убійство и ужасное зрълище, но все же это зрълище. Въ надеждъ увидъть его, двое охранниковъ, Клещевъ и Дерябинъ, стали подглядывать въ окна подвальнаго этажа, и ихъ разсказы, сообщенные потомъ слъдственнымъ властямъ, дали возможность возстановить всю картину этого кроваваго злодъянія.

Государя, приговореннаго давно уже къ смерти евреями, долженъ былъ убить еврей. Эту роль царскаго палача, «Рыцаря-Кадоша», взялъ на себя Юровскій. И дабы чужая пуля не поразила его жертву, онъ строго приказалъ Ваганову и Ермакову не стрълять въ Царя, заявивъ, что онъ хочетъ самъ убить Его.

Такимъ образомъ о предстоящемъ злодъяніи было сообщено только ближайшимъ, наиболъе довъреннымъ лицамъ, надежнъйшимъ изъ разбойниковъ этой шайки.

Въ этотъ вечеръ въ караульной не было ни музыки, ни пѣнія. Тамъ собрались четверо: Юровскій, Бѣлобородовъ, Голощекинъ и Сафаровъ. Лица ихъ были блѣдны, и слова, кото-

рыми они обмънивались вполголоса, глухо терялись въ жуткой тишинъ спящаго дома.

Полночь. Юровскій неслышными шагами поднимается по льстниць въ первый этажъ, проходить черезъ комнаты, погруженныя въ мракъ. Сама Смерть, какъ черная тънь, идетъ за нимъ. Убійца останавливается у дверей Великихъ Княженъ. Заколебался ли онъ? Нътъ, онъ слушаетъ. Потомъ стучитъ въ дверь. Молодой заспанный голосъ спрашиваетъ:

«Кто тамъ?»

— «Это Юровскій. Разбудите скоръе гражданина Романова».

Проходить нъсколько минуть. Теперь слышится голосъ Царя:

«Что вамъ надо?»

Тутъ нужно тонко схитрить, но сумветъ ли онъ?...

— «Только что получено извъстіе, чехословацкія и бълыя войска приближаются къ городу. Я получилъ приказаніе перевести Васъ въ болье върное мъсто. Приготовьтесь уъзжать отсюда черезъ часъ, багажъ будетъ посланъ вслъдъ».

Предлогъ правдоподобный. Царь знаетъ, что, покидая городъ, большевики не оставятъ Его въ рукахъ бѣлыхъ. Это былъ слабый лучъ надежды на спасеніе, теперь онъ гаснетъ. Юровскій уходитъ и возвращается черезъ часъ въ сопровожденіи Никулина и Медвѣдева. Всѣ уже готовы съ той точностью, которой всегда отличались Государь и Его Семья.

Арестованные со стражей проходять черезъ комнаты, спускаются съ лъстницы во дворъ и свъжій воздухъ ночи освъжаеть ихъ лица.

Во мракъ виднъются тъни десятка людей.

«Это отрядъ, который будетъ сопровождать Васъ», объясняетъ Юровскій.

Автомобили еще не поданы. Юровскій предлагаетъ пока вернуться въ домъ. Въ полуподвальномъ этажъ есть какъ разъ свободная комната, гдъ можно подождать.

Проходять черезъ нѣсколько грязныхъ и запыленныхъ помъщеній.

Впереди идетъ Никулинъ. За нимъ Государь несетъ больного Сына. Мальчикъ еще не совсъмъ проснулся отъ перваго сна. Отецъ говоритъ съ Нимъ вполголоса, ласково успокаивая

Его тѣми нѣжными словами, которыя подсказать можетъ только любящее родительское сердце.

Юровскій идетъ рядомъ съ Царемъ. Императрица и Великія Княжны слѣдуютъ за Ними; Онѣ одѣты по-дорожному, у двухъ Великихъ Княженъ въ рукахъ подушки, Анастасія Николаевна несетъ свою собачку Джимми. Шествіе замыкаютъ докторъ Боткинъ, камеристка Демидова, съ двумя подушками въ рукахъ, лакей Труппъ и поваръ Харитоновъ. Послѣднимъ идетъ Медвѣдевъ.

Никулинъ отворяетъ дверь въ комнату со сводами, выходящую окнами подъ гору на Вознесенскій переулокъ; напротивъ видна другая закрытая дверь. Мрачный, жуткій видъ у этого пустого подвала!

Государь, обращаясь къ Юровскому, просить дать стуль для мальчика, который не можеть стоять. Медвѣдевъ приноситъ три стула. Великая Княжна Татьяна Николаевна, при помощи подушекъ, устраиваетъ удобныя сидѣнія для Брата и Матери. Царь, утомленный, садится возлѣ Сына. Императрица садится у стѣны, окруженная тремя старшими Дочерьми. Докторъ Боткинъ не отходитъ отъ больного Наслѣдника. Демидова и Великая Княжна Анастасія Николаевна прислоняются къ задней двери. Труппъ и Харитоновъ остаются въ углу.

Проходятъ нъсколько минутъ тягостнаго молчанія.

Вдругъ слышится гудѣніе автомобиля. Юровскій смотритъ на дверь и какъ будто ждетъ кого-то. Дверь растворяется и шайка вооруженныхъ людей врывается въ комнату. Тутъ Ермаковъ, Вагановъ и семь чекистовъ. Всего двѣнадцать палачей, вооруженныхъ револьверами и ружьями, для одиннадцати жертвъ, изъ которыхъ шесть женщинъ и одинъ больной ребенокъ.

Въ эту минуту Плѣнники поняли все. Императрица крестится, но не произноситъ ни одного слова. Юровскій подходитъ къ Царю и, вынувъ изъ кармана бумагу, начинаетъ, запинаясь, читать... Едва можно разобрать нѣсколько словъ... попытка освобожденія... воля народа... смертный приговоръ.

«Что?» спрашиваетъ Государь, быстро вставъ съ мѣста. «Вотъ что!» отвѣчаетъ Юровскій, стрѣляя въ Него въ упоръ. Царь, пошатнувшись, падаетъ мертвый. Начинается безпорядочная стрѣльба. Императрица бросается къ Мужу и падаетъ, сраженная нѣсколькими пулями... Великія Княжны кричатъ отъ ужаса, но крики быстро переходятъ въ предсмертные стоны.

Кровь заливаетъ лицо Наслъдника; Онъ падаетъ на полъ и съ крикомъ протягиваетъ руки къ Отцу... Юровскій два раза въ упоръ стръляетъ въ мальчика... голосъ Его умолкаетъ...

Раненая Анастасія Николаевна рыдаетъ отъ боли и ужаса... Два палача, вооруженные ружьями, бросаются къ Ней и прикалываютъ штыками. Камеристка Демидова старается защититься подушками и умоляетъ о пощадъ, но заколота десятками штыковыхъ ударовъ; озвъръвшіе убійцы бьютъ съ такой силой, что штыки, пройдя черезъ вздрагивающія еще тъла, оставляютъ глубокіе слъды въ стънъ и въ полу.

Черезъ нъсколько мгновеній одиннадцать тъль лежатъ въ лужахъ крови.

Кровью забрызганы стѣны, весь подвалъ кажется окрашеннымъ въ красный цвѣтъ. Въ воздухѣ, насыщенномъ запахомъ крови и пороха, еще стелется голубой дымъ. Убійцы блѣдные, дрожащіе, расталкивая другъ друга, бѣгутъ изъ проклятой комнаты. Даже Медвѣдевъ, не въ силахъ справиться съ собой, чувствуетъ себя дурно и спѣшитъ на воздухъ.

Комната опустъла. Дверь закрылась за послъднимъ изъ убійцъ, бъжавшихъ въ ужасъ.

Теперь Романовы одни въ Своей могилъ; Ихъ крестный путь оконченъ, Они спятъ послъднимъ сномъ, освобожденные смертью отъ Своихъ испытаній, страданій и палачей.

Противъ дома Ипатьева, въ домѣ Попова, часть котораго была отведена подъ красноармейцевъ, проживалъ крестьянинъ Викторъ Ивановичъ Буйвидъ, пріѣхавшій изъ деревни въ Екатеринбургъ.

Не спалось въ эту ночь Буйвиду. Полный какой-то смутной тревоги, онъ ворочался съ боку на бокъ. Въ мерцающемъ огонькъ лампады передъ иконой чудилось ему послъднее трепетаніе угасающей жизни. Около полуночи, почувствовавъ себя нехорошо, Буйвидъ вышелъ на улицу. Стояла сибирская лътняя, свъжая и прозрачная ночь, но окружавшая тишина не успокаивала его взволнованнаго сердца. На той сторонъ, черезъ переулокъ, вырисовывались неясныя очертанія Ипатьевскаго дома, погруженнаго въ сонъ.

И вдругъ тишину нарушили заглушенныя щелканія выстръловъ; послъднее время эти зловъщіе звуки часто пугали по ночамъ жителей города. Они знали, что каждый такой выстрълъ

означаль убійство, пролитую кровь, угасшую человъческую жизнь... На этоть разъ стръляли залпами, слышался глухой шумъ, задушенные крики, которые исходили изъ этой жуткой тюрьмы.

Проходили минуты... Неподвижный и застывшій отъ ужаса, Буйвидъ, какъ въ кошмарѣ, не зналъ, сколько времени онъ простоялъ такъ... Онъ очнулся отъ шума отъѣзжавшаго автомобиля. Шумъ сталъ стихать и умолкъ въ ночи.

Буйвидъ, весь дрожащій, поднялся къ себѣ въ комнату. За тонкой стѣной онъ услышалъ движеніе не спавшаго сосѣда. Они стъту переговариваться шопотомъ.

₹«Ты слышалъ?»

«Да, слышалъ».

Молчаніе...

«У .... N»

Испуганный шопотъ: «Да, понялъ».

И, павъ на колѣни передъ иконой съ печальнымъ и строгимъ ликомъ, простой мужикъ горячо сталъ молиться объ упокоеніи душъ Благочестивъйшаго, Самодержавнъйшаго, Великаго Государя Николая Александровича, всей Царской Семьи и Ихъвърныхъ слугъ, большевиками умученныхъ.

# 6. Послъ преступленія.

Изъ всѣхъ убійцъ, въ страхѣ бѣжавшихъ изъ комнаты преступленія, Ермаковъ, какъ опытный старый разбойникъ, былъ болѣе всѣхъ привыченъ къ крови. Онъ первый очнулся и принесъ заранѣе заготовленныя простыни, въ которыя сообщники и завернули каждое тѣло, однако, предварительно наскоро обыскавъ его. Большое количество драгоцѣнностей, зашитыхъ въ платья, при этомъ ускользнуло тогда отъ жадныхъ рукъ палачей.

Затъмъ убійцы вынесли тъла по одному. Но раньше, чъмъ выйти, нъмецъ Аяксъ быстро написалъ на стънъ, забрызганной кровью, слъдующее двустишіе Гейне:

Belsatzar ward in selbiger Nacht Von seinen Knechten umgebracht. (т. е. «въ эту самую ночь Валтасаръ былъ убитъ своими слугами»).

Аяксъ позволилъ себъ игру словъ, замънивъ имя Belsazar, написанное еврейскимъ поэтомъ, словомъ Belsatzar, намекая этимъ на Царя. Обычное еврейское глумленіе надъ своей жертвой!

Затъмъ тъла взвалили на грузовикъ, на которомъ размъстились Юровскій, Ермаковъ и три латыша. Шоферъ Люхановъ сталъ поспъшно заводить моторъ, подгоняемый ругательствами Юровскаго, который боялся встрътить на дорогъ какого-нибудъ ранняго прохожаго. Автомобиль, наконецъ, двинулся... Шумъ его и услышалъ въ этотъ моментъ Викторъ Ивановичъ Буйв дръ.

Верстахъ въ четырехъ отъ деревни Коптяки, около которой молодой Фесенко, какъ мы разсказывали выше, встрътилъ Юровскаго, среди полянки, у дороги, сохранились еще два ветхихъ пня, послъдніе остатки росшихъ нъкогда здъсь четырехъ сосенъ, по которымъ и мъсто это получило названіе «Четырехъ братьевъ». Въ этомъ глухомъ урочищъ видны еще слъды стараго рудника. Многіе годы былъ заброшенъ онъ, шахты давно обвалились; однъ обратились въ пруды, другія поросли густой травой и лъсомъ. Терпъливая природа медленно, годъ за годомъ, разрушала дъло рукъ человъческихъ. Сохранилась еще лишь одна шахта, на днъ которой слабо мерцалъ никогда не тающій, даже въ жаркіе дни, ледяной слой.

Къ этой-то шахтъ, тщательно выбранной Юровскимъ, и привезли тъла. Убійцы, торопясь покончить со своимъ страшнымъ дъломъ, бросили наскоро тъла на дно шахты и поспъшно вернулись въ Екатеринбургъ.

На другой день, около 8 часовъ утра, къ мъстной жительницъ, Капитолинъ Александровнъ Якимовой, явился въ кухню ея братъ, Анатолій Якимовъ, начальникъ караула Ипатьевскаго дома.

Онъ былъ блѣденъ, дрожалъ всѣмъ тѣломъ и казался страшно потрясеннымъ.

«Боже мой, что съ тобой?» воскликнула Капитолина.

Якимовъ сълъ на стулъ, знакомъ показавъ, чтобы она прикрыла дверь. Въ страхъ и ужасъ онъ не могъ произнести ни слова. Сестра начала его спрашивать и, понемногу, слово за словомъ, вырвала у него ужасныя подробности о цареубійствъ, свидътелемъ котораго онъ былъ, глядя въ окно подвала 1).

Около десяти часовъ, немного придя въ себя, Якимовъ вернулся въ Ипатьевскій домъ, куда его требовала служба. Онъ смѣнилъ караулъ и вошелъ въ комнату коменданта. Тамъ уже находились Никулинъ, Медвѣдевъ и оба латыша. Всѣ были молчаливы и казались подавленными, а, между тѣмъ, передъ ними на столѣ лежалъ цѣлый кладъ: золотыя вещи, драгоцѣнные камни, кольца, брилліанты, ожерелья, переливающіеся всѣми цвѣтами радуги... вся добыча преступленія.

Дверь, ведущая въ помъщеніе Царской Семьи, была заперта. Оттуда не доносилось ни одного звука — не слышно было ни шаговъ, ни голосовъ, ни стука посуды, ничего, что обнаружило бы присутствіе жизни. Въ этихъ комнатахъ царила жуткая, мертвая тишина.

У дверей тихо выла собачка Великой Княжны Татьяны Николаевны, просясь войти. Жестокое сердце Якимова тронулось состраданіемъ. «Бѣдное маленькое животное», подумалъ онъ, «ты напрасно ждешь».

4 іюля Голощекинъ созвалъ на совѣщаніе Сафарова, Войкова, Бѣлобородова, Юровскаго и Ермакова. Голощекинъ рѣзко накинулся на нихъ: они ничего не сдѣлали для уничтоженія труповъ, тогда какъ изъ Москвы данъ былъ строгій приказъ о сокрытіи всѣхъ слѣдовъ убійства. Надо было все начинать сызнова, и Голощекинъ бралъ на себя руководство этимъ дѣломъ. Войкову было поручено достать необходимые матеріалы.

По окончаніи сов'єщанія секретарю Совнаркома была послана сл'єдующая шифрованная телеграмма: «Передайте Свердлову, что все Семейство постигла та же участь, что и Главу. Офиціально Семья погибла при эвакуаціи». Д'єло шло объ эвакуаціи Екатеринбурга подъ угрозой наступленія б'єлой арміи.

Въ этотъ же вечеръ Войковъ послалъ своего секретаря Зимина съ ордеромъ въ аптекарскій складъ «Русскаго Товарищества»; тамъ было выдано въ два пріема 190 килограммовъ сърной

<sup>1)</sup> Въ своихъ показаніяхъ слѣдственнымъ властямъ, Якимовъ, желая смягчить свою вину, утверждалъ, что о подробностяхъ цареубійства онъ зналъ изъ разсказа Клещева. Но точность, съ которой онъ далъ свое показаніе, заставляетъ предполагать, что онъ, какъ Клещевъ и Дерябинъ, тоже былъ свидѣтелемъ преступленія.

кислоты, которые и были доставлены вмъстъ съ большимъ количествомъ бензина къ руднику «Четырехъ братьевъ».

Вся мѣстность вокругъ рудника была оцѣплена войсками и 5 числа сообщники, подъ предводительствомъ Голощекина, сами отправились туда.

И тогда на полянкъ, въ сумеркахъ тихой и ясной ночи, произошла поистинъ кошмарная сцена. Убійцы вытащили изъ шахты тъла замученныхъ и положили ихъ всъ одиннадцать въ рядъ на глиняную насыпь. Затъмъ, какъ дровосъки рубятъ пни, убійцы принялись рубить съ размаху тъла топорами, разрывая ткани, разламывая съ трескомъ кости. Головы Государя и Императрицы, Великихъ Княженъ и Царскаго Сына покатились по грязной землъ, выпали зашитыя въ подкладкахъ сокровища: сверкающіе брилліанты, драгоцънности и самоцвътные камни. Пораженные убійцы бросились подбирать добычу, но ихъ дрожащія руки разроняли часть ея, которая и была впослъдствіи найдена.

Теперь тѣла убитыхъ обратились въ безформенную кровавую массу. Эти останки сложили въ два костра, облили сѣрной кислотой и бензиномъ и долго жгли. Жировыя вещества, растопленныя жаромъ, текли по утоптанной землѣ вокругъ костровъ; къ небу поднимался столбъ чернаго, тяжелаго дыма.

Отрубленныя головы не были сожжены вмѣстѣ съ тѣлами. Что съ ними сталось? Были ли онѣ отвезены въ Москву, какъ потомъ увѣряли, чтобы быть предъявленными Свердлову, или тѣмъ лицамъ, кому онъ подчинялся, и которые потребовали отъ него этого жуткаго доказательства исполненія ихъ приказаній? Не того ли требовали и евреи двѣ тысячи лѣтъ назадъ?

«Хочу, чтобы ты далъ мн $\mathfrak t$  теперь же на блюд $\mathfrak t$  голову Іоанна Крестителя». (Ев. отъ Марка VI—25.)

Окончивъ свою ужасную работу, сообщники подобрали всъ несгоръвшіе въ огнъ предметы и бросили ихъ въ рудникъ вмъстъ съ трупомъ собачки Джимми, убитой со своими хозяевами.

Сверху были настланы доски, которыя должны были служить вторымъ дномъ и скрыть эти улики въ случав розысковъ... Затъмъ убійцы, утомленные, стали закусывать яйцами, заказанными наканунъ Юровскимъ; они ъли окровавленными руками, около обгоръвшихъ костей своихъ жертвъ.

Снова загудѣли автомобили, увозя прочь всю шайку; а на опустѣвшей полянѣ остались чернѣть слѣды двухъ костровъ — все что осталось отъ русской Царской Семьи.

5 іюля происходило засѣданіе Исполкома, подъ предсѣдательствомъ Ленина. Слушали со скукой тягучій докладъ комиссара народнаго здравія Сѣмашко. Вдругъ вошелъ Свердловъ и, подойдя къ Ленину, сказалъ ему нѣсколько словъ на ухо. Ленинъ прервалъ оратора словами: «Подождите, товарищъ Свердловъ хочетъ сдѣлать заявленіе».

Тогда Свердловъ сообщилъ Исполкому объ убійствѣ Царя. Онъ представилъ этотъ актъ, какъ слѣдствіе постановленія Уральскаго Совѣта, что было ложью. Это постановленіе было якобы обусловлено раскрытіемъ заговора о побѣтѣ Плѣнниковъ, что было второй ложью, и наконецъ, предсѣдатель Совѣта объявилъ, что Императрица и Наслѣдникъ были эвакуированы въ вѣрное мѣсто, что было третьей ложью.

Исполкомъ выслушалъ молча это заявленіе и молча же принялъ заготовленную заранѣе Свердловымъ формулу объ утвержденіи постановленія Уральскаго Совѣта.

Покончивъ съ этимъ вопросомъ, Ленинъ объявилъ: «Слово принадлежитъ товарищу Сѣмашко», и засѣданіе продолжалось.

На другой день извъстіе это было расклеено на улицахъ Москвы и, послъ долгихъ переговоровъ по прямому проводу между Свердловымъ и Голощекинымъ, послъдній сдълалъ въ Уральскомъ Совътъ совершенно такое же сообщеніе, принятое враждебнымъ и испуганнымъ молчаніемъ. Такимъ образомъ Екатеринбургъ, мъсто преступленія, узналъ о немъ на два дня позднъе Москвы.

И странная вещь: 10 іюля, одинь изъ цареубійць, Сафаровь, напечаталь въ газеть «Уральскій Рабочій» статью, восхвалявшую убійство; на другой день, 11 іюля, такая же статья, написанная въ томъ же духъ, вышла въ Парижъ, въ масонской газеть, издаваемой У. М. С. А., «Солдатъ-Гражданинъ», о которой мы уже говорили выше.

12 іюля авангардъ бѣлой арміи занялъ Екатеринбургъ, оставленный большевиками. Тотчасъ же власти начали разслѣдованіе о судьбѣ Царской Семьи. Достаточно было одного взгляда на комнату преступленія, чтобы понять, что тамъ было совершено убійство нѣсколькихъ человѣкъ. Семь лѣтъ спустя

въ подвалъ еще были замътны ясные слъды пуль, штыковыхъ ударовъ и коричневыя пятна, размазанныя кровавыми руками.

Но куда дъвались тъла? Отсутствіе всякихъ признаковъ тълъ открывало поле самымъ различнымъ предположеніямъ, включая даже побъгъ. Совершенно неожиданное показаніе направило правосудіе на върный слъдъ.

14 іюля два крестьянина села Коптяки, Николай Папинъ и Михаилъ Алферовъ, явились къ военнымъ властямъ Верхъ-Исетска и сдълали имъ слъдующее заявленіе.

4 іюля раннимъ утромъ нѣсколько крестьянъ, ѣхавшихъ изъ села Коптяки въ Екатеринбургъ продавать рыбу, обратили вниманіе на небывалое движеніе красноармейцевъ и повозокъ около урочища «Четырехъ братьевъ». Въ то же самое время два всадника понеслись къ нимъ вскачь и заставили съ угрозами повернуть обратно, не оглядываясь назадъ. И въ теченіе слѣдующихъ двухъ дней урочище «Четырехъ братьевъ» было отрѣзано отъ дороги заставой красноармейцевъ.

Начались толки, пересуды, и восторжествовало то общее мнѣніе (или вѣрнѣе надежда), что большевики покидаютъ Екатеринбургъ подъ напоромъ бѣлой арміи и собираются дать бой въ этихъ мѣстахъ. Однако 6 числа утромъ красноармейцы исчезли какъ дымъ...

Сибирскій мужикъ настойчивъ и любопытенъ. Папинъ и Алферовъ, сдълавъ свое заявленіе, ръшили отправиться и сами осмотръть хорошенько мъстность. Но, доъхавъ до «Четырехъ братьевъ», они почувствовали вдругъ такую тревогу, такой непреодолимый ужасъ, что тотчасъ же поспъшно уъхали. Вернувшись снова на другой день уже не одни, мужики стали тщательно изучать мъстность, лежащую вокругъ рудника, и нашли множество предметовъ чрезвычайной важности, которые они и вручили властямъ.

Между тъмъ слъдствіе, порученное судебному слъдователю Наметкину, тянулось безъ конца. Со всъхъ сторонъ возникали какія-то странныя препятствія, тормозящія дъйствіе правосудія. Ипатьевскій домъ, гдъ содержалась подъ арестомъ и была замучена Царская Семья, былъ реквизированъ чехословацкимъ генераломъ Гайда, который поселился тамъ со своимъ штабомъ, не позволяя судебнымъ властямъ приступить къ необходимому разслъдованію. Не безполезно напомнить, что тотъ же Гайда былъ впослъдствіи судимъ у себя на родинъ за шпіонажъ

въ пользу Совътовъ и исключенъ изъ списковъ арміи. Съ другой стороны омская Директорія, находившаяся тогда во главъ антибольшевицкаго движенія, была составлена изъ соціалистовъ, воодушевленныхъ бо́льшею ненавистью къ Царскому режиму, чѣмъ даже къ большевикамъ. Министръ юстиціи, соціалистъ Старынкевичъ, сдѣлалъ все возможное, чтобы замять дѣло и только, когда въ ноябрѣ 1918 года адмиралъ Колчакъ сталъ у власти, вяло ведущееся слѣдствіе получило болѣе энергичный толчекъ. Но для этого пришлось два раза изъять дѣло изъ вѣдѣнія двухъ слѣдователей, Наметкина и Сергѣева. Наконецъ, по распоряженію Колчака, слѣдствіе было окончательно поручено судебному слѣдователю по важнѣйшимъ дѣламъ Соколову, благодаря самоотверженной энергіи котораго, главнымъ образомъ, и сдѣлалась извѣстной правда объ Екатеринбургской трагедіи.

Какъ только Соколовъ получилъ дѣло въ свои руки, онъ тотчасъ же сталъ испытывать тѣ же препятствія и задержки. По приказанію министра юстиціи, его секретные доклады печатались въ газетахъ, благодаря чему большевики были въ курсѣ всего происходящаго и могли принять соотвѣтствующія мѣры предосторожности.

«Никогда судебнаго слѣдователя такъ цинично не предавало его начальство», замѣчаетъ корреспондентъ «Таймса» Вильтонъ, авторъ замѣчательнаго труда объ убійствѣ Царской Семьи. Самые важные свидѣтели исчезали или таинственнымъ образомъ умирали. Мы уже говорили выше о комиссарѣ Яковлевѣ, сыгравшемъ такую выдающуюся роль въ судьбѣ арестованной Царской Семьи и такъ внезапно исчезнувшемъ потомъ. Одинъ изъ главныхъ цареубійцъ, Медвѣдевъ, арестованный бѣлыми, неожиданно умеръ въ тюрьмѣ какъ разъ въ то время, когда Соколовъ долженъ былъ снять съ него показаніе.

Какое-то тайное недоброжелательство преслѣдовало, казалось бы, не только слѣдователя, но также и огромный матеріалъ по разслѣдованію. Когда бѣлыя арміи принуждены были покинуть Сибирь, Соколовъ, которому удалось цѣною многихъ опасностей увезти все производство въ Харбинъ, просилъ англійскаго посланника въ Пекинѣ, Лампсона, оказать ему содѣйствіе для перевозки его въ Европу. Онъ особенно настаивалъ на томъ, что слѣдственный матеріалъ содержалъ останки и реликвіи Царя, двоюроднаго брата короля Георга V.: И все же, снесясь по телеграфу съ Лондономъ, посолъ Его Величества от-

казалъ Соколову въ содъйствіи Англіи. Дъло и вмъстъ съ ними всъ улики убійства неизбъжно попали бы въ руки большевиковъ, если бы не спасла ихъ французская миссія...

Генералъ Жаненъ, начальникъ этой миссіи въ Сибири, разсказалъ въ своихъ мемуарахъ, какъ онъ исполнилъ взятое на себя обязательство, какъ онъ доставилъ слъдственный матеріалъ и реликвіи Царской Семьи Великому Князю Николаю Николаевичу, который, не считая себя въ правъ ихъ хранить, отказался ихъ принять; какъ генералъ, сохранивъ нъкоторое время реликвіи въ семейномъ склепъ у себя въ имъніи, наконецъ передалъ ихъ по указанію Великаго Князя Николая Николаевича предсъдателю Совъта Пословъ М. Н. Гирсу.

Что съ ними сдълалъ М. Н. Гирсъ?

Этотъ вопросъ былъ нѣсколько разъ поднятъ въ газетахъ; Великій Князь Кириллъ Владимировичъ, глава Россійскаго Императорскаго Дома, обратился къ М. Н. Гирсу, выражая желаніе воздвигнуть надъ останками Царской Семьи гробницу, достойную благоговѣнія русскихъ людей. Но тщетно! М. Н. Гирсъ отказался вернуть эти драгоцѣнныя реликвіи. Одному французскому журналисту, которому удалось, преодолѣвъ всѣ запреты, повидать его, бывшій посолъ также не пожелалъ дать какія бы то ни было объясненія по этому вопросу и прибавилъ съ раздраженіемъ: «Если бы даже всѣ мои соотечественники требовали отъ меня отвѣта, я бы не могъ и не захотѣлъ сказать имъ больше».

Съ тѣхъ поръ М. Н. Гирсъ скончался и съ нимъ погибла, быть можетъ навсегда, надежда русскихъ людей обрѣсти эти священные останки, дабы, послѣ освобожденія Отечества, похоронить ихъ въ родной землѣ.

Сколь трагична судьба несчастной Царской Семьи, обманутой и покинутой при жизни, и останкамъ которой отказываютъ хотя бы въ скромной могилъ, въ мъстъ въчнаго упокоенія, на которое право имъютъ какъ великіе такъ и малые міра сего!

Соколову, въ теченіе тѣхъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, пока длилось подъ его руководствомъ слѣдствіе, удалось нагнать потерянное его предшественниками время. Онъ возобновилъ раскопки, начатыя въ рудникѣ; найденныя вещи были подвергнуты экспертизѣ. Онѣ, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежали Царской Семьѣ. И еще неопровержимая улика: на днѣ шахты былъ найденъ, сохранившійся благодаря холоду, трупъ собачки Джимми, который большевики не позаботились уничтожить. И такимъ

образомъ этотъ скромный и преданный маленькій другъ принесъ посмертное, но тягчайшее свидѣтельство противъ убійцъ своихъ Хозяевъ. Другой вѣрный четвероногій слуга, Джой, спаніэль Наслѣдника, тоже выдалъ правосудію одного изъ цареубійцъ. При дѣлежѣ добычи Джой достался стражнику Летемину, который имѣлъ неосторожность остаться въ Екатеринбургѣ послѣ вступленія въ него бѣлыхъ. Одинъ офицеръ, узнавшій собаку на улицѣ, прослѣдилъ ее, и такимъ образомъ былъ арестованъ ея новый хозяинъ.

Іюльская рѣзня не ограничилась убійствомъ Царской Семьи; надо было еще освободиться отъ свидѣтелей, которые могли выдать правду. Вѣрные слуги Царя, послѣдовавшіе за Нимъ въ ссылку, раздѣлили Его участь. Князь Долгоруковъ, генералъ Татищевъ, лакей Сѣдневъ и матросъ Нагорный были разстрѣляны въ Екатеринбургѣ. Графиню А.В.Гендрикову, Е.А. Шнейдеръ и лакея А.А. Волкова увезли въ Пермь; въ ночь на 22 августа ихъ повели за городъ на разстрѣлъ; когда проходили черезъ лѣсокъ, Волковъ пустился бѣжать, спасся отъ пуль стрѣлявшей вслѣдъ ему стражи и, пробродивъ въ теченіе сорока трехъ дней, достигъ наконецъ бѣлыхъ. Лакей Чемодуровъ, который незадолго передъ тѣмъ заболѣлъ и былъ переведенъ изъ тюрьмы въ больницу, былъ тамъ забытъ палачами и дожилъ до прихода бѣлыхъ войскъ.

За мѣсяцъ приблизительно до Екатеринбургской трагедіи, въ ночь съ 30 на 31 мая, Великій Князь Михаилъ Александровичъ, сосланный большевиками въ Пермь, былъ увезенъ съ своимъ преданнымъ секретаремъ, англичаниномъ Джонсономъ, тремя ворвавшимися къ нему въ гостиницу неизвѣстными людьми. Большевики и здѣсь, какъ всюду и всегда, проявили себя не только палачами, но и подлыми трусами. Паническій страхъ передъ русскимъ народомъ, представителями котораго они себя называли, заставилъ утаить отъ него это преступленіе; они объявили, что Великій Князь скрылся изъ Перми и этимъ вызвали радостное чувство во всей Россіи.

Но потомъ слѣдственными властями при бѣлыхъ арміяхъ было установлено, что Великій Князь и Джонсонъ были убиты тогда же чекистами подъ командой Мясникова. Это была первая жертва Царской крови, принесенная русской революціи.

Екатеринбургская ръзня была второй кровавой жертвой, за которой начались и другія; сутки спустя, въ ночь съ 4 на 5/18

іюля въ Алапаевскъ пали отъ рукъ озвъръвшихъ убійцъ Великая Княгиня Елисавета Өеодоровна, Великій Князь Сергъй Михайловичъ, Князья Іоаннъ Константиновичъ, Константинъ Константиновичъ, Игорь Константиновичъ и Владиміръ Павловичъ Палъй. Алапаевское кровавое дъло было тоже трусливо скрыто отъ Россіи: такъ убійцы и грабители заметаютъ отъ правосудія слъды своего преступленія.

5 іюля въ Алапаевскъ было расклеено сообщеніе мъстнаго совъта объ увозъ бълыми въ ночь съ 4 на 5 всъхъ заключенныхъ Членовъ Императорскаго Дома, при чемъ одинъ изъ бълыхъ, яко бы, былъ убитъ.

Въ томъ же смыслъ Екатеринбургскимъ совътомъ были посланы офиціальныя телеграммы еврею Свердлову и евреямъ Зиновьеву и Урицкому.

Все это, конечно, было лишь отвратительной ложью, предназначенной для успокоенія общественнаго мнънія.

Когда 15 сентября Алапаевскъ былъ взятъ бѣлыми войсками, власти тотчасъ начали разслѣдованіе о судьбѣ исчезнувшихъ плѣнниковъ и агенту Мальшикову удалось найти, въ заброшенной шахтѣ, тѣла Великаго Князя Сергѣя Михаиловича, Великой Княгини Елисаветы Өеодоровны, всѣхъ Князей, сестры общины Великой Княгини — Варвары Яковлевой и слуги Өеодора Ремеза.

Врачебное изслѣдованіе тѣлъ показало, что всѣ жертвы были брошены въ шахты живыми.

На груди Великой Княгини Елисаветы Өеодоровны нашли икону Спасителя, осыпанную брилліантами; на обратной сторонь была надпись: «Вербная Суббота 13 апръля 1891 г.».

Передъ этой иконой молился Государь въ ночь до отреченія и потомъ подарилъ ее Великой Княгинъ.

Такъ замыкался кругъ великаго русскаго преступленія, начавшагося съ псковскаго предательства генераловъ и непосредственной цъпью ведущаго къ кровавому алапаевскому избіенію.

И полгода спустя большевики произвели новую кровавую расправу надъ ненавистными имъ Романовыми: 14 января 1919 г. Великіе Князья Павелъ Александровичъ, Дмитрій Константиновичъ, Николай Михайловичъ и Георгій Михайловичъ были выведены на дворъ петропавловской кръпости и тамъ разстръляны чекистами изъ нагановъ.

Палачи празднують побъду въ Кремлъ; послы ихъ являются желанными гостями въ европейскихъ столицахъ; монархи и президенты жмутъ руки, на которыхъ видна несмываемая кровь ихъ върнаго союзника. Еврей Валлахъ-Литвиновъ предсъдательствуетъ въ Женевъ надъ представителями сорока четырехъ государствъ. Убійца и преступникъ Троцкій, нъкогда высланный изъ Франціи, нашелъ тамъ спокойное пристанище, и теперь также спокойно живетъ въ Мексикъ, въ то время, какъ его сторонники продолжаютъ вести по всему міру революціонную пропаганду; также безпечно проживаетъ во Франціи чекистъ Мясниковъ, убійца Великаго Князя Михаила Александровича.

Нѣкоторые изъ цареубійцъ уже понесли возмездіе за свое преступленіе: Свердловъ, душа заговора, умеръ отъ побоевъ, нанесенныхъ ему рабочими фабрики Морозова въ Москвѣ въ 1919 году; Вагановъ, узнанный на улицѣ Екатеринбурга послѣ бѣгства красныхъ, былъ тутъ же разорванъ толпой; Медвѣдевъ умеръ въ тюрьмѣ, говорятъ отъ тифа; Якимова постигла та же участъ; Войковъ, назначенный совѣтскимъ посланникомъ въ Варшавѣ, былъ сраженъ пулей молодого русскаго эмигрантагероя, Бориса Коверды; Юровскій умеръ или погибъ при неизвѣстныхъ обстоятельствахъ; Ермаковъ, снова ударившійся въ уголовный бандитизмъ, былъ пойманъ въ 1929 году, судимъ революціоннымъ трибуналомъ и приговоренъ къ разстрѣлу, что было замѣнено ему десятилѣтнимъ лишеніемъ свободы; Бѣлобородовъ, арестованный недавно, какъ троцкистъ, падетъ, быть можетъ, какъ Зиновьевъ и Каменевъ, отъ нагановъ чекистовъ.

Но пролитая въ Екатеринбургъ кровь не можетъ быть искуплена только другою кровью.

Есть преступленія, передъ которыми человъческое правосудіє безсильно, и которыя требуютъ всенароднаго покаянія передъ Тъмъ, Кто сказалъ:

«Мнъ отмщеніе и Азъ воздамъ».



Погибъ Царь, погибла и Великая Россія, и на развалинахъ ея взошла кровавая власть еврейскаго интернаціонала.

Если русскіе люди не сумѣли ни защитить свою Родину, ни спасти своего Царя, то, въ эти тяжелые годы изгнанія, на нихъ лежить священный долгъ благоговѣйно и съ раскаяніемъ преклониться передъ памятью Того, Кто, окруженный «измѣной, трусостью и обманомъ», самоотверженно велъ Свою борьбу за Россію и принесъ ей въ жертву жизнь Свою и Своихъ близкихъ.

Отъ русскихъ людей зависитъ, чтобы жертва эта была не напрасной; отъ нихъ зависитъ понять значене высокаго подвига Императора Николая Второго, отъ нихъ зависитъ объединиться, съ чистыми сердцами, вокругъ свътлаго образа Царя-Мученика.

Русскій Царь представляль не режимь, не сословіе, не классь; Онь представляль Россію; вмѣстѣ съ ней пережиль Онь дни славы, вмѣстѣ прошель Свой Крестный Путь.

И погибшая Царская Семья олицетворяеть, въ сознаніи нашемь, всѣхъ русскихъ людей, всѣхъ скорбныхъ матерей, всѣхъ дѣтей, революціей умученныхъ, всѣхъ нашихъ близкихъ, всѣхъ друзей, которыхъ унесла отъ насъ кровавая смерть.

Средствами и трудами русскихъ здѣсь за рубежомъ сооружается въ Брюсселѣ Храмъ, посвященный памяти Государя, Царской Семьи и всѣхъ русскихъ людей, въ крамолѣ погибшихъ.

Будемъ върить, что памятникъ этотъ только прообразъ того величественнаго искупительнаго Храма, который весь народъ русскій воздвигнетъ на родной землѣ Святому Благовърному Царю Николаю, Святой Благовърной Царицѣ Александрѣ и Дѣтямъ Ихъ, жизнь Свою за Россію положившимъ.





Сооружаемый въ Брюсселъ Русскій Православный Храмъ въ память Царя Мученика Николая II и всъхъ Русскихъ людей, богоборческой властью въ смутъ убіенныхъ.

Снимокъ съ постройки въ іюнъ 1938 г.



ПРИЛОЖЕНІЯ.



### Приложение къ главъ І (стр. 34).

### О роли евреевъ въ подготовкъ революціи.

Въ дополненіе къ свъдъніямъ, указаннымъ въ настоящей книгъ, приводимъ текстъ нъсколькихъ офиціальныхъ документовъ, изъ числа воспроизведенныхъ въ томъ XIX Архива русской революціи (стр. 248—282).

М. В. Д. Департаментъ полиціи по 6 дѣлопроизводству 9 января 1916 года. № 100186.

Секретно-циркулярно.

Губернаторамъ, Градоначальникамъ, Начальникамъ областей и Губернскимъ жандармскимъ управленіямъ.

По полученнымъ въ департаментъ полиціи свъдъніямъ, евреи, посредствомъ многочисленныхъ подпольныхъ организацій, въ настоящее время усиленно заняты революціонной пропагандой, при чемъ съ цълью возбужденія общаго недовольства въ Россіи, они, помимо преступной агитаціи въ войскахъ и крупныхъ промышленныхъ и заводскихъ центрахъ Имперіи, а равно подстрекательства къ забастовкамъ, избрали еще два важныхъ фактора — искусственное вздорожаніе предметовъ первой необходимости и исчезновеніе изъ обращенія размѣнной монеты.

И. д. директора Кафафовъ. За дълопроизводителя Борецкій. И. д. регистратора Виноградовъ. Дежурный генералъ
штаба Главнокомандующаго
арміями Сѣвернаго фронта.
16 октября 1916 года.
№ 2111.
Дѣйствующая армія.

Секретно.

#### Начальнику штаба 1-ой арміи.

Въ виду имъвшихся случаевъ преступной пропаганды среди войскъ злонамъренныхъ лицъ изъ служащихъ въ общественныхъ организаціяхъ (больницахъ Всероссійскаго Земскаго союза, инженерно-строительныхъ рабочихъ дружинъ Земскаго и Городского союзовъ и Петроградскомъ комитетъ по оказанію помощи евреямъ, пострадавшимъ отъ войны), Главнокомандующій арміями Съвернаго фронта приказалъ имъть строгій надзоръ за вышеозначенными организаціями и принять ръшительныя мъры противъ всякихъ попытокъ къ пропагандъ.

Подписалъ: Генералъ-мајоръ Ермолаевъ.

Скрѣпилъ: Завѣдывающій военно-судной частью

генералъ-маіоръ Шавровъ.

Свърялъ: Завъдывающій военно-судной частью

штаба 1-ой арміи полковникъ (подпись).

Управленіе Начальника санитарной части армій юго-западнаго фронта.
4 января 1916 года.
№ 6.

Весьма секретно.

Начальнику пункта.

Въ виду начавшейся противоправительственной военной пропаганды евреями, врачами и санитарами въ санитарныхъ поъздахъ, является крайняя необходимость принять такія мѣры, каковыя не только способствовали бы прекращенію революціонной пропаганды, но въ корнѣ пресѣкали бы всякую возможность появленія въ будущемъ пропаганды со стороны евреевъ (врачей и санитаровъ).

Въ виду этого главный начальникъ снабженія армій ю.-з. ф. приказалъ, для прекращенія преступной пропаганды въ санитарныхъ поъздахъ, воспретить зачисленіе въ санитарные поъзда и другія подобныя учрежденія евреевъ, врачей и санитаровъ, отправляя указанныхъ лицъ на службу въ такія мъста, гдъ условія мало благопріятствуютъ развитію пропаганды, какъ напр., на передовыя позиціи, для работы на перевязочныхъ пунктахъ, уборки раненыхъ съ полей сраженія и т. д....

## Приложение къ главъ II (стр. 116).

### О русскомъ масонствъ.

О роли масонства въ исторіи челов'вчества и, въ частности, Россіи существуеть обширная литература, одинъ списокъ которой вышель бы изъ предъловъ настоящихъ зам'ьтокъ.

Вкратцѣ можно охарактеризовать эту роль, сказавъ, что она сводилась и сводится къ разрушенію не только христіанской, но и всякой религіозной мысли, къ уничтоженію христіанской культуры, къ пониженію моральнаго уровня человѣчества для конечнаго порабощенія его «избраннымъ народомъ». Осуществленіе этихъ цѣлей требуетъ борьбы противъ всего того, что способно охранять человѣчество отъ масонскихъ посягательствъ: религій, государства, семьи.

Царская Россія являлась, однимъ существованіемъ своимъ, сильной опорой христіанской культуры и потому она и была приговорена международнымъ масонствомъ.

О томъ, какую съть масонство сплело для подготовки и осуществленія февральской революціи, было сказано въ главъ II этой книги.

Но и послѣ революціи дѣятельность масонства не прекратилась; оно ведетъ весьма усиленную работу разложенія въ эмиграціи, въ цѣляхъ затормозить и подорвать русское національное движеніе. Масонство захватило понемногу руководящую роль въ русскомъ зарубежьи, прочно засѣло въ нашемъ бывшемъ дипломатическомъ корпусѣ, широко распространилось въ военной средѣ, проникло на «командные посты» русской общественности и наложило руку на русскую печать.

Въ одномъ Парижѣ имѣется не менѣе семи русскихъ масонскихъ ложъ (Полярная звѣзда, Астрея, Сѣверное сіяніе, Гермесъ, Золотое Руно, Прометей, Аврора), съ сотнями братьевъ разныхъ ранговъ, преимущественно изъ среды дипломатовъ, гвардейскихъ офицеровъ и «общественныхъ дѣятелей».

Обѣ газеты, издающіяся въ Парижѣ, «лѣвая» и «правая», имѣютъ среди главныхъ руководителей масоновъ и не мало масоновъ среди рядовыхъ ихъ сотрудниковъ. (См. статью «Газета масоновъ» въ № 19 Двухглаваго Орла за 1928 годъ).

Въ Парижъ имъются также два союза русскихъ писателей и журналистовъ, «лъвый» и «правый», оба они въ рукахъ масоновъ.

Если масоны и были исключены изъ гвардейскихъ объединеній, то они нашли не только гостепріимный, но и почетный пріютъ въ самыхъ «благонадежныхъ» организаціяхъ.

Результаты этого засилья сказываются очень наглядно. На русское печатное слово оно накладываетъ негласную, но весьма строгую цензуру; событія и лица революціи расцѣниваются ею исключительно съ весьма опредѣленной точки зрѣнія, и написать правду ни о революціи, ни о Царѣ, въ русской печати, по крайней мѣрѣ въ Парижѣ, почти невозможно. Такимъ образомъ получается то парадоксальное положеніе, что возстановить свѣтлый образъ Государя, раскрыть клевету на Него, сказать правду объ

Императорской Россіи, возможно только на страницахъ иностранныхъ журналовъ и газетъ, или у иностранныхъ издателей. Такъ, напримъръ, единственныя книги, посвященныя Императору Николаю II и Императрицъ Александръ Өеодоровнъ, вышли на иностранныхъ языкахъ и отзывовъ върусской прессъ не вызвали.

Выйти изъ этихъ тисковъ масонской цензуры возможно только путемъ частной иниціативы, какъ это было сдълано для прекраснаго сборника «Русской Лътописи», изданнаго на частныя «правыя» средства, и для настоящей книги.

Нъкоторые сердобольные и мягкотълые люди находять оправданіе масонамъ въ томъ, что они, будто бы, «не въдаютъ, что творятъ» и что они идутъ въ «братья» исключительно изъ матеріальныхъ выгодъ.

Дъйствительно, масонство иногда бросаетъ предателямъ тъ тридцать сребренниковъ, которые они заработали, но, не говоря уже о томъ, сколь страннымъ является такого рода Іудино оправданіе, господа масоны никакъ не могутъ отговариваться невъдъніемъ. Одинъ, якобы вышедшій изъ масонства, сотрудникъ «національной» газеты пытался убъдить своихъ читателей, что онъ поступилъ въ ложу для «исканія истины». Какова эта истина, мы сейчасъ увидимъ изъ свидътельства двухъ писателей лъваго лагеря, одинъ изъ которыхъ самъ былъ масономъ, а другой посвятилъ этому вопросу спеціальное изслъдованіе.

Въ статъв «Мое масонство» недавно скончавшійся А. В. Амфитеатровъ поясняеть, что къ масонству его привлекло три «магнита»: первый — обожаніе Максима Ковалевскаго, второй — романтизмъ самого Амфитеатрова и третій и главный — революціонное его настроеніе. Амфитеатровъ, по его словамъ, «проповъдывалъ объединеніе революціонныхъ силъ для активнаго натиска на ослабъвшее самодержавіе, славилъ терроръ и террористовъ, издавалъ непримиримо бунтарскій журналъ»... и т. д. Для чего же Амфитеатровъ при такихъ взглядахъ и дъятельности поступилъ въ братья-масоны? Потому что, по его словамъ, «они сочувствовали русской революціи откровенно», и когда его посвящали въ ложу въ Парижѣ и онъ стоялъ съ завязанными глазами, его «послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ французскихъ вопросовъ, кто-то спросилъ по-русски, съ легкимъ еврейскимъ акцентомъ: «Какъ Вы относитесь къ убійству Плеве? Одобряете ли его и находите ли нужнымъ дальнъйшее развитіе террора?»

Что Амфитеатровъ могъ отвътить на этотъ вопросъ, не трудно догадаться послъ его славословія террора, и онъ былъ въ ложу принятъ.

Другой случай, разсказанный С. Мельгуновымъ въ его книгъ «На путяхъ къ дворцовому перевороту», относится къ пріему въ ложу командира л.-гв. Финляндскаго полка генерала Теплова. «Одинъ изъ братьевъ задалъ ему вопросъ о Царъ. Тепловъ отвътилъ: «Убью, если велъно будетъ». 1)

Итакъ, лица, поступавшіе въ масоны, отлично знали, на какое черное и предательское дѣло они шли. Тѣмъ болѣе знаютъ они это и теперь, когда многія изъ цѣлей масонства: сверженіе трехъ монархій, убіеніе Царя съ Семьей, торжество евреевъ въ Россіи, уже осуществились.

<sup>1)</sup> С. Мельгуновъ. «На путяхъ къ дворцовому перевороту», стр. 185.

### Приложение къ главъ II (стр. 121).

### Объ А. Д. Самаринъ.

А. Д. Самаринъ не представляетъ достаточно крупную политическую фигуру, чтобы на ней стоило спеціально останавливаться. Но, случайно или нѣтъ, вокругъ этой личности, и до революціи, и теперь въ эмиграціи, нѣкоторые круги создали нѣчто въ родѣ ореола и малѣйшая критика А. Д. Самарина разсматривается какъ святотатство.

Такъ какъ А. Д. Самаринъ, при всей своей личной незначительности, все же приложилъ свою руку къ разрушенію монархической Россіи и къ торжеству революціи, и чрезмърное восхваленіе этого дъятеля является такимъ образомъ и оправданіемъ подрывной работы общественныхъ круговъ, — то приходится разсъять эту творимую легенду о А. Д. Самаринъ-рыцаръ.

Какъ было указано въ настоящей книгѣ, А. Д. Самаринъ, принадлежавшій къ средѣ фрондирующаго дворянства, былъ, по настоянію либеральныхъ круговъ, назначенъ оберъ-прокуроромъ Св. Синода и, въ качествѣ члена Совѣта Министровъ, велъ вмѣстѣ съ другими дѣятельную интригу противъ предсѣдателя Совѣта И. Л. Горемыкина 1) Послѣ своего увольненія отъ должности, Самаринъ, избранный предсѣдателемъ Объединеннаго Дворянства, вернулся въ оппозицію, продолжалъ интриговать противъ Правительства и поддерживалъ въ этомъ же Родзянко.

Факты эти, послъ крушенія Имперіи, представляють для Самарина и его друзей нъсколько непріятное воспоминаніе и потому тщательно стушевываются.

Но не столь давно вышедшая книга бывшаго дворцоваго коменданта ген. Воейкова «Съ Царемъ и безъ Царя» пролила новый свътъ на роль Самарина. Ген. Воейковъ разсказываетъ, что въ 1912 году, передъ пріемомъ Государя московскимъ дворянствомъ, Самаринъ примкнулъ къ тому меньшинству, которое возражало противъ обращенія къ Царю, какъ къ «Самодержцу». Такую «дъятельность» Самарина ген. Воейковъ характеризуетъ въ выраженіяхъ, лишенныхъ всякаго снисхожденія.

Эти отзывы ген. Воейкова вызвали въ «нѣкоторыхъ кругахъ» бурю негодованія. Выразителями этого чувства выступили въ печати кн. В. П. Трубецкой и И. И. Тхоржевскій. Ни тотъ, ни другой не опровергаютъ, однако, фактовъ, приведенныхъ ген. Воейковымъ, и даже о нихъ не упоминаютъ. По мнѣнію г. Тхоржевскаго, Самаринъ былъ «достойнѣйшимъ слугою Царя»; что Самаринъ хотѣлъ лишить Царя титуля Самодержца, г. Тхоржевскаго не удивляетъ.

Впрочемъ, заступаясь столь горячо за Самарина, г. Тхоржевскій позволяєть себѣ въ той же статьѣ, въ весьма неприличномъ тонѣ, писать объ Императорѣ Николаѣ II, утверждая, что революція произошла потому, что Государю внушили «плевать на общественное мнѣніе». \*)

 <sup>1) «</sup>Тяжелые дни» (Секретныя засъданія Совъта Министровъ 16 іюля—
 2 сентября 1915 г.) А. Н. Яхонтова. Архивъ Русской Революціи, томъ XVIII.
 \*) Газета «Возрожденіе» отъ 17 апръля 1937 г.

Въ заключеніе не лишнее будетъ привести о Самаринъ мнѣніе Императрицы Александры Өеодоровны. 16 іюня 1915 года Императрица писала Государю: «Самаринъ очень чванливый человѣкъ; этимъ лѣтомъ я имѣла случай въ этомъ убѣдиться, говоря съ нимъ по вопросу объ эвакуаціи-Когда его раньше предлагали для Алексѣя (въ воспитатели, прим. автора), я безъ колебаній сказала: нѣтъ ни за что я не хочу такого человѣка съ такимъ узкимъ міровозрѣніемъ». А подъ датой 11 сентября 1915 г. Императрица пишетъ: «Я тебѣ говорила, что Самаринъ глупъ и нахалъ»

# Объ обстоятельствахъ, предшествовавшихъ аресту Государя.

Въ рѣчи, произнесенной 17 іюля 1938 г. въ Парижѣ на собраніи, организованномъ Обществомъ ревнителей памяти Императора Николая II, ген. Тихменевъ приводитъ, объ арестѣ Государя, версію, расходящуюся съ данными, указанными въ главѣ III.

«Вечеромъ 7 марта», говоритъ ген. Тихменевъ, «была получена секретная шифрованная телеграмма изъ Петрограда, изъ министерства путей сообщенія. Въ телеграммѣ значилось, что на слѣдующій день, рано утромъ, въ Могилевъ пріѣдутъ четыре члена Государственной Думы, чтобы арестовать Государя и отвезти Его въ Петроградъ. Отъѣздъ Государя назначался въ 9 часовъ утра. Воспрещалось сообщать объ этомъ кому бы то ни было. Цѣль этой секретности, этой вороватости, заключалась очевидно въ томъ, чтобы не дать Государю времени на сборы въ дорогу. Очевидно въ Петроградѣ чего-то боялись Конечно, телеграмма эта была адресована не мнѣ. Я узналъ о ней случайно и настоялъ, чтобы она немедленно была сообщена начальнику штаба, пригрозивъ, что если это не будетъ сдѣлано, то я сдѣлаю это самъ. Мое требованіе было исполнено и такимъ образомъ Государь Императоръ былъ предупрежденъ». (Возрожденіе отъ 22 іюля 1938 г. № 4141).

Этотъ разсказъ повторяетъ, въ общихъ чертахъ, то, что ген. Тихменевымъ было уже изложено въ его брошюрѣ «Изъ воспоминаній о послѣднихъ дняхъ пребыванія Императора Николая ІІ въ Ставкѣ». Разница въ обѣихъ версіяхъ лишь та, что въ брошюрѣ упоминается, подъ буквой К., о генералѣ, получившемъ телеграмму, и указывается, что генералъ этотъ впослѣдствіи былъ убитъ большевиками. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ брошюрѣ нѣтъ ни одного слова о томъ, что Государь былъ ген. Алексѣевымъ предупрежденъ. Это добавленіе является новымъ въ рѣчи ген. Тихменева отъ 17 минувшаго іюля.

Нужно, прежде всего, замътить, что разсказъ ген. Тихменева, въ его цъломъ, представляется мало въроятнымъ и содержитъ утвержденія, опровергаемыя совершенно точно установленными фактами.

Такъ, напримъръ, о томъ, что отъъздъ Государя назначался на 8 марта было извъстно всему штабу, безъ всякой таинственной телеграммы. «7 марта, во вторникъ», пишетъ полк. Мордвиновъ въ своихъ воспоминаніяхъ, «намъ стало извъстно, что Государь ръшилъ переъхать въ Царское Село на слъдующій день». О пріъздъ делегатовъ, но, конечно, не съ цълью арестовать Государя, также хорошо было всъмъ извъстно.

По словамъ генерала Лукомскаго, Государь самъ назначилъ Свой отъвздъ на 8 марта, о чемъ была послана телеграмма въ Петроградъ и оттуда было отвъчено, что для сопровожденія Государя до Царскаго Села 8 марта прівдутъ нѣсколько делегатовъ, командируемыхъ Временнымъ Правительствомъ. Въ показаніяхъ своихъ слѣдователю Соколову генералъ Лукомскій поясняеть, что телеграмма эта, которую онъ лично видѣлъ, была подписана княземъ Львовымъ и что въ ней не было рѣчи объ арестованіи Государя. Смыслъ телеграммы былъ тотъ, что лица, командированныя Временнымъ Правительствомъ, должны были сопровождать Государя изъ вниманія къ только что отрекшемуся Главѣ Государства 1).

Ген. Дубенскій, состоящій при Государѣ для ежедневной записи событій, отмѣчаетъ подъ датой 7 марта: «уже совсѣмъ поздно я узналъ, что завтра днемъ пріѣзжаютъ въ Могилевъ четыре члена Государственной Думы съ Бубликовымъ во главѣ для сопровожденія Государя отъ Могилева до Царскаго Села». Флигель-адъютантъ полк. Мордвиновъ также упоминаетъ о полученіи въ этотъ день телеграммы изъ Петрограда, текстъ которой онъ приводитъ: «Временное Правительство постановило предоставить бывшему Императору безпрепятственный проѣздъ для пребыванія въ Царскомъ Селѣ и для дальнъйшаго слѣдованія на Мурманскъ».

Ни въ одной изъ этихъ телеграммъ (если допустить, что мы имѣемъ дѣло съ разными телеграммами, а не съ одной и той же, въ разныхъ версіяхъ приводимой) нѣтъ намека на предстоящій арестъ Государя, и полк. Мордвиновъ отмѣчаетъ даже, что «телеграмма эта очень всѣхъ насъ успокоила». Приходится думать, что ген. Тихменевъ говоритъ о какой-то другой таинственной телеграммѣ, исходящей отъ министерства путей сообщенія, въ то время какъ телеграммы, упоминаемыя ген. Дубенскимъ, Лукомскимъ и полк. Мордвиновымъ, были посланы кн. Львовымъ.

Прибавимъ, что все, что приводится въ телеграммъ, упоминаемой ген. Тихменевымъ, невърно: делегаты пріъхали не рано утромъ, а около 4-хъ часовъ дня; фактически Государь уъхалъ не въ 9 часовъ утра, а днемъ, и т. д.

Но самымъ существеннымъ въ ръчи ген. Тихменева было заявленіе о томъ, что о предстоящемъ арестъ Государю было извъстно. Если это такъ дъйствительно, то обстоятельство это служитъ нъкоторымъ оправданіемъ для генерала Алексъева, который доложилъ своевременно Государю о полученной секретной телеграммъ.

Къ сожалѣнію, и эта версія совершенно опровергается точными свидѣтельствами ген. Дубенскаго и полк. Мордвинова, которые оба, и въ особенности послѣдній, гораздо ближе находились къ Государю, нежели ген. Тихменевъ. Полк. Мордвиновъ имѣлъ разговоръ съ Государемъ передъ самымъ Его отъѣздомъ, а ген. Дубенскій, присутствовавшій при отъѣздѣ, разсказываетъ, что объ арестѣ Государя делегаты сообщили ген. Алексѣеву передъ самымъ отходомъ поѣзда и что ген. Алексѣевъ передалъ Государю это сообщеніе въ слѣдующей формѣ: «Ваше Величество должны себя считать какъ бы арестованнымъ», при чемъ ген. Дубенскій прибавляетъ: «Государь былъ очень далекъ отъ мысли, что Онъ, согласившійся добровольно оставить Престолъ, можетъ быть арестованъ». Наконецъ, извѣстно, что до этого сообщенія ген. Алексѣева, Государь приказалъ пригласить делегатовъ къ обѣду, чего бы Онъ не сдѣлалъ, если бы зналъ о Своемъ арестѣ.

<sup>1)</sup> Воспоминанія генерала А. С. Лукомскаго. Т. І, стр. 142. N. Sokoloff. Enquête judiciaire sur l'assassinat de la Famille Impériale Russe.

Чтобы не оставлять, однако, невыясненной мальйшей подробности этого событія, мы обратились къ ген. Тихменеву съ просьбой указать тъ основанія, которыя позволяють ему утверждать, что о Своемъ аресть Государь быль предупреждень наканунь ген. Алексъевымъ.

Въ отвътъ своемъ ген. Тихменевъ пояснилъ, что онъ не утверждаетъ, что Государь «былъ предупрежденъ ген. Алексъевымъ», что это только его «личные домыслы ни для кого необязательные», основанные на «психологическихъ причинахъ».

Но, откидывая то, что ген. Тихменевъ самъ признаетъ своими «личными домыслами», остается, изъ его разсказа, утвержденіе, что генералу Алексъеву было извъстно наканунъ о предстоящемъ арестъ Государя.

Ген. Тихменевъ, вообще благожелательно относящійся къ ген. Алексѣеву, не замѣчаетъ, что этимъ утвержденіемъ онъ возводитъ на память ген. Алексѣева еще новое и тяжкое обвиненіе: если ген. Алексѣевъ дѣйствительно зналъ объ арестѣ Государя — то онъ является вполнѣ сознательнымъ соучастникомъ этого предательства, такъ какъ точно установлено, изъвышеуказанныхъ свидѣтельствъ, что о немъ онъ Государю тогда же не доложилъ.

### Бесъда В. А. Маклакова съ генераломъ Алексъевымъ въ августъ 1917 г. <sup>1</sup>)

Чрезвычайно яркую картину настроенія, царившаго среди генераловъ не только до, но и во время революціи, даетъ В. А. Маклаковъ въ своемъ приложеніи къ французскому изданію протоколовъ Чрезвычайной слѣдственной комиссіи.

В. А. Маклаковъ разсказываетъ о своей бесъдъ съ генераломъ Алексъевымъ во время Корниловскаго выступленія, когда позорный провалъ революціи давно сталъ яснымъ даже для бывшаго радикальнаго члена Государственной Думы.

В. А. Маклаковъ видитъ только одно спасеніе для Россіи — вернуться на путь законной монархіи; но генералъ Алексѣевъ все еще упорно стоитъ на революціонной платформѣ, несмотря на крушеніе фронта и на развалъ самой Россіи.

Приводимъ ниже этотъ отрывокъ:

«Телефонный звонокъ отъ генерала Алексъева — просилъ меня прівхать. Я засталь генерала въ повздв. Въ противоположность мнв, Алексъевъ считалъ тогда, что часы правительства Керенскаго сочтены. По его мнънію, оставалось только рышить, что дълать Корнилову посль побъды. Объ этомъ только Алексъевъ и хотълъ посовътоваться со мной. Я отнюдь не раздълялъ его «оптимизма». Но насчетъ политическаго положенія мнъніе мое давно уже опредълилось. Существеннымъ, по моему, былъ вопросъ не о лицахъ, а о режимъ. Если продолжать упорствовать въ спасеніи революціи, то нельзя остановить разложенія; тогда надо пить чашу до дна. Въ случаъ же, если бы Корниловъ оказался сильнъе Временнаго Правительства и смогъ «обуздать» революцію, то, по моему, слѣдовало бы, прежде всего, вернуться къ законному порядку. Порядокъ этотъ былъ покинутъ въ ту минуту, когда у Великаго Князя Михаила Александровича вынудили отреченіе; къ этой отправной точкъ и слъдовало, по моему, вернуться. Надо было держаться манифеста объ отреченіи Императора Николая II, ибо этотъ манифестъ былъ послѣднимъ легальнымъ актомъ. Слѣдовало, по моему, возстановить монархію, конституцію, народное представительство и управлять въ согласіи съ конституціей.

Въдь, — если бы Корниловъ вышелъ побъдителемъ изъ своего столкновенія со стихіей революціи, то это было бы уже доказательствомъ того, что онъ достаточно силенъ, — а, значитъ, можетъ вернуться на путь законности.

<sup>1)</sup> La chute du régime Tsariste. Interrogatoires des ministres, conseillers, généraux, hauts fonctionnaires de la Cour Impériale Russe par la Commission extraordinaire du Gouvernement provisoire de 1917. Préface de B. Maklakoff. Ancien Ambassadeur de Russie à Paris, стр. 84—86 — «Люди, дѣлавшіе исторію» — статья И. И. Тхоржевскаго, «Возрожденіе», № 4029, отъ 15 іюня 1936 года.

Алексвевъ былъ, видимо, изумленъ.

- Какъ? Возстановить монархію? Но это же невозможно!
- Если это и впрямь невозможно, отвъчалъ я, тогда вся затъя Корнилова безполезна. Нътъ никакого смысла «побъждать» революцію, чтобы потомъ «возстановить» ее же снова. Всъ выгоды, которыя вы надъетесь извлечь изъ смѣны лицъ, никогда не уравновъсятъ зла, которое будетъ причинено новымъ крушеніемъ власти. Если таковы ваши намъренія, тогда ужъ лойяльно защищать существующее правительство противъ его враговъ слѣва. Это еще лучшій сравнительно способъ оказывать потомъ на него спасительное вліяніе, имѣть какіе-то шансы удержать революцію въ началѣ ея «соскальзыванія подъ откосъ». Но если новое правительство общественныхъ дѣятелей, которыми вы хотите замѣнить нынѣшнихъ, будетъ дѣйствовать въ томъ же «революціонномъ порядкѣ» долго оно не продержится. Придется, фатально, дойти уже до конца.

Мы долго спорили. Наконецъ, я сказалъ генералу:

- Какъ странно! Мы словно помънялись съ вами ролями. Вы, генералъ-адъютантъ, близкій человъкъ къ Государю, вы противъ монархіи! А я, оппозиціонеръ за!
- «Вы правы», отвъчалъ генералъ; «Но именно потому, что я лучше васъ знаю монархію, какъ она есть, я ея не хочу».

Замѣчаніе это меня поразило.

— Возможно! — вскрикнулъ я тутъ, въ свою очередь. — Но ужъ нашихъ-то общественныхъ дъятелей я знаю навърняка лучше васъ. А потому — ничего не жду отъ вашей затъи».

### Объ отъвздъ Царской Семьи въ Тобольскъ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ, появившихся, въ извлеченіяхъ, въ газетъ «Возрожденіе» (№ 4142 отъ 29 іюля 1938 г.) полк. Н. А. Артабалевскій разсказываетъ чрезвычайно существенныя подробности объ обстоятельствахъ, связанныхъ съ отъъздомъ Царской Семьи въ Тобольскъ.

Керенскій, какъ мы видъли, оправдываетъ ссылку Государя съ Семьей въ Сибирь своей заботой объ Ихъ безопасности; слъдователь Соколовъ уже разоблачилъ эту ложь бывшаго главноуговаривающаго. Въ воспоминаніяхъ полк. Артабалевскаго мы находимъ новое и неопровержимое подтвержденіе того лицемърія, съ которымъ Керенскій готовилъ гибель Царской Семьи.

31 іюля комендантъ Царскосельскаго дворца вызваль къ себѣ командира 2-го гвардейскаго стрѣлковаго запаснаго полка полковника Артабалевскаго, прося его прибыть вмѣстѣ съ членомъ исполкома полка.

Полковникъ Артабалевскій явился съ стрълкомъ Игнатовымъ, активнымъ большевикомъ, который былъ командированъ предсъдателемъ исполкома прапорщикомъ Ефимовымъ.

Полковникъ Кобылинскій заявилъ пришедшимъ, что онъ вызвалъ ихъ по секретному дѣлу: Правительство рѣшило перевезти Царскую Семью въ болѣе надежное мѣсто. Игнатовъ, усмѣхнувшись, замѣтилъ, что это секретное дѣло ему отлично извѣстно, что Царя съ Семьей хотятъ перевезти въ Архангельскъ или въ Вологду, но что совдепъ этого не допуститъ, потому что въ Архангельскѣ находятся англичане, а Вологда слишкомъ близка къ Архангельску.

Затъмъ, въ разговоръ съ авторомъ воспоминаній, Игнатовъ разсказалъ, что вопросъ о переводъ Царской Семьи давно ръшенъ Совътомъ
и что офиціальной причиной этого выставляется безопасность Государя,
а въ дъйствительности совдепъ опасался, что Царской
Семьъ удастся покинуть Россію. Поэтому ръшено перевезти Ее
или въ Тюмень или въ Тобольскъ. Мы знаемъ, что Керенскій это точно
и выполнилъ: Царская Семья была сослана въ Тобольскъ именно подъ предлогомъ охраненія Ея безопасности. Итакъ, все дъло ссылки и заточенія
Царской Семьи было тайно организовано Керенскимъ въ полномъ согласіи
съ крайними элементами Совъта и цълью этой преступной шайки было
лишить Царственныхъ Узниковъ единственной надежды на спасеніе.

Полковникъ Артабалевскій разсказываетъ далѣе трогательныя и волнующія подробности о самомъ отъѣздѣ Царской Семьи.

«Въ этотъ день по карауламъ Царскаго Села дежурилъ капитанъ 2-го гвардейскаго стрълковаго полка В. Н. Матвъевъ. Оберъ-гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ передалъ ему, что Государыня проситъ его къ себъ попрощаться. Когда онъ направился за гр. Бенкендорфомъ, то Цесаревичъ и Великая Княжна Ольга Николаевна по собственной иниціативъ стали на двухъ концахъ коридора насторожъ, такъ какъ входъ караульнымъ чинамъ

пъ личные покои Государя и Государыни былъ строжайше запрещенъ. Встрътивъ кап. Матвъева въ Своемъ будуаръ, Государыня обратилась къ нему со словами: «Я просила васъ къ себъ, чтобы попрощаться съ вами и поблагодарить за всегда внимательное къ намъ отношеніе». — Затъмъ, съ глазами полными слезъ, добавила: «Мы отрываемся отъ нашего родного дома и ѣдемъ въ полную неизвъстность». — Съ этими словами Государыня нервно взяла образокъ и благословила его. Вскоръ послъ этого въ одной изъ проходныхъ комнатъ кап. Матвъевъ встрътилъ Великую Княжну Марію Николаевну и, здороваясь съ Ней, поцъловалъ Ея руку. Проходившій въ это время помощникъ командующаго войсками Петроградскаго округа шт.кап. Козьминъ, революціонеръ и бывшій ссыльный, позвалъ кап. Матвъева въ ротонду дворца и тамъ въ высшей степени грубой и ръзкой формъ набросился на него за то, что онъ нарушилъ приказъ — не цъловать рукъ и не разговаривать съ Членами Царской Семьи. Черезъ нѣкоторое время князь Долгоруковъ далъ знать кап. Матвѣеву, что Государь хочетъ съ нимъ проститься. Государь, Наследникъ, Великія Княжны и некоторыя лица свиты ждали въ библіотекъ. Поблагодаривъ за службу, Государь передалъ ему Свою фотографическую карточку съ надписью: «Николай, 1917 г.», и сказалъ: «Я думаю, что вы не откажетесь принять на память мою фотографію... Я нарочно не писалъ числа, чтобы вамъ не было лишнихъ непріятностей». — Затъмъ Государь обняль его и поцъловаль. Едва кап. Матвъевъ успълъ проститься съ Государемъ, какъ появился караульный начальникъ, передавшій ему, что шт.-кап. Козьминъ послалъ его разыскивать. Услышавъ это, Государь проговорилъ, обращаясь къ кап. Матвъеву: «Спрячьте скоръе фотографію, чтобы вамъ не было новыхъ непріятностей».

Далъе, полковникъ Артабалевскій разсказываетъ о прибытіи Царской Семьи на вокзалъ.

«Подошли двъ легкія машины. Изъ одной изъ нихъ вышли лица, не пожелавшія оставить Ихъ Величествъ въ скорбные дни Ихъ жизни, и быстро прошли въ предназначенный имъ вагонъ. Изъ другого вышли Царевны, вынесли на рукахъ Цесаревича. Затъмъ вышелъ самъ Государь и помогъ выйти Государынъ. Вся Царская Семья медленно перешла пути и двинулась по шпаламъ къ Своему вагону, спальному Восточно-Китайской желъзной дороги. Поддерживаемая Государемъ, Императрица, видимо, дълала большія усилія, ступая по шпаламъ. Государь смотрѣлъ Ей подъ ноги и велъ, поддерживая подъ локоть, Свою Августъйшую върную спутницу жизни. А на другой сторонъ путей стояла молчаливая, неподвижная толпа и броневикъ. Тогда Царская Семья начала Свой страдный путь и толпа русскихъ людей, Ихъ подданныхъ, свидътельствовала его своимъ священнымъ молчаніемъ и тишиной. Увидя полковника Кушелева и меня, Ихъ Величества кивнули намъ головами. Государыня съ трудомъ поднялась по ступенькамъ вагона. Государь помогалъ Ей. Самъ Онъ поднялся спокойно и бодро. Черезъ нъкоторое время, въ одномъ изъ оконъ вагона показался Государь. Слъва отъ Него Государыня, справа стоялъ Цесаревичъ, а сзади Него — Царевна Татьяна. Въ сосъднемъ окнъ показались Царевны Ольга, Марія и Анастасія. Онъ смотръли въ нашу сторону. Увидъвъ благословляющую руку Государыни, Кушелевъ и я сняли фуражки, склонили головы, а потомъ, точно сговорившись, направились къ вагону. Не знаю, какъ Кушелевъ, но я шелъ, совершенно не думая о послъдствіяхъ этого шага, дълаемаго въ присутствіи Козьмина. Сила, ведшая меня къ моему Государю, была неизмъримо сильнъе всякихъ постороннихъ вліяній. На площадку вагона первымъ поднялся Кушелевъ. Поднявшись за нимъ, я увидълъ входящаго изъ прохода вагона Царя. Кушелевъ бросился передъ Нимъ на колъни, но Государь не далъ ему сдълать это и, обнявъ его. попъловалъ и что-то сказалъ. Я не помню, что именно. Върнъе, не разслышаль оть волненія, такъ какъ Государь, осторожно отклонивъ Кушелева, протягивалъ мнъ руку. Онъ видимо торопился. Я до сихъ поръ помню теплоту Его руки, ея пожатіе, когда я припалъ къ ней губами, цълуя. Блъдное лицо Государя и Его незабвенный взоръ навсегда останутся въ моей памяти... Государь привлекъ меня къ себъ, обнялъ и поцьловаль. Въ необъяснимомъ порывь, я припаль лицомъ къ Его плечу. Государь позволилъ мнъ побыть такъ нъсколько мгновеній, а потомъ осторожно отнялъ мою голову отъ Своего плеча и сказалъ намъ: «Идите, иначе можеть быть для вась обоихъ большая непріятность. Спасибо вамъ за службу, за преданность... за все... за любовь къ намъ... отъ меня, Императрицы и моихъ дътей... Служите Россіи такъ же, какъ служили мнъ ... Върная служба родинъ цъннъе въ дни ея паденія, чъмъ въ дни ея величія... Храни васъ Богъ. Идите скоръй...» Молчаливая, сърая толпа смотръла на насъ и точно чего-то ждала. Въ окнъ снова показались Государь и Цесаревичъ. Государыня выглянула въ окно и улыбалась намъ. Государь приложиль руку къ козырьку Своей фуражки. Цесаревичъ кивалъ головой. Также кивали головой Царевны, собравшіяся въ сосъднемъ окнъ. Мы отдали честь, потомъ сняли фуражки и склонили головы. Когда мы ихъ подняли, то всъ окна вагона оказались наглухо задернутыми шторами. Вдоль вагона медленно прошелъ Козьминъ, подошелъ къ намъ и, ничего не сказавъ, всталъ около насъ, точно насторожъ... Поъздъ медленно тронулся. Сърая людская толпа вдругъ всколыхнулась и замахала руками, платками и шапками. Замахала молча, безъ одного возгласа, безъ одного всхлипыванія. Видъль ли Государь и Его Августьйшая Семья этоть молчаливый жесть народа, преданнаго, какъ и Они, на Голгофское мученіе Іудами Россіи? . . . »



## оглавленіе.

| Глава І.   | императоръ николай II и его царствованіе · ·                                  | 1          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Глава II.  | подготовка революци.                                                          |            |
|            | 1. Война и оппозиція                                                          | 37         |
|            | 2. Парь и война                                                               | 53         |
|            | 3. Штурмъ власти · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | 72         |
|            | 4 Военный заговорь                                                            | 103        |
|            | 5. Наканунъ катастрофы                                                        | 120        |
| Глава III. | паденіе имперіи.                                                              |            |
|            | 1. Первые безпорядки                                                          | 129        |
|            | 2. Въ Ставкъ                                                                  | 139        |
|            | 3. Начало развала                                                             | 149        |
|            | √ 4. Кругомъ измѣна и трусость и обманъ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 157        |
|            | 5. Миссія генерала Иванова                                                    | 165        |
|            | 6. Отреченіе · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 171<br>192 |
|            | 7. Измъна                                                                     | 214        |
|            | . 8. Прощаніе въ Могилевъ                                                     | 214        |
| Глава IV:  | тяжелые дни.                                                                  | 007        |
|            | 1. Новые хозяева Россіи                                                       | 237<br>246 |
|            | 2. Неволя въ Царскомъ Селъ                                                    |            |
|            | 2 Тобольскъ                                                                   | 269<br>282 |
|            | 4. Что было сдълано для спасенія Царской Семьи                                | 298        |
|            | 5. Загадочный комиссарь Яковлевь                                              | 290        |
| Глава V.   | ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТРАГЕДІЯ.                                                    | 313        |
|            | 1. Черная шайка                                                               | 319        |
|            | 2. Прибытіе Плънниковъ                                                        | 324        |
|            | 3. Тревожные дни                                                              | 336        |
|            | 4. Юровскій                                                                   | 342        |
|            | 5. Убійство                                                                   | 351        |
|            | 6. Послъ преступленія                                                         | 001        |
| Припоже    | нія                                                                           | 365        |

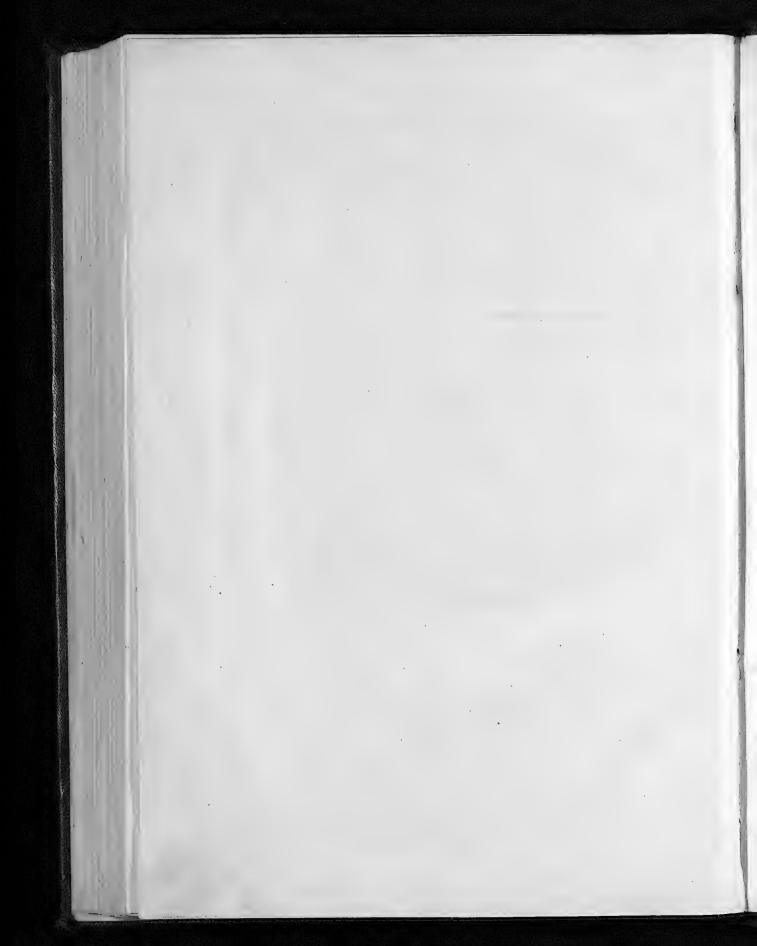

#### Того же автора:

Le Tsar Nicolas II et la Révolution. (Collection des Grandes Etudes Historiques)
A. Fayard,

Souvorov. (Bibliothèque historique) Payot.

Lénine. Flammarion.

Raspoutine. Flammarion.

La Guerre Rouge est déclarée. Éditions de France.

Napoléon en Russie. Libertés Françaises.

Le Front Populaire en France et les Égarements du Socialisme Moderne. Libertés Françaises.

Le Déclin des démocraties. Libertés Françaises.

Le Secret de Jeanne d'Arc. Mercure de France.

La Pucelle d'Orléans, Fille au Grand Coeur, Martyre et Sainte. Mercure de France.

La Noblesse et les Armes de Jeanne d'Arc. Mercure de France.

L'assassinat de Louis d'Orléans. "Oeuvres libres".



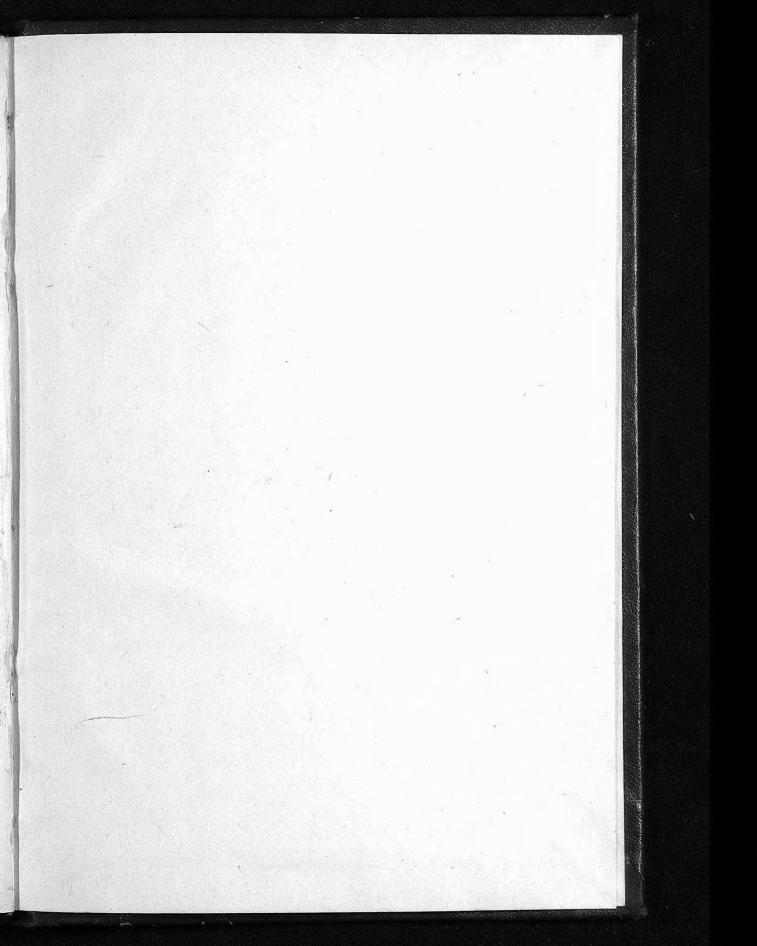



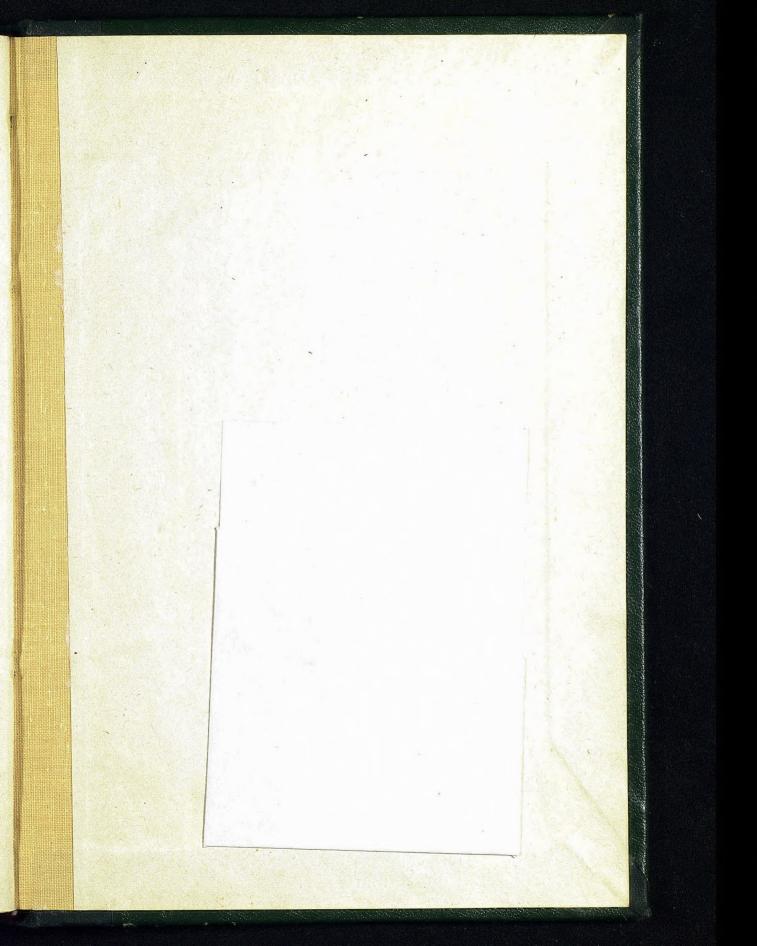

